### СОЧИНЕНІЯ

# М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

первое полное изданіе в. ө. рихтера подъ редакцією

Hab. Ols. Buckobamoba

томъ пятый.

ПРОЗА.

(1828-1841).

MOCKBA.

Тино-литографія В. Ө. Рихтеръ, Тверская, домъ Талалаевой. 1891.

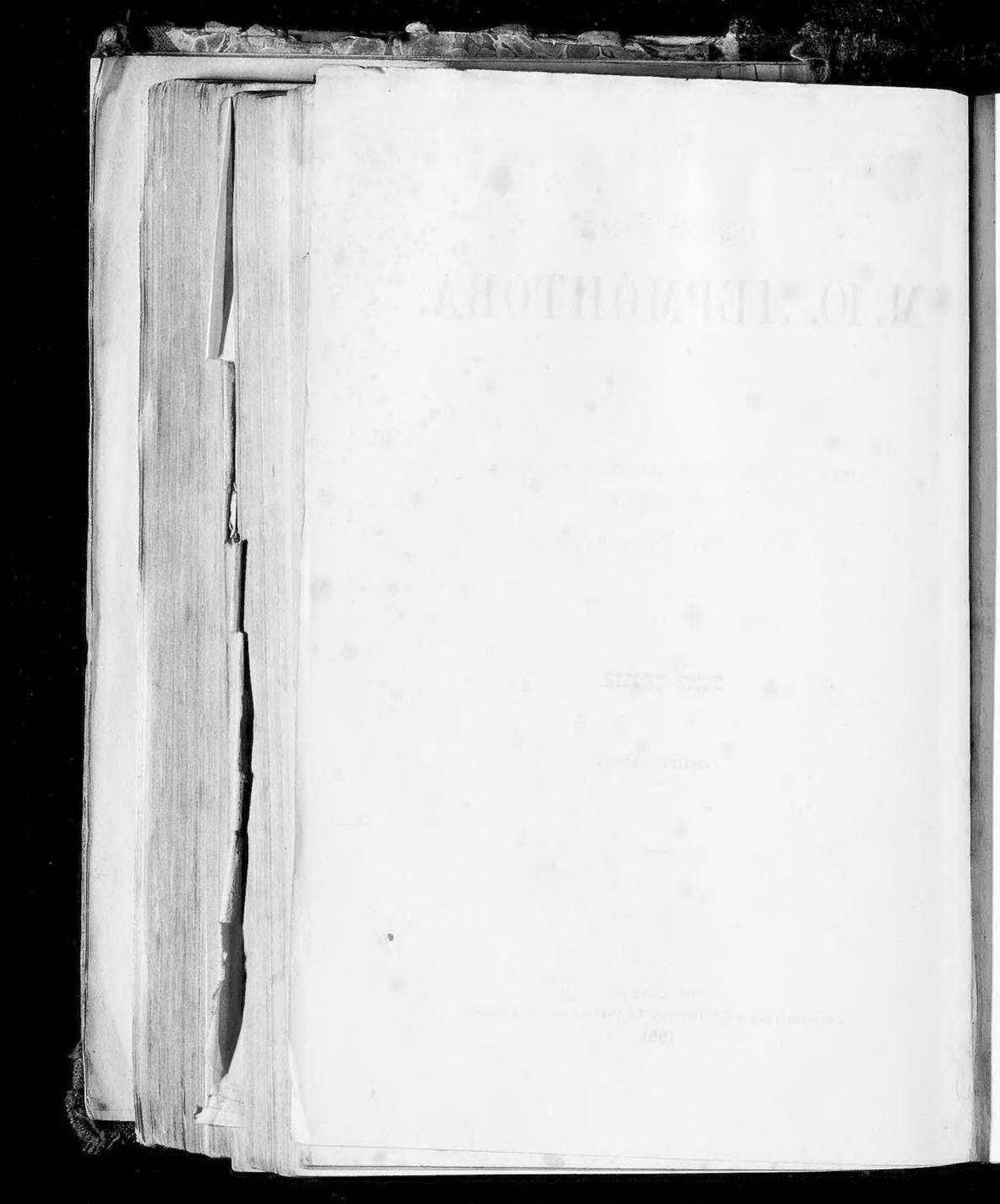

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Бэла       189         Максимъ Максимычь       225         Тамань       237         Княжна Мери       249         Фаталисть       329         Ашикъ Керибъ Турецкая сказка       340         Двъ неоконченыя повъсти       349         Отрывокъ I Лугинъ       —         Отрывокъ II       365         Письма       373—434         Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма       стр. 373—377         Поливанову Н. И.       377         Бахметевой С. Ал. 3 письма       379—383         Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400,       415, 417, 321         Верещагиной А. М. 2 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 412, 416, 429         Лопухину А. А. 4 письма       стр. 424, 428, 430, 431         Опочинину Ө. К.       425                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герой нашего времени       187         Бэла       189         Максимъ Максимычъ       225         Тамань       237         Княжна Мери       249         Фаталистъ       329         Ашикъ Керибъ Турецкая сказка       340         Двъ неоконченныя повъсти       349         Отрывокъ I Лугинъ       —         Отрывокъ II       365         Письма       373—434         Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма       стр. 373—377         Поливанову Н. И.       377         Бахметевой С. Ал. 3 пасьма       379—383         Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400,       415, 417, 321.         Верещагиной А. М. 2 письма       389, 405         Раевскому С. А. 4 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 412, 416, 429         Лопухину А. А. 4 письма       стр. 424, 428, 430, 431         Опочинану Ө. К.       425 |
| Герой нашего времени       187         Бэла       189         Максимъ Максимычъ       225         Тамань       237         Княжна Мери       249         Фаталистъ       329         Ашикъ Керибъ Турецкая сказка       340         Двъ неоконченныя повъсти       349         Отрывокъ I Лугинъ       —         Отрывокъ II       365         Письма       373—434         Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма       стр. 373—377         Поливанову Н. И.       377         Бахметевой С. Ал. 3 пасьма       379—383         Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400,       415, 417, 321.         Верещагиной А. М. 2 письма       389, 405         Раевскому С. А. 4 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 412, 416, 429         Лопухину А. А. 4 письма       стр. 424, 428, 430, 431         Опочинану Ө. К.       425 |
| Максимъ Максимычъ       225         Тамань       237         Княжна Мери       249         Фаталистъ       329         Ашикъ Керибъ Турецкая сказка       340         Двъ неоконченныя повъсти       349         Отрывокъ I Лугинъ       —         Отрывокъ II       365         Письма       373—434         Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма       стр. 373—377         Поливанову Н. И.       377         Бахметевой С. Ал. 3 письма       379—383         Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400,       415, 417, 321.         Верещагиной А. М. 2 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 424, 428, 430, 431         Опочинину Ө. К.       425                                                                                                        |
| Тамань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Княжна Мери       249         Фаталисть       329         Ашикъ Кернбъ Турецкая сказка       340         Двѣ неоконченныя повѣсти       349         Отрывокъ I Лугинъ       —         Отрывокъ II       365         Письма       373—434         Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма       стр. 373—377         Поливанову Н. И.       377         Бахметевой С. Ал. 3 письма       379—383         Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400,       415, 417, 321         Верещагиной А. М. 2 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 411, 413, 414, 440         Арсеньевой Е. А. 3 письма       стр. 412, 416, 429         Лопухину А. А. 4 письма       стр. 424, 428, 430, 431         Опочинину Ө. К.       425                                                                                                             |
| Фаталистъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ашикъ Керибъ Турецкая сказка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Двъ неоконченныя повъсти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Отрывовъ I Лугинъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Отрывокь II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Шанъ-Гирей М. Ак. 4 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Поливанову Н. И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Бахметевой С. Ал. 3 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лопухиной М. Ал. 9 писемъ стр. 383, 392, 395, 398, 400, 415, 417, 321. Верещагиной А. М. 2 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 415, 417, 321. Верещагиной А. М. 2 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Верещагиной А. М. 2 письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Раевскому С. А. 4 письма стр. 411, 413, 414, 440<br>Арсеньевой Е. А. 3 письма стр. 412, 416, 429<br>Лонухину А. А. 4 письма стр. 424, 428, 430, 431<br>Опочинину Ө. К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Арсеньевой Е. А. 3 письма стр. 412, 416, 429<br>Лопухину А. А. 4 письма стр. 424, 428, 430, 431<br>Опочинину Ө. К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Лопухину А. А. 4 письма стр. 424, 428, 430, 431<br>Опочинину Ө. К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Опочинину Ө. К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 127 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| В. Кн. Михаилу Павловичу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Бибикову                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Краевскому А. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Приложеніе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Панорама Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сюжеть ненаписанной повъсти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

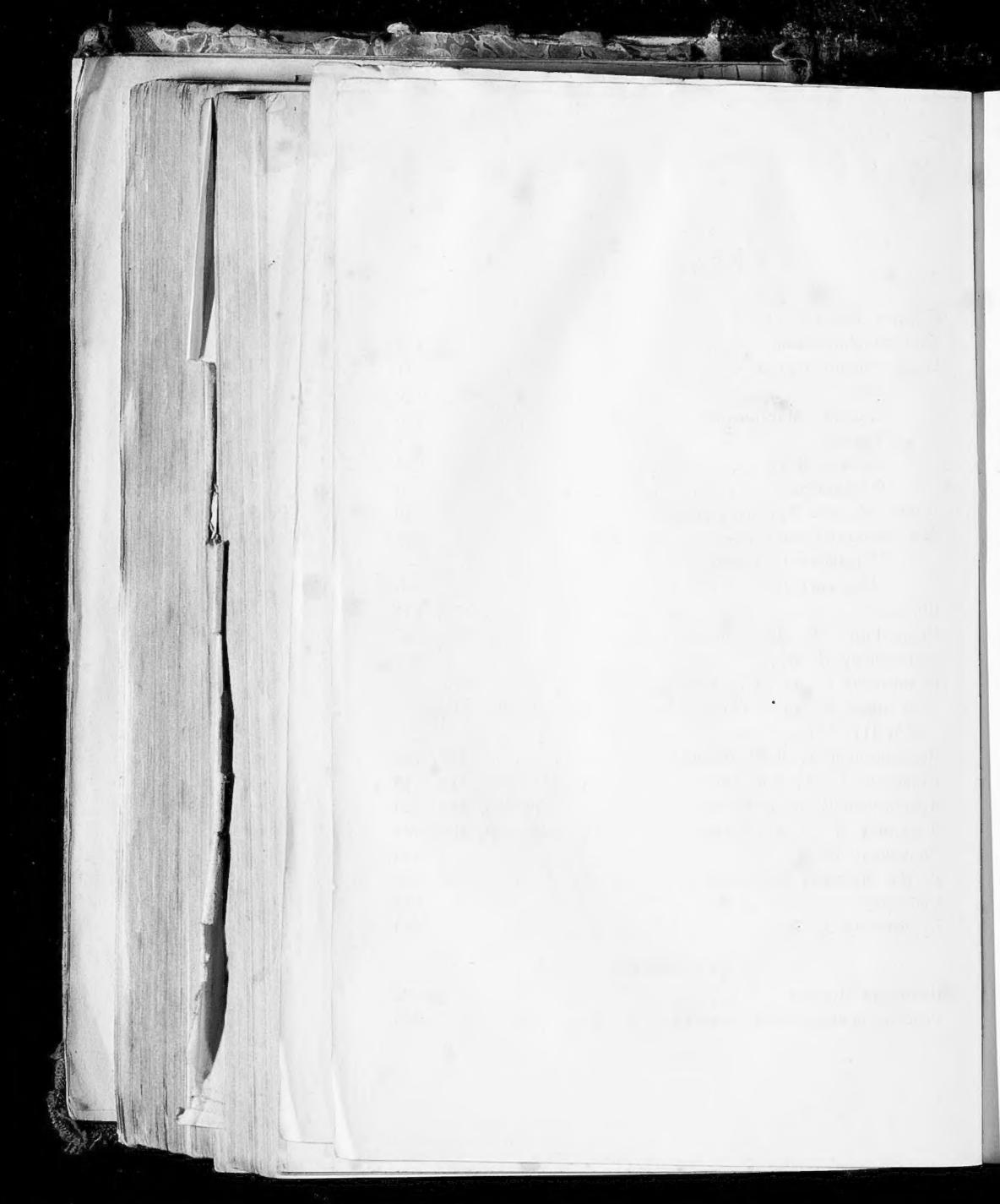

ПРОЗА.

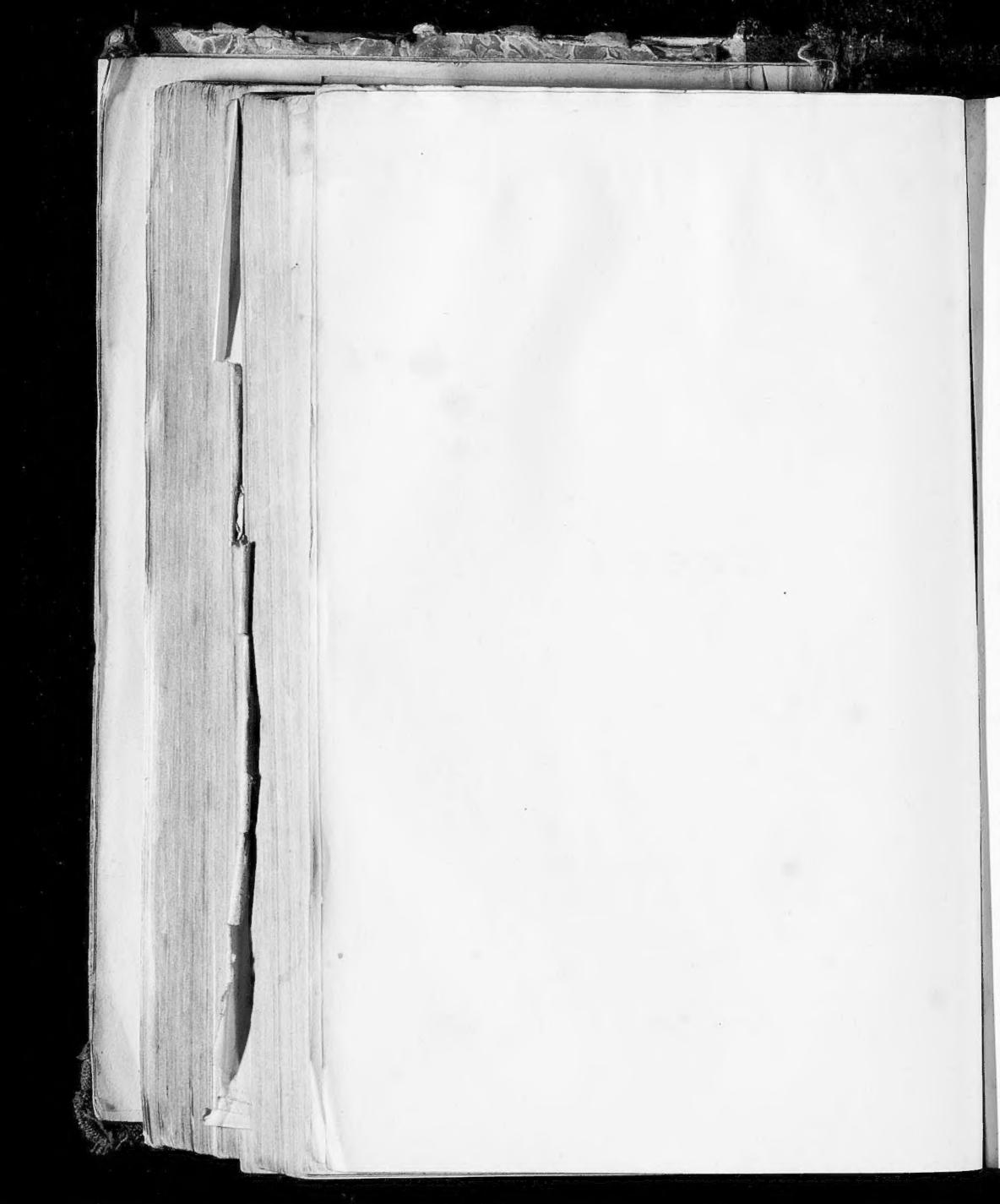

Печатаемая ниже повъсть писана Лермонтовымъ въ годы пребыванія его въ Московскомъ университеть; основаніемъ для нея послужило пережитое самимъ поэтомъ, вижшнею рамкою - событіе изъ временъ пугачевскаго бунта. Тъ же внутреннія бури и страданія, которыя заставили Михаила 10 рыевича взяться за «Демона», особенно въ нервыхъ его очеркахъ, продиктовали и эту повъсть. На нее, кажется, указываеть приниска, которою прерывается начатой третій очеркъ «Демона»: «хотъль описать эту поэму въ стихахъ, но иътъ, въ прозъ дучие». Исторія несчастной любви молодого человъка проглядываетъ и въ поэмахъ и драмахъ его, и только медленно и постепенно высвобождаеть онъ свой художественный таланть отъ оковъ, наложенныхъ субъективнымъ чувствомъ. -- По поводу печатаемой ниже повъсти Михаилъ Юрьевичь иншеть въ 1832 году [къ М. А. Лонухиной отъ 28 авг. ]: «Пишу мало, читаю не болфе; романъ мой становится произведепісмъ отчаннія: я перебраль всю душу свою, добывая изъ нея все, что только способно обратиться въ ненависть, и въ безпорядкъ излиль это на бумагу». Можеть быть эта напряженность душевнаго состоянія и была отчасти причиною, что повъсть или, какъ самъ поэть ее называеть, романъ остался неоконченнымъ. Напечатано произведение было въ первый разъ въ октябрьской внижкѣ Вѣстника Европы за 1873 г. подъ названіемъ «Юношеской повѣсти». Рукопись теперь находится въ Лермонтовскомъ музећ. Хотя обертка, испещренная рисунками поэта, существовала еще въ 1873 году, но заглавный листь быль утерянь, и потому настоящее название повъсти неизвъстно. Однако г. Панафутинъ въ Пеизъ, доставившій и миъ и въ музей многія рукописи Лермонтова, которыя получиль онь оть родственниковь бабки поэта, утверждаеть, что на заглавномъ листъ, который еще поминть, стопло: «эпизодъ изъ Пугачевскаго бунта». Но и это собственно не можеть считаться заголовкомъ. Оть другихъ лицъ приходилось мив слышать, что Лермонтовъ писалъ повъсть, именовавшуюся то «Горбачемъ», то «Вадимомъ». Главное дъйствующее лицо повъсти и есть Горбачъ-Baдимъ. Сообразно этому мы и озаглавливаемъ ее, свъривъ текстъ съ рукописью н пополнивъ пропуски, съ которыми нечаталось произведение въ последнихъ изданіяхъ .

1831-1832

## Горбачъ-Вадимъ.

Эпизодъ изъ пугачевскаго бунта. [юношеская повъсть].

#### TJABA I.

День угасаль; лиловыя облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицахъ башенъ и яркихъ главахъ монастыря. Звонили къ вечериъ; монахи и служки ходили взадъ и впередъ по каменнымъ

плитамъ, ведущимъ отъ кельи архимандрита въ храмъ; длинныя черныя мантіи съ шорохомъ обметали ныль вслѣдъ за ними; они толкали богомольцевъ съ такимъ важнымъ видомъ, какъ будто бы это была ихъ главная должность. Подъ дымной пеленою ладона трепещущій огонь свѣчей казался тусклымъ и краснымъ; богомольцы тѣснились вокругъ сырыхъ столбовъ; глухой, торжественный шорохъ толпы, повторяемый сводами, показывалъ, что служба еще не началась.

У вороть монастырских была другая картина: нѣсколько нищихъ и увѣчныхъ ожидали милости богомольцевъ; они спорили, бранились, дѣлили мѣдныя деньги, которыя звенѣли въ большихъ посконныхъ мѣшкахъ; это были люди, отвергнутые природой и обществомъ [только въэтомъ случаѣ общество согласно бываетъ съ природой]; это были люди, погибшіе отъ недостатка или излишества надеждъ, олицетворенные упреки провидѣнію, созданія, лишенныя права требовать сожалѣнія, потому что они не имѣли ни одной добродѣтели, и не имѣющія ни одной добродѣтели, и отому что никогда не встрѣчали сожалѣнія.

Ихъ одежды были изображенія ихъ душъ: черныя, изорванныя. Лучи заката останавливались на головахъ, плечахъ и сбгнутыхъ костистыхъ колёняхъ; углубленія въ лицахъ казались чернёе обыкновеннаго; у каждаго на челё было написано въчными буквами: нищета! Хотя бы малёйшій знакъ, малёйшій остатокъ гордости отдёлился въ глазахъ или въ улыбкё!

Въ толив нищихъ былъ одинъ—онъ не вмвшивался въразговоръ ихъ и неподвижно смотрвлъ на росписанныя святыя врата; онъ былъ горбатъ и кривоногъ, но члены его казались крвпкими и привыкшими къ трудамъ этого позорнаго состоянія; лицо его было длинио, смугло; прямой носъ, курчавые волосы; широкій лобъ его былъ желтъ какъ лобъ ученаго, мраченъ какъ облако, покрывающее солнце въ день бури; снняя жила пересвкала его неправильныя морщины; губы тонкія, блюдныя были растягиваемы и сжимаемы какимъ-то судорожнымъ движеніемъ, и въ глазахъ блистала цёлая будушность. Его товарищи не знали, кто онъ таковъ, но сила души обнаруживается вездю: они боялись его голоса и взгляда; они

уважали въ немъ какой-то величайшій порокъ, а не безграничное несчастіе; демона, но не человъка. Онъ быль безобразенъ, отвратителенъ, но не это пугало ихъ; въ его глазахъ было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смъя върить ихъ выражению, уважали въ незнакомцъ чудеснаго обманщика. Ему казалось не больше 28-ми лъть; на лицъ его постоянно отражалась насмъшка, горькая, безконечная; волшебный кругъ, заключившій вселенную, --его душа еще не жила по настоящему, но собирала всъ свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться въ въчность. Нищій стояль сложа руки и разсматриваль дьявола, изображеннаго поблекшими красками на св. воротахъ, и внутренно сожальдь объ немъ; онъ думалъ: «если бъ я былъ чортъ, то не мучиль бы людей, а презпраль бы ихъ; стоять ли они, чтобъ ихъ соблазнялъ изгнанникъ рая, соперникъ Бога!... Другое дъло человъкъ; чтобъ кончить презръніемъ, онъ долженъ начать съ ненависти».

И глаза его блистали подъ безпокойными брозями, и худыя щеки покрывались красными пятнами: все было согласно въчертахъ нищаго, одна страсть владъла его сердцемъ или, лучие, онъ владъль одною страстью—но за то совершенно!

— Христа ради, баринъ, погорълымъ, калъкамъ, слъпому... Христа ради копеечку! — раздался крикъ его товарищей. Онъ вздрогнулъ, обернулся — и въэтотъмигъ ръшилась его участь. Что же увидалъ онъ? Русскаго дворянина Бориса Петровича Палицына, не больше.

#### TJABA II.

Представьте себё мужчину льть 50-ти, высокаго, еще здороваго, но съ сёдыми волосами и потухинимъ взоромъ, одётаго въ синее полукафтанье, съ анненскимъ крестомъ въ петлицё; ноги его, запрятанныя въ огромные сапоги, производили непріятный звукъ, ступая на пыльные камни; онъ шель съ важностью, размахивая руками, и наморщивалъ высокій лобъ всякій разъ, какъ докучливые нищіе обступали его; двое слугь слёдовали за нимъ съ подобострастіемъ. Палицынъ положилъ серебряный рубль въ кружку монастырскую и,

толкнувъ нищихъ, воскликнулъ: «прочь вы! лѣнтян— экіе молодцы—а просятъ Христа ради; что вы не работаете? Дай Богъ, чтобъ пришло время, когда этихъ бродягъ безъ стыда будутъ морить съ голоду. Вотъ вамъ рубль на всю братію—

только чуръ, не перекусайтесь за него».

Между тъмъ горбатый нищій молча приблизился и устремиль яркіе черные глаза на великодушнаго господина. Этотъ взоръ быль остановившаяся молнія, и человъкъ, подверженный его таинственному вліянію, долженъ быль содрогнуться и не могь отвъчать ему тъмъ же, какъ будто свинцовая печать тяготъла на его въкахъ; если магнитизмъ существуетъ, то взглядъ нищаго быль сильнъйшій магнитизмъ.

Когда старый господинъ удалился отъ толны, онъ поспъ-

шилъ догнать его.

Палицынъ обернулся. Что тебъ надобно?

— Очень мало. Я хочу работы...

Съ язвительной усмъшкой посмотрълъ старикъ на нищаго, на его горбъ и безобразныя ноги, но бъднакъ нимало не смутился и остался хладнокровенъ, какъ Сократъ, когда жена вылила кувшинъ воды на его голову; но это не было хладнокровіе мудреца—нищій былъ скорѣе похожъ на дуэлиста, который увѣренъ въ мъткости руки своей.

— Если ты, баринъ, думаень, что я не могу перенесть

труда, то я тебя успокою на этотъ счетъ.

Онъ поднялъ большой камень и началъ имъ играть какъ мячикомъ. Палицынъ изумился.

— Хочешь ли быть моимъ слугою?

Ницій нагнулся, въ одну минуту приняль видъ смиренія и съ жаромъ поцёловаль руку своего новаго покровителя— изъ вольнаго онъ согласился быть рабомъ— ужели даромъ? и какая странная мысль принять имя раба за два мѣсяца до Пугачева.

- Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность, — воскликнульнищій, и адская радость вспыхнула на блёдномъ лиць.
  - Твое имя?
  - Вадимъ.

— Прелестное имя для такого урода!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищій взглянуль на нихъ съ презръпіемъ, и неумъстная веселость утихла; подлыя души завидують всему, даже обидамъ, которыя показывають ибкоторое внимание со стороны ихъ начальника.

— Слъдуй за мной! — сказаль Палицынь, и всъ оставили монастырь. Часто Вадимъ оборачивался. На полусвътломъ небосклопъ рисовались зубчатыя стъны, башин и церковь илосвими черными городами, безъ всякихъ оттънковъ; но възтомъ зрълнить было что-то величественное, заставляющее душу погружаться въ себя и думать о въчности, и думать о величін земпомъ и небеспомъ, и тогда рождаются мысли мрачныя и чудесныя, какъ одинокій монастырь, неподвижный намятвикъ слабости и вкоторыхъ людей, которые не понимали, что тть скрывается добродътель, тамъ можетъ скрываться и преступленіе.

#### THABA III.

Поздно, поздно вечеромъ прівхалъ Борисъ Петровичъ домой; собаки встрътили его громкимъ лаемъ, и только по свътащимся окнамъ можно было узнать строеніе; вътеръ, шумя, качалъ ветелки, насажденныя вокругъ господскаго двора, и когда топотъ конскій раздался, то слуги вышли съ фонарями, улыбаясь и внутренно проклипая барина, для котораго они покинули евои теплыя постели, а можеть быть что-ипбудь получие. Палицынъ вошелъ въ домъ: въ залъ было темно, оконикцы дрожали отъ вътра и сильнаго дождя; въ гостиной стояла свъча; эта компата была совершенно отдълана во вкусъ XVIII-го въка: разноцвътные обои: три круглые стола, нередъ каждымъ небольное канане; глухая ствна, находящаяся между двуми высокими нечьми, на которыхъ стояли безобразныя статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядиними красками торжественный въвздъ Петра I-го въ Москву послъ Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Передъ оръховымъ гладкимъ столомъ сидъла толстая женщина, зъвая по сторонамъ, добрая женщина... Жиръть, зъвать, бранить служанокь, приказчика, старосту, мужа, когда онь въ духъ... какая завидная жизиь!... и все это продолжается сорокъ лътъ и продолжится еще столько же... и бутуть помнить ее и хвалить ея ангельскій правъ и жальть... Чудо, что за жизиь! особливо какъ сравиниь съ нею наши... бури, поглощающія цълые годы, и что еще ужаснье, обрывающія чувства человъка, какъ листья съ дерева, одно за другимъ.

На скамейкъ, у ногъ Натальи Сергъевны [такъ я назову кену Палицына] сидъла молодая дъвушка, ея воспитаница... это быль ангелъ, изгнанный изъ рая за то, что слишкомъ сожальть о человъчествъ. Сальная свъча, горящая на столъ, озаряла ея невинный открытый лобъ и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелній золотой пушюкъ; остальная часть лица ея была покрыта густою тънью, и только, когда она поднимала большіе глаза свон, то иногда двъ искры свъта отдълялись въ темнотъ; это лицо было одно изъ тъхъ, какія мы видимъ во сиъ ръдко, а наяву почти никогда. Ея грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь въ свою работу, и длинныя космы волосъ вырывались изъ-за ушей и падали на глаза; иногда выходила на свътъбълан рука съ продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть цълою картиной!

Борисъ Петровичъ вошель; объ встали. — Я привезъ новаго холопа, — сказаль онь, — кладь!... нищій, который захотьль работать... онь не должень быть слишкомь боскь... это видно по лицу... но за то будеть послушень... воть ты увидинь сама... Эй, Вадимка!.. живо! — Вошель безобразный нищій. Госпожа осмотръла его безъ вниманія, какъ краденый товарь... — Какой уродь! — воскликнула она. Но Вадимъ не слыхаль—его душа была въ глазахъ. Долго супругъ разговариваль съ супругой о жатвъ, льнъ и хозяйственныхъ дълахъ, и вовсе забыли о инщемъ; онь цълый битый часъ простояль въ дверяхъ. Куда смотръль онь? что думаль? онъ открыль новую струну въ душъ своей и новую цъль своему существованію; цълый часъ онъ простояль, никто не замътиль; Наталья Сергъевна ушла въ свою комнату, и тогда Палицынъ подошель къ ея воспитанницъ

— Какъ тебъ правится мой новый холопъ?

— Уродъ! — отвъчала Ольга, и вдругъ ей послышалось что-то похожее на скрежетъ зубовъ. — Охота привозить такихъ пугалъ, ---продолжала опа, --- намъ бъднымъ плъпнымъ птичкамъ и безъ нихъ худо...

— Отъ того худо, что ты не хочешь согласиться, - возра-

зиль Борись Петровичь, и намъревался ес обиять.

Ольга покрасивла и оттолкнула его руку; это движеніе было елишкомъ благородно для женщины обыкновенной.

— Плутовка! если бы ты знала, какъ ты прекрасна: развъ у стариковъ иътъ сердца, развъ нътъ въ немъ уголка, гдъ кровь кинить и клокочеть?—А было бы тебъ хорошо!... если бы — выслушай... у меня есть золотыя серьги съ круппымъ жемчугомъ, персидскіе платки; у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У васъ пътъ стыда! — отвъчала Ольга. Палицыпъ посмотръль на нее и веныхнуль, но услыхавъ шорохъ въ дру-

гой комнатъ, погрозивишсь, ушелъ.

— Боже!... Это восклицаніе невольно вырвалось изъ ея груди; это была молитва и упрекъ.

Безобразный инщій все еще стояль въ дверяхъ, сложа руки, ивмъ и недвижимъ — на его ръсницахъ блеснула слеза: можетъ быть первая слеза-п слеза отчаниія!...

Такія слезы истощають душу, отнимають и всколько лёть жизин, могутъ потоинть въ одну минуту милліонъ сладкихъ падеждь! Онв для одного человъка, что быль Наполеонъ для всей вселенной: въдесять лътъ онъ подвинулъ насъ цълымъ въкомъ впередъ.

— Знасшь ли ты своихъ родителей, Ольга? — сказалъ Вадимъ.

— Странный вопросъ... отвъчала она.

— Знаешь ли ты ихъ? — повторилъ онъ такимъ голосомъ, который заставиль ее содрогнуться; она посмотръла ему пристально въглаза, какъ будто приноминая нъчто давнее, давно прошедшее.

— Я спрота, мой отець меня оставиль, когда я была ре-

бенкомъ—и отправился Богъ знаетъ куда—върно очень далеко, потому что онъ не возвращался.

Чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертамь его, слабо озареннымь догорающей свъчей, чтото демонское.

— Хочешь ли знать, куда?

Хочу,—и влажные глаза ея прко заблистали.

— Подумай, я для тебя человъкъ чужой... можетъ быть, я шучу, насмъхаюсь... нодумай: есть тайны, на диъ которыхъ ядъ, тайны, которыя неразрывно связываютъ двъ участи; есть люди, заражающіе своимъ дыханіемъ счастье другихъ: все, что ихъ любитъ и ненавидитъ, обречено погибели; берегись того и другого — узнавъ мою тайну, ты отдашь судьбу свою въ руки опаснаго человъка: онъ не сумъетъ лелъять цвътокъ этотъ—онъ изомнетъ его...

— Хочу знать непремънно! — воскликнула неопытная дъвушка.

Опа посмотръла вокругъ-нищаго уже не было въ комнатъ.

#### THABA IV.

Нрошло двое сутокъ-Вадимъ еще не объявляль своей тайны... Ужели онъ только хотбль подстрекнуть женское любонытство? Если такъ, то онъ вполив достигь своей цёли. Подъ разными предлогами, пренебрегая гитвъ госпожи своей, Ольга отлучалась отъ скучной работы и старалась встрътить гдънибудь въ отдаленной нустой компатъ Вадима, и странно! она почти всегда находила его тамъ, гдъ думала найти-и тогда просьбы, ласки, вей хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну; однако онъ быль непреклонень, умъль отвести разговоръ на другой предметь, запималь ее разными разсказами — но тайны не было. Она дивилась его уму, его бурному праву, начинала проникать въ его сумрачную душу и замътила, что этотъ человъкъ рожденъ не для рабства: и это заставило ее имъть къ нему довъренность; не мудрено — власть разлучаеть гордыя души, а неволи соединяетъ ихъ.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли, я очень безобразень? — воскликнуль Вадимъ; она пустила его руку. -- Да, -- продолжалъ онъ, -- я это знаю самъ. Небо не хотъло, чтобъ меня кто-нибудь любилъ на свътъ, потому что оно создало меня для ненависти. Завтра ты все узнаень... на что мит беречь тебя. О, если бъ... не укоряй за долгое молчаніе... быть можеть, настанеть время, и ты подумаень: -зачёмъ этотъ человёкъ не родился нёмымъ, сабиымъ и глухимъ-если опъ могъ родиться кривобокимъ и горбатымъ?

Поведеніе Вадима съ прочими слугами было непонятно, потому что его цъли никто не зналь; я объясню его, сколько можно, слъдующимъ разговоромъ. На крыльцъ дома сидълодвое ыугь, одинь старый, другой лъть двадцати; воть слова ихъ:

- - Замъть, Федька, что кто изъ грязи вышель, тоть лъзетъ въ золото! Какъ этотъ Вадимка загордился — этакой уродъ, чив инкогда инкакого уваженія не дъласть, когда самь приказчикъ меня всегда отличаетъ; да и къ барину какъ умъетъ подольститься: словно щенокъ! — Экой въкъ сталь нехриerianckin ...

— Не скажу, дядя Ипатъ!... опъ всегда со мной ласковъ, парень лихой; съ нимъ держи ухо востро: тотчасъ на удочку подценить-вонь напримерь вчера...

— Что вчера?...

— Я тебъ разскажу эту штуку, дядя, слушай... Вчера баринъ разгиъвался на Аленку Шушерина и приказалъ ему влънить 25 налокъ; повели Аленку на конюшню-еамъ приказчикъ и сталъ его бить; 25 разъ ударилъ. да и говоритъ: это за барина--а вотъ за меня--и запесъ руку... Вадимъ все это время стоялъ поодаль, въ углу: брови его сходились и расходились... въ одинъ мигъ онъ подскочилъ къ приказчику и синбъ его на землю однимъ ударомъ... на губахъ его клубилась пъна отъ бъщенства, онъ хотъль что-то выколептьи не могъ.

— Жаль!—возразиль старикь,—не доживеть этоть человъкъ до съдыхъ волосъ. —Онъ жалълъ отъ души, какъ могъ, какъ обыкновенно жалъютъ старики о юношахъ, умирающихъ преждевременно, во цвътъ жизни, которыхъ смерть забираетъ вмъсто нихъ, какъ буря чаще ломаетъ тонкія высокія дерева и щадить ини стольтніе.

Зачёмъ Вадимъ старался пріобрести любовь и довёренность молодыхъ слугъ?—на это отвъчаю: происшествія, мною описываемыя, случились за два мъсяца до бунта Пугачевскаго.

Умы предчувствовали перевороть и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами въ книгу мщенія, и только кровь ихъ могла смыть эти постыдныя лѣтописи. Люди, когда страдають, обыкновенно покорны, но если разъ имъ удалось сбросить ношу свою, то ягненокъ превращается въ тигра, притѣсненный дѣлается притѣснителемъ и платить сторицею — и тогда горе побѣжденнымъ!...

Русскій народь, этоть сторукій исполить, скорте перенессть жестокость и падменность своего повелителя, чтыть слабость его; онь желасть быть наказываемь, но справедливо; онь согласень служить, но хочеть гордиться своимь рабствомь, хочеть поднимать голову, чтобъ смотрёть на своего господина, и простить ему скорте излишество пороковь, чтыть недостатокь добродётелей. Въ XVIII стольтій дворянство, нотерявь уже прежиюю неограниченную власть свою и способы ее подерживать, не умъло перемънить новеденія: воть одна изъ тайныхъ причинь, породивнихъ Пугачевскій годъ!

#### TAABA V.

Но обратимся къ нашему разсказу.

Домъ Бориса Петровича стоялъ на берегу Суры, на высокой горъ, кончающейся къ ръкъ обрывомъ глинистаго цвъта;
кругомъ двора и вдоль по берегу построены избы дымныя,
черныя, наклоненныя, вытягивающіяся въ линію по краямъ
дороги, какъ нищіе, кланяющіеся прохожимъ; по ту сторону
ръки видны въ отдаленіи березовыя рощи и еще далъе лъсистые холмы съ черивющимися елями; налъво низкій берегъ,
усыпанный кустарникомъ, тянется гладкою нокатостью, и далеко-далеко синъютъ холмы, какъ волны. Вечернее солнце
норою играло на тесовой крышъ и въ стеклахъ золотыми нереливами; раскрашенные ръзные ставни, колеблемые вът-

ромъ, стучали и скрипъли, качаясь на ржавыхъ петляхъ. Вокругъ стариннаго дома обходитъ деревянная ръзной работы
галлерейка, служащая вмъсто балкона. Здъсь, сидя за работой, Ольгачасто забывала свое шитье и наблюдала синія странствующія воды и барки съ бълыми парусами и разноцвътными флюгерами. Тамъ люди вольны, счастливы, каждый депь
видятъ новый берегъ— и новыя надежды; пъсни крестьянъ,
идущихъ съ съпокоса, отдаленный колокольчикъ часто развлекали ее вниманіе — кто ъдетъ: купецъ, баринъ, почта?...
по на что ей?... не все ли равно... а все-таки не худо бы
узнать.

Какая заинмательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала изъ одной крайности въ другую: теперь, завернувшись въ черную бархатную шубейку, общитую залиьниъ мъхомъ, она трепеща отворяетъ дверь на галлерейку... чего тебъ бояться, неопытная дъвушка?... Борисъ Петровичъ уъхалъ въ городъ, его жена въ монастырь слушать поученія монаховъ и новости изъ устъ богомолокъ, не менъе сю уважаємыхъ.

Кто идеть ей навстръчу? Это Вадимъ. Она вздрогнула; она

нобліднівла, нотому что настала роковая минута.

— Что съ тобою?--сказаль онь.

— Ничего...

- Л! попимаю... онъ закусиль губы... ты меня испугалась.
- Зачъмъ мив бояться тебя?—отвъчала гордо Ольга.
- Тъмъ лучие продолжалъ онъ. Это уже много значитъ - такъ я тебъ не страшенъ, не отвратителенъ... о, мой Создатель! вотъ великое блаженство; право, мнъ кажется это первое...

Онъ остановился.

— Послушай, что, если душа моя хуже моей наружности? но развъ я виноватъ... я инчего не просилъ у людей, кромъ хлъба — они прибавили къ нему презръніе и насмъшки... Я имъль небо, землю и себя, я былъ богатъ всъми чувствами... видълъ солице и былъ доволенъ... но постепенно все исчезло: одна мысль, одно открытіе, одна капля яда — берегись этой мысли, Ольга.

- Для чего мы здъсь? спросила она съ петеривніемъ.
- Я здъсь для того, чтобы тебя видъть.
- А я совствы не для того...

— () нять, опять! — воскликнуль Вадимъ. — Нослушай, если хочешь чего-инбудь добиться отъ меня, то не намекай о моемъ безобразіи: я завистливъ, я золъ, я все, что ты хочешь... но пощади меня.

Онъ закрыль лицо объими руками. Ей стало жалко: этотъ человъкъ, одаренный величайшимъ самолюбіемъ, просиль у нея, слабой дъвушки, у нея, еще болъе чъмъ онъ беззащитной, сожалънія—или иътъ... меньше... онъ просиль, чтобъ она его не оскорбляла.

Такія ръчи иногда трогають женское сердце.

Она прервала цепріятное модчаціе. — Ты говоринь, Ва-

()пъ задумался.

— Объщай никогда не укорять меня за то, что я тебъ открыль свою тайну.

— Никогда.

— Слушай же: твой отсцъ быль дворянинь, богать, счастливъ— и подобно многимъ, кончилъ жизнь на соломъ... Ты вздрогнула... но это еще инчего...

— 0, если это инчего, то не продолжай!

— Нъть, слушай: у него быль добрый состдъ, его другъ и пріятель, занимавшій первое мъсто за столомь его, товарищь на охоть, ласкавшій дътей его, — состдъ искренній, простосердечный, который всегда стояль съ нимъ рядомь въ церкви, снабжаль его деньгами въ случат нужды, ручался за него своею головою — что жъ... развъ этого не довольно для погибели человтка? Ногоди... не блъдитй... дай руку: огонь, текущій въ моихъ жилахъ, перельется въ тебя... слушай даже: однажды на охоть собака отца твоего обскакала собаку его друга; онъ носмъялся надъ нимъ: съ этой минуты началась непримиримая вражда — 5 лъть спусти твой отецъ уже не смъялся. Горе тому, кто наказаль смъхъ этоть слезами!... Другъ твоего отца отрыль старинную тяжбу о земляхъ и выпраль ее, и отнялъ у него все имъніе. Я видаль отца тво-

потебная былому камию, остановила на мит произительный корь, гдь горьда послыдняя искра жизни и ненависти... и тир она осталась вы наслыдство, и его проклятіе живо, живо, к иждый годы нускаеть новыя отрасли, и каждый годы все две окружаеть своею тынью семейство злоды... я не знаю. и иго образомы все это сдылалось... но кто, ты думаешь, кто тель икжный другь?... Какы, небо!... вы продолженіе 17-ти ли ни одины языкы не шеннулы ей: этоты хлыбы куплены и пло крови— твоей— его крови!— и безы меня, существа быньго. У котораго выбсто души есть одно только ненасыть от учество миснія... безы уродливаго нищаго, это невины сер ще билось бы для него одною благодарностью.

- Ванимъ, что сказалъ ты?

Понь ходиль взадь и впередъ скорыми шагами, сжавъ кремо и руки и, казалось, забылъ, что не сказалъ имени коваргло злодъя... и казалось, не замъчалъ въ лицъ песчастной зъгумки страхъ пеизвъстности и ожиданія... Онъ былъ весь и гребенъ самъ въ себъ, въ могилъ, откуда также пикто не власитъ... въ живой могилъ, гдъ также есть червь, грызушін въчно и въчно ненасытный.

тель на челъ его, и глаза, если бъ остановились въ эту миму на человъкъ, то произвели бы дъйствие глазъ василиска.

- Потгадала! — воскликнула молодая дввушка, подойдя по сердостію къ Вадиму: — я поняла тебя... это Борисъ Пет-

има въ самомъ дълъ отгадала: великія души имъютъ осо-

бенное преимущество понимать другь друга; опъ читають въ сердцъ подобныхъ себъ, какъ въ книгъ, имъ давно знакомой; у нихъ есть примъты, имъ однимъ извъстныя и темныя для толпы; одно слово въ устахъ ихъ иногда цълая повъсть, цълая страсть со всъми ея оттъпками...

Палицынь быль тоть самый ложный другь, погубившій отца юной Ольги и взявшій кь себь дочь, ребенка 3-хъльть чтобы принудить кь молчанію ивкоторыхь дворянь, осуждавнихь его постунокь; онь восинталь ее какь рабу и хвалился своею благотворительностью; десять льть тому назадь оп играль ея кудрями, забавлялся ея ребячествами, и теперь вымысляхь готовиль ее для постыдныхь удовольствій. Это быль также мщеніе въ своемь родь... кто бы подумаль! столько страданій за то, что одна собака обогнала другую... какь инчтожны люди!... какь върить общему мивнію! Налицынь слыль честньйшимь человькомь во всемь околодкь, и точно! онь погубиль только одно семейство.

Я сказаль, что великія души понимають другь друга, потому-то Вадимь смотръль на нее безь удивленія, но съ тайнымь восторгомь.

Она схватила его за руку и повлекла въ комиату, гдъ хрустальная дампада горъла передъ образами, и дучъ ея сливалел съ дучемъ заходящаго солица на золотыхъ окладахъ, усыпанныхъ жемчугомъ и каменьями. Передъ иконой Богоматери упала Ольга на колъни; спина и плечи ся отдъляемы были блъднъющимъ свътомъ зари отъ темныхъ стънъ, а красноватый блескъ дрожащей дампады озарялъ ея лицо вдохновенное, прекрасное, слишкомъ прекрасное для чувствъ, которыя бунтовали въ груди ея. Вадимъ не сводилъ глазъ съ этого неземного существа, какъ будто былъ счастливъ.

Ольга сорвала съ шен богатое ожерелье и бросила его на землю.

— Такъуничтожаю последній остатокь признательности... Боже! Боже! я невиновна... Ты, Ты самъ даль мив вольную душу, а онъ хотель сделать меня рабой, своей рабой... Невозможно! невозможно женщине любить за такое благоденніе... терпеть, страдать я согласна... но не требуй болье

Боже! Если бы Ты теперь мий приказаль почитать его своимь благодытелемь—я и Тебя перестала бы любить... Моя жизнь, моя судьба принадлежить Тебы, Создатель, и кому Ты хочешь—по сердце вы моей власти...

Слезы покатились изъглазъ ея; она склонила голову; рука

ея дрожала въ рукъ Вадима...

— Я твой братъ! — воскликнулъ онъ виъ себя.

Она обернулась, встала... какъ будто не поняла... какъ будто ужаснулась... руки ея опустились, какъ руки умершей, и сомкнутыя уста удерживали дыханіе.

— Я твой брать! — повториль онь дрожащимь, страшнымь

IcdocoML.

P

Ока молчала.

Ванимъ взглянулъ на нее въ послъдній разъ, схватиль себя ... голову и вышель, но выходя остановился у двери... и въ продалженіе одной минуты онъ думаль раздробить свою голову объ косякъ... но эта безумная мысль скоро пролетъла...

— Брать! — сказала Ольга, смотря ему во слъдъ, — брать! И безь силь она унала на стулъ.

#### TJABA VI.

Борисъ Петровичь быль чрезвычайно доволень своимъ горбачемъ [такъ въ домѣ называли Вадима]. Горбачъ вездѣ почти слъдовалъ за нимъ; на охоту, въ ноле, на нашию, исполнялъ его малѣйшія желація, предугадывалъ ихъ. Однимъ словомъ дѣлалъ все, чѣмъ могъ пріобрѣсти довѣренность, и если ему удавалось, то исизъяснимая радость процвѣтала на этомъ суровомъ лицѣ, которое выражало всѣ чувства, всѣ, кромѣ одного, любимаго, сокровища, хранимаго на черный день. Если Борись Петровичъ хотѣлъ наказать кого-инбудь изъ слугъ, то Вадимъ намекалъ ему всегда, что есть наказанія, которыя жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицынъ воображалъ; — а когда недосказанный совѣть его былъ исполненъ, по хигрый совѣтникъ старался возбудить неудовольствіе дворши, — взглядомъ, движеніями помогалъ имъ осуждать госнодша. Но инкогда инчего не говорилъ такого, что бы могло



быть перссказано ко вреду его — къ неудовольствію рабовъ или помъщика. Онъ былъ враждебный геній этого дома.

Однажды, не знаю зачъмъ, Палицынъ велълъ его позвать;

искали горбача--- не нашли. Такъ это и осталось...

День быль жаркій, серебряныя облака тяжельли ежечасно, и синія, покрытыя туманомь, уже показывались на дальнемь небосклонь. На берегу ртки была развалившаяся баня, врытая въ гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нея валялись груды киринчей, между коими выростала высокая трава и желтые цвъты на длинныхъ стебелькахъ. Тутъ сидъль Вадимъ; одинъ, облокотясь на свои кольни и поддерживая голову объими руками, онъ размышлялъ; тъни рябиновыхъ листьевъ рисовались на лицъ его непостоянными арабесками и придавали ему видъ таинственный; золотой лучъ солнца, скользиувъ мимо соломенной крыни, упадаль на его кольнко и Вадимъ, казалось, любовался воздушной иляской пылинокъ, которыя кружились и подымались къ солицу.

Вчера онъ открылся Ольгь; наконець онь нашель ее, онь встрътился съ сестрой своей, которую оставиль въ колыбо-ли, наконець... О! чудна природа... далеко ли отъ брата то сестры? А какое различіе! Этп ангельскія черты, эта демонская наружность... впрочемъ, развъ ангель и демонъ произо-

шли не отъ одного начала?...

Однако Вадимъ замътилъ въ исй семейственную гордость, сходство съ его душой, которое объщало ему много... объщало со временемъ и любовь ен... эта надежда была для него иъчто новое; онъ хотълъ ею завладъть, онъ боялся разстатьственею на одно мгновеніе — и вотъ зачъмъ онъ удалился въ уединенное мъсто, гдъ плескъ волны не могъ развлечь думы его. Онъ не зналъ, что есть цвъты, которые, чъмъ болъе за ними ухаживаютъ, тъмъ менъе отвъчаютъ стараніямъ садовника; онъ не зналь, что, слишкомъ привязавшись къ мечтъ, мы теряемъ существенность, а въ его существенности было одно мщеніе.

Постепенно мысли его становились туманиве, и онъ, нолусонный, легъ на траву — и нечаянно взоръ его упалъ на лиловый колокольчикъ, надъ которымъ вились двъ бабочки, одна страя съ черными кранинками. другая испещренная встми красками радуги, какъ будто воздушный цвтокъ или рубинъ ть изумрудными крыльями, отдъланный въ золото и оживменный какою-инбудь волшебницею. Оба мотылька старались стать на лиловый колокольчикъ и мъщали другъ другу, и когда одинъ былъ близко, то вътеръ относилъ его прочь; наконецъ разноцвтный мотылекъ остался нобъдителемъ, усълми сирятался въ ленесткахъ; напрасио другой кружилен надъмимъ... онъ былъ принужденъ удалиться... У Вадима былъ
мрутикъ въ рукъ; онъ ударилъ но цвтку и убилъ счастлиме насъкомое... и съ какимъ-то восторгомъ наблюдалъ его
нослъдній трепеть!...

П Богъ знаетъ, отчего въ эту минуту онъ всномниль свою полодость, и отца, и домъ родной, и высокія качели, и ирудъ, осаженный ветлами... все. все... и отецъ его представился отерявь свое дъло и принужденный продать все, что у него талось, дабы заилатить стрянчимь и суду... И нотомъ онъ ихълъ его, лежащаго на жесткой постели въ домъ бъднаго осъда... казалось, слышалъ его тяжелое дыханіе и слова:— гомсти, сынь мой, извергу, чтобъ никто изъ его семьи не порадовался краденымъ кускомъ!—И веноминлъ Вадимъ его дохороны: необитый гробъ, ноставленный на телъгъ, качался три каждомъ толчкъ; онъ съ образомъ шелъ впередъ... дъялекъ и священникъ сзади; они нъли дрожащимъ голосомъ... и прохожіе снимали шляны... вотъ стали опускать въ могину, канатъ заскрипълъ, ныль взвилась...

кровь кинулась Вадиму въ голову, онъ шонотомъ повтоплъ роковую клятву и обдумывалъ иснолнение; онъ готовъ облъждать... онъ готовъ былъ все выносить... но сестра!... если... о! тогда и она поможетъ ему... И безъ тренета онъ принялъ эту мыслъ; онъ ръшился завлечь ее въ свои замыслы, правать ее орудиемъ... ръшился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели нонимало: странно! онъ побилъ ее—или не почиталъ ли онъ ненависть добродътелью?

Вдругъ надъ нимъ раздался свистъ арашника, и онъ почувствовалъ сильную боль во всей рукъ своей; какъ тигръ



вскочиль Вадимъ... передъ нимъ стояль Борись Петровичь и осыпаль его ругательствами.

Кланяясь слушаль онь и съ покорнымъ видомъ нослёдоваль за Палицынымъ въ домъ, гдё слуги встрётили его съ насмешливыми улыбками, которыя говорили: пришель и твой чередъ.

Съ этихъ поръ Вадимъ ни разу не забывалъ своей долж-

#### глава ун.

Подъ вечеръ прібхали гости къ Палицыну; Наталья Сертъевна разрядилась въ фижмы и парчевое платье, распудрилась и разрумянилась; столь въ гостиной уставили вареньями. ягодами сущеными и свъжими; Геннадій Васильичь Горинкинь, богатый сосёдь, сидёль на почетномъ мёстё, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки со сластими; онъ бралъ изъ каждой понемножку и важно обтираль себъ губы. Онъ быль высокаго роста. бълокуръ, и вообще довольно ловокъ для деревенскаго жителя того въка: и это потому, быть можеть, что онь служиль въ лейбъ-кампанцахъ; 25-ти лътъ вышедъ въ отставку, онъ женился и нажиль себъ двухъ дочерей и одного сына. Борисъ Петровичъ занималъ его разговорами о хозяйствъ, о Москвъ, и проч., бранилъ новое, хвалиль старое, какь всъ старики, ибо вообще если человъкъ самъ сталь хуже, то все сму хуже кажется. Поздно вечеромъ, истощивъ разговоръ, они не знали что начать, зъвали въ руку. вертълись на мъстахъ, смотръли по сторопамъ; но заботливый хозящь тотчась нашелся.

- Малый! Египетскаго! закричаль онь, въ восторгъ отъ своей мысли. Принесли двъ фляги и двъ большія серебряныя кружки, начали инть, потомъ спорить, хохотать и цъловаться; щеки ихъ разгорълись, и воображеніе, охлажденное годачи, закипъло.
- Потъшить ли тебя, состдъ любезный! воскликнулъ Палицынъ.
  - А что?
  - Да ужъ то, что твоей милости и въ голову не придетъ;

1831—1832

любинь ли ты иляску?... а у меня есть дъвочка — чудо... а какъ иляшетъ!... жжетъ, а не пляшетъ!... Я не монахъ, и ты не монахъ, Васильичъ...

— Избави Христосъ..

— И точно такъ!

--- Ну, что же?

— Да ужъ то!... мать моя, женушка, Наталья Сергъевна. вели Оленькъ принарядиться въ шелковый святочный сарафанъ, да выйти поплясать, а другихъ пришли пъть, да пъсельниковъ-то намъ побольше, знаешь, чтобъ лихо...

Онъ захохоталь, самь вёрно не зная чему, и началь нотирать руки, заранте наслаждаясь успъхомъ своей выдумки; этоть человъкъ, обыкновенно довольно угрюмый, теперь быль совершенный ребенокъ.

Наталья Сергъевна приказала сбираться иъсельникамъ, и

сама вышла искать Ольгу.

Гдъ была Ольга?

Въ темномъ углу своей комнаты, она лежала на супдукъ, положивъ подъ голову свернутую шубу. Она не спала, она еще не опомпилась отъ вчерашняго вечера, укоряла себя за то, что слишкомъ неласково обощлась съ своимъ братомъ... но Вадимъ такъ ужаснулъ ее въ тотъ мигъ! Она думала цълый день итти къ нему сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняеть за излишнюю ненависть, что оправдываеть его поступокъ и удивляется чудесной смълости его.

Со свъчой въ рукъ вошла Наталья Сергъевна въ маленькую компату, гдъ лежала Ольга; стъны озарились, увъшанныя платьями и шубами, и тъпь отъ толстой госпожи упала на столикъ, покрытый нестрымъ платкомъ; въ этой комнатъ протекала половина жизни молодой дъвушки прекрасной, пылкой... Здъсь ей синлись часто молодые мужчины, стройные, ласковые, сиплись большіе города съ каменными домами и златоглавыми церквами; здёсь, когда зимой шумёла метелица и снътъ бълыми клоками упадалъ на тусклое окно п собирался передъ нимъ въ высокій сугробъ, она любила смотръть, завернутая въ теплую шубейку, на бълыя степи, сфрое небо и ветлы, обвъщанныя инеемъ и колеблемыя взадъ и впередъ, и тайныя, неизъяснимыя желанія, какія бывають у дівушки въ семнадцать літь, волновали кровь ея, и досада заставляла плакать, вырывала иголку изъ рукъ...

— Вставай, Ольга! — закричала Наталья Сергъевна, сердито

толинувъ ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встрътивъ свъчу ирямо пере гъ глазами.

— Что, спала, лънивая?

- У меня голова болить.

— Вздоръ! дъвчонка молодая... и смъстъ голова болъть... Просто лънь... ужъ такъ бы и говорила... а то еще лжетъ... отвъчай: спала, лънтяйка?

— Я пикогда не лгу.

— Какъ! еще смъетъ отвъчать, когда я говорю... спорить... ахъ, грубьянка! Да не я ли тебя выкормила и восинтала, да не я ли тебя отъ нищаго отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! Иътъ! этотъ народъ никогда не чувствустъ благодънній! какъ волка ни корми, а все въ лѣсъ глядитъ... Да не смъй строить рожъ, когда я браню тебя! стой прямо и не морщись—ты забываень, кто я?

Ольга хотъла что-то сказать, по удержалась; презръніе нзобразилось на лицъ ея; мрачный иламень, пробужденный въ глазахъ, потерялся въ опущенныхъ ръсницахъ; она стояла, опустивъ руки, съ колеблющенося грудью и обнаженными илечами, и неподвижно внимала обиднымъ изреченіямъ, которыя разсердили, испугали бы другую...

— Поди, надънь шелковый сарафанъ и выходи илясать... чтобъ голова не больла... слышишь... скоръй же! да не больно финти передъ Борисомъ Петровичемъ... а не то я тебъ дамъ знать!... въдь вы всъ рады зачанить барскую милость... берстись...

Ольта молчала — но вся всныхнула... и если бъ Наталья Сергъевна не удалилась, то она не вытериъла бы долъе; слезы хотъли брызнуть изъглазъ ея, но женщина иногда умъетъ остановить слезы... Какъ! ее подозръвають, упрекають? и въ чемъ?... о!... гдъ ея братъ! пускай придетъ онъ и выслушаетъ ея клятву: номогать ему во всемъ, что дышетъ местиз

п разрушеніемъ, пускай посвятить онь ее въ это грозное таинство — она готова!

Теперь она будеть умёть отвёчать Вадиму, теперь глаза ея вынесуть его испытывающіе взгляды, теперь горькая улыбка пе уничтожить ся твердости;—эта улыбка имёла въ себт что-то неземное: она вырывала изъ души каждое благочестивое помышленіе, каждое желаніе, гдт таплась искра добра, искра любви къ человёчеству; встрётивъ се, невозможно было устоять въ своемъ намёреній, какое бы оно щи было; въ ней было больше зла, чёмъ люди поцимать способны.

Ольгу ждуть въ гостиной; Борисъ Нетровичь сердится; его гость поминутно наливаеть себъ кружку и затягиваеть илисовую пъсию. Наконецъ, она воима въ малиновомъ сарафань. съ богатой повязкой; ся темпая коса унадала между илемами до половины спины; круглота. бълизна ся шен были удивительны, а маленькая пожка. показываясь по временамъ, объщала тайныя совершенства, которыхъ ищутъ молодые люци, глядя на женщину, какъ на орудіе своихъ удовольствій; впрочемъ, маленькая ножка им ветъ еще другое значеніе, когорое я бы открыль вамъ, если бъ не боялся слишкомъ удалиться отъ своего разсказа.

Она вошла и встрътила иьяные глаза, дерзко разбирающіе ся прелести, но она не смутилась, не покрасивла; тусклая блідность ея лица изобличала совершенное отсутствіе безнокойства, совершенную предацность судьбі; въ этотъ мить на жила половиною своей жизни; она походила на испорченный органь, который не играеть ни начало, ни конець пре-

красной ижени...

Хоръ затянуль илясовую. — Начинай же, Оленька! — закричаль Палицынь, — не стыдись! — Она вздрогнула; ей принло на мысль, что она будеть илясать передь убійцею отца свосто. Эта мысль, какъ молнія, ворвалась въ ея душу и озарила тамъ слъды минувшаго н вет обиды, вст несправедливости, угнетенія рабства; однимъ словомъ, жизнь ея встала передъ ней, какъ остовъ изъ гроба своего, и она почувствовала его упрекъ.

Если бъ можно было изобразить страдание этого нъжнаго

существа, то трудно бы вы повърили, что она не лишилась разсудка, потому что ея ръсницы были сухи, и сжатыя дрожащія губы не пропустили ни одного вздоха. — Что же! красотка моя, начинай! не бось! ты такъ хороша сегодия! — кричали оба помъщика.

Что за лестное поощрение! не правда лп?

Ольга окинула взоромъ всю компату, падъясь уловить хотя одно сожальніе... неумъстная надежда! подлая покорность, глупая улыбка встрытила ее со всыхъ сторопъ... рабы не сожальли объ ней — они завидовали. Пускай завидують, подумала Ольга, это будеть имъ наказаніе.

Она начала плясать.

Движенія Ольги были плавны, небрежны, даже можно было замътить въ шихъ нъкоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась, и тогда душевная буря вылилась наружу. Какъ поэтъ, въ минуту вдохновеннаго страданія бросая божественные стихи на бумагу, не чувствуетъ, не помнить ихъ, такъ и она не знала, что дълала, не заботилась о приличіи своихъ движеній, и потому-то они обворожили всёхъ зрителей; это было не искусство, но страсть.

И вдругъ она остановилась, опоминлась, опустила пылающіе глаза; голова ся кружилась; всъ предметы прыгали передъ исю, громкіе напъвы слились для нея въ одинъ звукъ, нестройный, но ръшительный, въодинъ звукъвоспоминанія...

Она посмотръда вокругъ, ужаснулась,... махнула рукой и выбъжала...

Борисъ Нетровичъ всталъ и, качаясь на ногахъ, послѣдокалъ за нею; раскаленныя щеки его обнаруживали преступнос желаніе, и съ дрожащихъ губъ срывались несвязныя слова, но слишкомъ ясныя для окружающихъ.

Дверь въ комнату Ольги была затворена; онъ дернулъ и причекъ разскочился. Она стояда на колбияхъ, запрывъ лицо руками и положивъ голову на кровать; она не слыхала какъ онъ вощелъ, потомучто произнесла слъдующія слова: — отецъ мой! не вини меня...

— Теперь ты невыверненься! — воскликиуль захохотавши

Борисъ Петровичъ. — Я человъкъ добрый — и ты человъкъ

добрый... слъдовательно...

Она векочила, и устремивъ на него мутный взоръ, казалось не понимала этихъ словъ; онъ взялъ ее за руку; она хотъла вырваться—не могла; съвъ на постель, онъ притянуль ее къ себъ и началъ цъловать въ шею и грудь; у нея не было силъ защищаться; отвернувъ лицо, она предавалась его буйнымъ ласкамъ—и еще пъсколько минутъ, она бы погибла...

По вдругъ раздался шумъ, и вбъжала хозяйка; между достойными супругами начался крикъ, споръ... однако Наталь в Сергъевиъ, благодаря вишимъ парамъ, удалось вывести мужа. Долго еще слышенъ былъ хриплый басъ его и произительный дискантъ Натальи Сергъевны; накопецъ все утихло, и Ольга тогда только увърилась, что всъ ее оставили

Она слышала, какъ стучало ен испуганное сердце и чувствовала странцую боль въ шей; бъднан дъвунка!... немного повыше круглаго илеча ен видиълось красное интно, оставленое тубами ньинаго старика... Сколько прелестей было измято сто могильными руками! сколько ненависти родилось отъ его поцълуевъ!... Всталъ мъсяцъ, скользи вдоль стъны, его лучъ пробрался въ тъсную комнату, и крестообразныя рамы окна отдълились на блъдномъ полу... и этотъ лучъ уналъ на лицо Ольги, но инчего не прибавилъ къ ен блъдности, и красное интно не могло утопуть въ его сінніи. Въ это время на стънныхъ часахъ въ пріемной пробило одициадцать.

#### PAABA VIII.

Гдъ скрывался Вадимъ весь этотъ вечеръ?... На темномъ чердакъ, простертый на соломъ, лицомъ кверху, сложивъ руси, онъ уносился мыслію въ въчность — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода. Онъ былъ духъ, отчужденный отъ всего живущаго, духъ всемогущій, не желающій, не сожальющій ни объ чемъ, завладъвній прошедшимъ и будущимъ, которое представлялось ему нестрой картиной, гдъ онъ находилъ много смъщного и ничего жалкаго. Его душа расширялась, хотъла бы вырваться, обнять всю природу и потомъ сокрушить ее. Если это было желаніе безумца, то но

крайней мъръ великаго безумца. Что такое величайшее добро и зло? Два конца незримой цъни, которые сходятся, удаляясь другъ отъ друга.

Чудные звуки разрушили мечтанія Вадима: то были отрывистые звуки илясовой пъсии, смъщанные съ норывами съвернаго вътра; Вадимъ привсталь; дуна ударяла прямо въ слуховое окно, и свътъ ея, захватывая нъсколько измятыхъ соломенокъ, унадаль на противную стъну, такъ что Вадимъ дегко могъ разсмотръть на ней всъ скважины, каждый клочекъ моха, высунувнійся между брусьями. Долго опъ не сводиль глазъ съ этой стъны, долго внималь звукамъ отдаленной иъсни—наконецъ они умолкли, облако набъжало на полный мъсяцъ... Вадимъ уналь на постель свою, и безотчетное страданіе овладъло имъ; онъ ломаль руки, вздыхаль, скрежеталь зубами... нензвъстный огонь бъжаль по его жиламъ, черенъ готовъ быль треспуть... о! давно ли сму было довольно одной пенависти!

Маленькая дверь скрыннула и отворилась; ему послышался легкій шумъ шаговъ.

— Братъ! — сказалъ кто-то очень тихо.

Вадимъ затренеталъ. Между тъмъ облако пробъжало, и дуна озарила одно илечо и половину лица Ольги; она стояда близъ него на колъияхъ.

— Все понимаю, — воскликнулъ онъ, прочитавши въ ея взоръ ужасное безнокойство.

— Точно? — отвъчала Ольга измънившимся голосомъ: — точно? Я пришла тебя обрадовать, другъ мой!

другь мой! Впервые существо земное такъ называло Вадима; онъ не могъ разомъ обиять все это блаженство; какъ безумный схватиль онъ себя за голову, чтобы увъриться въ томъ, что это не обманъ сновидънія; улыбка остановиларь на устахъ его, и душа его, обогащенная цълымъ чувствомъ, сдълалась подобна временщику, который, получивъ милліонъ и не умъя употребить его, прячетъ въ желъзный сундукъ и стережетъ свое сокровние до конца жизни.

Эти два слова такъ сильно връзались въ его дуну, что иъ-

сколько дней снустя, когда онъ говориль съ самимъ собою, то не могь удержаться, чтобъ не сказать: другъ мой...

Если мий скажуть, что нельзя любить сестру такъ пылко—
воть мой отвъть: любовь — вездъ любовь, т. е. самозабвеніе, сумаснествіе, назовите какъ вамъ угодно; и человъкъ,
который ненавидить все и любить единое существо въ мірѣ,
кто бы оно ни было: мать, сестра или дочь, его любовь сильнъе всъхъ вашихъ произвольныхъ страстей; его любовь сама
по себъ, въ крови, чужда всякаго тщеславія... но если къ ней
примъшается воображеніе, то горе несчастному! — По какойто чудной противоположности, самое святое чувство ведстъ
тогда къ величайнимъ злодъйствамъ; это чувство, наконецъ,
дълается такъ велико, что сердце человъка умъстить въ себъ
его не можетъ и должно погибнуть, разорваться или однимъ
ударомъ сокрушить кумиръ свой; по часто самолюбіе беретъ
перевъсъ, и божество падаетъ передъ смертнымъ.

— Брать! слушай! — продолжала Ольга, — я все обдумала, и ръшилась сдълать первый шагъ на пути, по которому ни тебъ ни мив не возвратиться... все равно... они всъ ведутъ къ смерти, но я не позволю инзкому, бездушному человъку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сдълать; сегодня я перепесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... Брать! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перепесу этого... ты будешь добръ для меня, ты примешь мою ненависть, какъ литя мое; станешь лельять его, нока оно выростетъ и созръеть и смоеть мой позоръ страданіями и кровью... да, позоръ... онъ, убійца, обнималь, цъловаль меня... хотъль... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь...

Вадимъ дико захохоталъ и, стараясь умолкнуть, укусилъ пижнюю губу свою такъ кръпко, что кровь потекла; опъ похожъ былъ въ это мгновенье на вампира, глядящаго на издыхающую жертву.

— Клянусь этимъ Богомъ, который создаль насъ несчастпыми, клянусь Его святыми таинствами, Его крестомъ снасительнымъ — во всемъ, во всемъ тебъ повиноваться. — Я знаю, Вадимъ, твой ударъ не будеть слабъ и невъренъ, если я сдълаюсь орудіемъ руки твоей... о! ты великій человъкъ!

— Да, теперь, потому что ты меня любинь.

Она ничего не отвъчала.

— Успокойся, опомнись, — сказаль Вадимь, — ты меня еще пе знаешь, но я тебъ открою мон мысли, разверну все мое существованіе, и ты его поймень... Передъ тобой я могу обнажить странную душу мою... ты не слабый челнокъ, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не иснугають; ты рождена посреди этой стихіи, ты не утонень въ ея безконечности.

Помию, какъ послъ смерти отца, я покидаль тебя, ребенка въ колыбели, тебя, не знавшую ин добра, ин зла, ни заботы, — а въ моей груди уже бродила страсть пагубная, неусынная—ты протянула ко мит свои рученки, улыбалась... будто просила о защитъ... а я не имълъ своего куска хлъба.

Меня взяли въ монастырь, изъ состраданія, кормили, ногому что я быль не собака, и нельзя было меня утопить; въ стъпахъ обители я провелъ мон лучийе годы, въ душныхъ ствнахъ, оглушаемый звономъ колоколовъ, пвијемъ людей, одътыхъ въ черныя платья и потому думающихъ быть ближе къ небесамъ, притъсияемый за то, что я обиженъ природой... что я безобразень. Они заставляли меня благодарить Бога 💠 мое безобразіе, будто бы Онъ хотъль этимъ средствомъ удалить меня отъ шумнаго міра, отъ гръховъ... Молиться!... у меня въ сердцъ были один проклятія. Часто вечеромъ, когда розовые дучи заходящаго солица играли на главахъ церкви и мъдныхъ колоколахъ, я выходиль изъ святыхъ врать, и съ ходма, гдъ стояла развалившаяся часовия, любовался на тюрьму свою-она издали была прекрасна! Облака призывали мое воображение къ себъ на воздушныя крылья, но насмъщливый голосъ шепталь мий: ты способень обнять своею мыслію все сотворенное; ты могъ бы силою души разрушить естественный порядокъ и возстановить новый, для того-то я тебя не вынущу отсюда, довольно тебъ знать, что ты можешь это сдълать...

Никто въ монастыръ не пскаль моей дружбы, моего со-

общества; я быль одинь, всегда одинь; когда я плакаль—смъялись, потому что люди не могуть сожальть о томь, что хуже или лучше ихь. Всь монахи, которыхь я зналь, были обыкновенныя, полудобрыя существа, глупыя оть рожденія или оть старости, неспособныя ни кь чему, кромь соблюденія постовь. Я желаль возненавидьть человьчество и поневоль сталь презирать его; душа ссыхалась, ей нужна была свобода, стень, открытое небо... Ужасно сидьть въ бълой кльткь изь киринчей и судить о зимь и весиь, по узкой тронинкь, ведущей изь келій въ церковь; не видать ясное солице иначе, какь сквозь длинное рыметчатое окно, и не смыть говорить о томь, чего изть въ такой-то книгь...

Можно прійти въ отчаяніе!

Однажды, Ольга, я замътиль безногаго ипщаго, который, не вмънивась въ споры товарищей, сидъль на землъ у святыхъ воротъ и только постукиваль камнемъ о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначущее его лицо. Я подошель къ нему и сказалъ:— ты очень благоразуменъ, любезный, тъмъ, что не мъшаешься въ ихъ ссору.

- Я безъ ногъ, —отвъчаль онъ съ недовольнымъ видомъ. Это меня поразило: я ошибся! однако продолжалъ свои вопросы.—Что быль ты прежде, купецъ или крестьянинъ?
- Нищій!—отвъчаль онъ, —рождень нищимь и умру инщимь; только разница въ томь, что я рождень съ ногами, а умру безногій.
  - Отчего же?
- Отчего! туть онь призадумался; потомь продолжаль равнодушно: я быль проводникомь одного слепого; насъбыло много; когда слепой умерь, то я сталь лишнимь. Мис нереломали руки и ноги, чтобь я не даромь кормился и быль полезень; теперь меня возять на тельжкы и дають деньги...
  - Зналълиты своихъ родителей?—спросилъ я посиъшно.
  - Какъ же!
  - А кто были они?
- Нищіе! Туть онь улыбнулся. Не знаю, что было въ его улыбкъ, насмъшка надъ судьбой или надо мною, потому что я слушаль его съ видомъ полной довъренности.

Нтакъ есть состояніе, въ которомъ безобразіе не порокъ, подумаль я.

На другой день бъжаль изъ монастыря и сдълался инщимъ.

Вадимъ остановился.

— Понимаю тебя, — воскликнула Ольга и ножала ему руку.

— Я это зналъ!... развъ ты не сестра миъ? — возразилъ Вадимъ.

- Послушай, върно само небо хочеть, чтобы мы отомстили за бъднаго отца. Какъ оно согласило всъ обстоятельства,

какъ оно привело тебя къ цъли...

— Небо или адъ... а можеть быть и не опи; твердое намъреніе человъка новельваеть природь и случаю. Хотя съ тъхъ поръ, какъ и сдълался инщимъ, какой-то бъщеный демонъ поселился въ меня, но онъ не имъль вліянія на поступки мон; онъ только терзаль меня, воскреналь умершія надежды, жажду любвн!... Онъ странствоваль со мною рядомъ по берегу мрачной пропасти, показывая мнъ цълый рай въ отдаленіи; но чтобъ достигнуть рая, надобно было перешагнуть черезъ бездиу. Я не ръншлся: кому завъщать свое мщеніе? кому его уступить?

Долго я бродиль безъ крова и пристанища, предапный зимнимъ метелямъ, какъ южная итица, отставшая отъ подругъ

своихъ; долго жить-было цълью моей жизии.

Но судьба мив послала человвка, который случайно открыль мив, что ты воспитываенься у Палицына, что онь богать. доволень, счастливь — это меня взорвало... Я не хотбль, чтобь онь быль счастливь — и не будеть отнынь: въ этоть домь я принесь съ собою моего демона; его дыханіе — чума для счастливцевь, чума... Сестра! ты мив простишь... о! я преступникь... вижу, и тобой завладьль этоть злой духь, и въ тебъ поселилась эта бользиь, которая портить жизнь и поддерживаеть ее. Ты, земной ангель, безъ меня не потеряла бы свою безпечность... теперь все кончено, отъ моего прикосновенія увяли твои надежды, махии рукой твоему спокойствію... Цвъты не растуть посреди бунтующаго моря; гдъ есть демонь, тамъ нътъ Бога...

— Какъ! — воскликиула Ольга, — пеужели ты раскаиваешь-

ся! Иравда, я женщина—но развъвсякая женщина промъняетъ нечали и безнокойства на блистательный позоръ... блистательный! о! быть любовницей старика, злодъя моего семейства... гы желаль этого! Вадимъ, не правда ли?

— Нътъ, я тогда убиль бы тебя.

— А теперь кто мъщаеть?

- Теперь? теперь... Онъ опустиль глаза въ землю и замолкъ. Глубокое страданіе было видно въ слѣдующихъ словахъ: теперь, убить тебя! теперь, когда у меня есть слезы,
  когда я могу илакать на твоихъ колѣняхъ... илакать! о! это
  величайшее наслажденіе для того, чей смѣхъ мучительнѣе всякой пытки!... Нѣтъ, я еще не такъ дуренъ, какъ ты поланаень; человъкъ, для котораго видѣть тебя есть блаженство;
  не можеть быть совершеннымъ злодѣемъ.
- Меня убить значить сдѣлаться моимъ благодѣтелемъ, отвѣчала Ольга, улыбаясь, нослѣ иъсколькихъ минутъ глубоваго молчанія.
- А кто скажетъ: онъ хороно поступилъ, когда мое имя дълается на землъ проклятіемъ?
  - Я удивляюсь тебъ, другь мой.

— Не хочу! люби меня.

Она закрыла лицо объими руками.

#### THABA IX.

Кто изъ васъ бывалъ на берегахъ свътлой Оки? Кто изъ васъ смотрълся въ ен волны. бъдныя воспоминаніями, богатыя природнымъ, собственнымъ блескомъ! Читатель, не онъ ин были свидътелями твоего счастія или кровавой гибели твонхъ прадъдовъ! Но иътъ, волна, окропленная слезами твоего восторга или ихъ кровью, теперь далеко въ морѣ, странствуть безъ цъли и надежды, или въ минуту гиѣва расшиблась объ утесъ гранитный! Она потеряла дорогой слѣды страстей человъческихъ; она смъется надъ перемънами столътій, прогекающихъ надъ пею безвредно, какъ женщина надъ нустыми издохами глупыхъ любовниковъ; она не боится ин ада ин рая, вольна жить и учереть, когда ей угодно;— сдълавнись могилой какого-нибуль несчастнаго сердца, она не теряетъ своей

прелести, живого, безнокойнаго своего права, и въ ся погребальномъ ропотъ больше утъщеній, нежели жалости. Если можно завидовать чему-инбудь, то это синимъ холоднымъ волнамъ, подвластнымъ одному закону природы, который для насъ не годится съ тъхъ поръ, какъ мы выдумали свои законы.

Вадимъ стоялъ подъ густою липой, и упонтельный запахъ разливался вокругъ его головы, и чувства, окаменъвшія отъ сильнаго напряженія души, растаяли постепенно—и, отвергнутый людьми, былъ готовъ кинуться въ объятія природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду, а давь ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадимъ съ непонятнымъ спокойствіемъ разсматривалъ ръчныя травы и густой хмель, который яркими зелеными кудрями висълъ съ глипистаго берега. Вдали одътые туменомъ курганы, можеть быть, могилы татарекихъ набздниковъ, подымались, выходили изъ полосатой нашии; еловыя, березовыя рощи казались опрокинутыми въ водъ, и мрачный цвътъ первыхъ пріягно отдълялся желтоватой зеленью и облыми корнями послъднихъ; лътнее солице съ улыбкой золотило эту простую картину.

Вь нумъ родной ръки есть что-то схожее съ колыбельной пъснью, съ разсказами старой ияни. Вадимъ это чувствовалъ, и начять его невольно переселилась въ прошеднее, какъ въ домъ, который пъкогда былъ нашимъ, и гдъ теперь мы должны инровать подъ именемъ гостя; на диъ этого удовольствія шевентся неизъяснимая грусть, какъ ядовитый крокодилъ въ

глубинъ чистаго, прозрачнаго американскаго колодца.

Вдругъ раздался въ отдаленін звонь дорожнаго колокольчика, приносимый вътромь... Вадимь вздрогнуль, не зная самь тому причины; онь обернулся въ ту сторону, гдъ деревянный мость ноказывался между кустовъ, и гдъ дорога, желтъя, терилась за холмами; тамь сърая ныль клубилась всяъдъ за простою кибиткой... Не къ намъ ли, нодумаль Вадимъ; но этого не можетъ быть! кому?... Его тревожилъ колокольчикъ, и непонятное предчувствіе, какъ свинецъ, унало на его душу; онъ побрель вдоль по ръкъ и старался разсъяться... но не могъ: проклятый колокольчикъ его преслъдовалъ...

Что дълалось въ барскомъ домъ? — Тамъ также слышали колокольчикъ — но этотъ милый звукъ не произвелъ никакого непріятнаго вліянія; Паталья Сергъевна подбъжала къ окну, а Борисъ Нетровичь, который не говорилъ съ женой со вчерашияго вечера, кинулся къ другому. Они ждали сына въ отпускъ — върно это онъ!...

Въ тотъ въкъ почты были очень дурны, или лучше сказать, онъ не существовали совстмъ; родные носылали ходока къ дътямъ, посвященнымъ царской службъ... но часто они не возвращались, пользуясь свободой. Такимъ образомъ однажды мать сосватала невъсту для сына, давно убитаго на войнъ: долго ждала красавица своего суженаго, наконецъ вышла зачужъза другого; на нервую ночь свадьбы явился призракъ перваго жениха и легъ съ повобрачными въ постель; — она моя говориль онъ — и слова его были вътеръ, гуляющій въ нустомъ черенъ; онъ прижалъ невъсту къ груди своей, гдъ на чъстъ сердца у него была кровавая рана; призвали пона со престомъ и святой водою и выгнали оноздавшаго гостя, и, выходя онъ заплакаль но вмъсто слезъ песокъ посыпался изъ аткрытыхъ глазъ его; ровно черезъ сорокъдней невъста умерда чахоткой, и супруга ся нигдъ не могли сыскать. Таково прецаніе народное.

Обратимся къ новъсти нашей. Борисъ Петровичъ и жена то три года не получали извъстія отъ своего Юриньки. Мъсяцъ тому назадъ опъ съ богомольцемъ, котораго встрътилъ на дорогъ, прислалъ нисьмо, извъщая о скоромъ прибытін... Это онъ!

Колокольчикъ звенълъ все громче и громче... вотъ близко, тонотъ, крикъ ямицика, шумъ колесъ... кибитка въъхала въ ворота... вся двория столиилась... это онъ..: въ воепномъ мундиръ... выскочилъ... и кинулся на шею матери... Отецъ стоялъ поодаль и плакалъ... это былъ ихъ единственный сынъ!

Впрочемъ, такія вещи не описываются.

Вечеромъ Вадимъ возвратился въ домъ, увидалъ кибитку, ноймалъ ивкоторыя отрывистыя рвчи и догадался. Съ досадой смотрълъ онъ на веселую толиу и думалъ о будущемъ, разсчитывалъ дии, сквозь зубы бормоталъ какіе-то упреки...



и потомъ, обратившись къ дому сказалъ: — такъ точно! слухъ этотъ не лживъ... черезъ пъсколько недъль здъсь будетъ кровь, и больше; почему они не заплатять за долголътнее веселье одиниъ днемъ страдація, когда другіе, послъ безчисленныхъ мукъ, не получаютъ ни одной минуты счастья! Для чего они любимны неба, а не и!-0! Создатель! если бъ Ты меня любиль, какъ сына — иътъ — какъ прісмыша... половина моей благодарности перевъсила бы всъ ихъ молитвы... но Ты меня проклядь въ часъ рожденія... и я прокляну Твое владычество, въ часъ моей кончины...

Неподвиженъ стоялъ Вадимъ возлъ рогожной кибитки; толна пестръла кругомъ; старухи, дъти, все тъснилось, крича-

ло, смънлось...

— Куда какой красавчикь молодой нашъ баринъ—воскликнуль кто-то... Вадимъ покраснълъ... и съ этой минуты имя Юрія Палицына стало ему ненавистнымъ...

Что дълать? опъ не могь вырваться изъ демонской своей

CTHXIII.

#### TJABA X.

Смерклось; подали свъчи, поставили на столь разныя закуски и мъдный самоваръ. Борисъ Петровциъ былъ въ восхищенін, жена его не знала какъ угостить милаго пріфзжаго. Дверь въ гостиную, до половины растворениая, пропускала пркую полосу свъта въ сосъднюю комнату, гдъ но стънамъ чериъли высокіе шкафы, наполненные домашней посудой; въ этой комнать у дверей на цыпочкахъ стояла Ольга и смотръла на Юрія—и больше нежели пустое любопытство понудило ее къ этому. Юрій быль такъ хорошъ!... именно таковыя дица правятся женщинамъ; что-то доброе и вмъстъ буйное, пылкость безъ упрямства, веселость безъ насмъшки. Опъ не быль напудрень по обычаю того въка, длинные русые волосы вились вокругь шен, и голубые глаза не отражали свъть, но, казалось, изливали его на все, что имъ встръчалось.

Онъ говорилъ о столицъ, о великой Екатеринъ, которую пародъ называлъ «матушкой», и которая каждому гвардейскому солдату дозволяла цёловать свою руку... онъ говорилъ объ ней, и щеки его горъли, и голосъ его возвынался невольно. Потомъ онъ разсказывалъ о городскихъ весельствахъ, о красавицахъ, разряженныхъ въ дымныя кружева и волинстыя бархатныя ила....я.

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило се. Если бъ обо мив такъ говорили, если бъ и на мив блистали кружева и дорогіе камии... о! я была бы счастливве!.. и всякой 18-ти льтией дввушкв на ея мъсть эти мысли пришля бы въ голову. Наряды необходимы счастію женщины, пакъ цвъты весиь.

П Ольга боялась, чтобь онь не обернулся къ дверямъ и не зачътиль ея любонытства: маленькая гордость дышала въ отомъ онасеніи.

Однако жъ какъ уйти? Юрій говоритъ такъ пріятно; въ звуьяхъ его голоса такъ ясно выражались благородныя чувства, что если бъ даже невозможно было разобрать словъ его, то п казалось... она поняла бы смыслъ разговора!...

Нельзя сомнъваться, что есть люди, имъющіе этотъ даръ, по имъ воснользоваться можетъ только существо избранное, ущество, котораго душа создана по образцу ихъ души, котораго судьба должна зависъть отъ ихъ судьбы... и тогда эти два созданія, уже знакомым прежде рожденія своего, читаютъ свою участь въ голосъ другъ друга, въ глазахъ, въ улыбкъ... и не могуть обмануться... и горе имъ, если они не вполиъ довърятся этому святому, таниственному влеченію... оно существуетъ, должно существовать вопреки всъмъ умствованіямъ людей инчтожныхъ, иначе душа брошена въ наше тъло для того только, чтобъ оно инталось и двигалось... Что такое были бы веъ цъли, веъ труды человъчества безъ любви? И развъ иътъ иногда этого всемогущаго сочувствія между нароцомъ и царемъ? Возьмите Наполеона и его войско! долго ли они прожили другъ безъ друга?

0! какъ Ольга была прекрасна въ эту первую минуту самопознанія, сколько жизни невинной, объщающей жизни было въ стъсненномъ дыханіи этой полной груди, гдъ билось сердце, объщанное мукамъ и созданное для райскаго блаженства.

Надобно было камию упасть въ гладкій источникъ.



Она обернулась.

Полоса яркаго свъта, прокрадываясь въ эту компату, упадала на губы, скривленныя ужасной, оскорбительной улыбкой; все кругомъ покрывала темнота—это было ей довольно, чтобы тотчасъ узнать брата... на синихъ его губахъ сосредоточилась вся жизнь Вадима, и, какъ нарочно, опъ одиъ были освъщены.

Онъ приблизился; отъ него въяло холодомъ.

— Поздравляю, Ольга...

— Съ чъмъ?

— Не правда ли, какъ хоронъ собою молодой твой госпожинъ!...

— II твой! — обидъвшись, возразила Ольга.

— Нимало... я добровольно сталь слугою... я не обязань имъ сохраненіемъ жизни, воснитаніемъ... но ты! о, посмотри на него, что за ловкость, что за румянецъ!

Она вздохнула.

— И эта прекрасная голова унадеть подъ рукою казни—продолжаль шонотомъ Вадимъ; — эти мягкіе, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помицию клятву... не слишкомъ ли ты поторошилась... О, мой отецъ, мой отецъ!... Скоро настанетъ минута, когда безпокойный духъ твой, илавая надъ ихъ тълами, благословить дътей твоихъ, — скоро, скоро...

-- Скоро!...

— Явижу твое восхищение! — холодно возразиль ей брать, — скоро! — мы довольно ждали... но за то не напрасно! Богь потрясаеть цълый народъ для нашего мщенія; я тебъ разскажу слушай и благодари: на Дону родился дерзкій безумець, который выдаеть себя за государя... Народъ, радуясь тому, что ихтосударь носить бороду, говорить какъ мужикъ, обратился кънему; дворяне гибнуть; надобно же игрушку для народа... безъ этого и праздникъ не праздникъ! вино безъ крови для нихъ стало слабо... ты дрожишь отъ радости, Ольга.

Она молча поникла головою и удалилась. У нея въ сердив ужъ не было мщенія. Теперь, теперь вполив постигла она весь ужась объщанія своего, хотбла молиться—ни одна молитва не предстала ей ангеломъ-утѣшителемъ: каждая сдѣлалась укоризпою, звукомъ напраснаго раскаянія. — Какой красавецъ сынъ моего злодѣя — думала Ольга, и эта простая мысль всю почь являлась ей съ разныхъ сторонъ, подъ разными видами; она не могла прогнать другихъ, только покрыла ихъ полусвѣтлою пеленою; но пропасть, одѣтая утреннимъ туманомъ, хотя не такъ черна, за то кажется вдвое общириѣе бѣдному путнику.

Между тъмъ Вадимъ остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взоръ на семейственную картипу, оживленную рапостью свиданія; и въ его душъ была радость, по это былъ отонь пожара возлъ тихаго луча мъсяца.

Долго стоять онь туть и любовался красотою молодого Паницына, и такь забылся, что не слыхаль какъ Борись Петроновь въ нервый разъ закричаль:—эй, малый... Вадимка!— помнясь, онь вошель. Съ сожальнемъ посмотръль на него врій, но Вадимь не смъть поднять на него глазъ, боясь, чтобы въ нихъ не изобразились слинкомъ явно его чувства.

— Какъ тебъ правится мой горбачь, —сказаль Ворпсь Пет-

ровичь, --- преуморительный!

— Каждый человъкъ, батюшка, — отвъчаль Юрій, — имъетъпедостатни; онъ невиноватъ, что изувъченъ природой.

- Если ты будешь хорошо мив служить, продолжаль онь, обратись къ мрачному Вадиму, то будь увъренъ въ моей милости... теперь ступай.
- Пошель вонь! воскликнуль отець, потому что Вадимъ не трогался съ мъста: онь быль смущень добротою юноши, благосклоннымъ выраженіемъ лица его и зависть возвратилась въ его душу только тогда, какъ онъ подошель къ дверямъ, но возвратилась, усилениая мгновеннымъ отсутствіемъ.

Перешагнувъ черезъ порогъ, онъ замѣтиль на стѣнѣ свою безобразную тѣнь — мучительное чувство... — Какъ бѣшеный, онъ выбѣжаль изъ дома и пустился въ поле. Поутру явился онъ на дворѣ, таща за собой огромнаго волка: блуждая по лѣсамъ, онъ убилъ этого звѣря длинымъ ножомъ, который неотлучно хранился у него за пазухой. Вся дворня окружила Вадима; даже господа вышли подивиться его отважности. На-



конецъ и онъ насладился минутой торжества! — Ты будень моимъ стремяннымъ, — сказалъ Борисъ Петровичъ.

# LHABA XI.

Борисъ Петровичь отправился въ отъйзжее поле съ новымъ своимъ стремяннымъ и большою свитою, состоящею изъ собакъ и слугъ низшаго разряда. Даже въ старости Налицынъ любилъ охоту страстио, спѣнилъ, когда только могъ, углубляться въ непроходимые лѣса, жилище медвъдей, которые были

его главными врагами.

Что дѣлать Юрію, въ деревив, въ глуни? слѣдовать ла за отцомъ? Нѣть! онъ не находить удовольствія въ войнѣ съ животными, онъ остался дома, бродить по комнатамъ, ищеть разсѣянія, обрываетъ клочки раскрашенныхъ обоевъ... чудныя занятія для души и тѣла! По что-то мелькнуло за угломъ... женское платье; онъ идетъ въ ту сторону и вступаетъ въ небольшую комнату, освъщенную полуденнымъ солицемъ; ея воздухъ имѣлъ въ себъ что-то особенное, роскопное; онъ, казалось, былъ оживленъ присутствіемъ юной, пламенной дъвушки.

Кто часто бываль въ комнатъ женщины, имъ любимой, тотъ върно нойметъ меня... Онъ исныталь вліяніе этого очарованнаго воздуха, который нородинлся съ божествомъ его, который каждую ночь принимаетъ въ себя дыханіе свъжей, дъвственной груди—этотъ уголокъ, украшенный одной ностелью,

не промъняль бы онь за весь рай Магомета...

— A, это ты, Ольга!—сказаль, засмъявнись, молодой Палицынь;—вообрази, я думаль, что гонюсь за тънью—и какъ обманутъ!...

— Васъ огорчаетъ эта ошибка? О, если такъ, я могу васъ утъшить, стану съ вами говорить какъ тъпь, то есть очень

мало... и потомъ...

— Ради Бога—не мало, любезная Ольга!—я готовъ тебя слушать цълый день; не можешь вообразить, какая тоска завладъла мною; брожу вездъ, не съ къмъ слова молвить... матушка хозяйничаетъ, —ради неба, говори мнъ... брани меня... только не избъгай!...

- Какъ скоро вы забыли московскихъ красавицъ! думайте объ нихъ, это васъ займетъ.
- Думать объ нихъ—и говорить съ тобою, Ольга? это нейдетъ вмъстъ.
- А что я могу сказать вамъ, степная, простая дъвушка? что я видъла, что слышала? Я не хочу быть вашимъ лъкарствомъ отъ скуки: всякое лъкарство, со всей своей пользой, очень непріятно.

— Ты не въ духѣ сегодия—воскликнулъ Юрій, взявъ ее за руку и принудивъ състь; —ты сердишься на меня или на матушку... если тебя кто-нибудь обидѣлъ, скажи миѣ: клянусь честію, этому человѣку худо будетъ.

— Не надо мит вашей защиты, вашего мщенія... оставьте мою руку! Вы хотите забавляться—призовите другихъ, болте покорныхъ чтмъ я, болте способныхъ настроивать свое сердце и лицо по вашему приказу...мит грустио, скучно... да сверхъ

того я не раба ваша... итакъ...

- Ольга, послушай, если хочень упрекать... О! прости мив; развъ мос поведеніе обнаружило такія мысли? развъ я поступаль съ Ольгой, какъ съ рабой? Тыбъдна, спрота—но умна, прекрасна, —въ моихъ словахъ пътъ лести; они идутъ прямо отъ дуни; чуждыя лукавства, мои мысли открыты нередъ тобою; ты себъ же новрединь, если захочень убъгать мосго разговора, мосго присутствія; тогда-то я тебя не оставлю въ ноков... Сжалься... яздъсь одниъ среди получеловъковъ, и вдругъ въ пустыпъ явился мив ангель и хочетъ, чтобъ я къ нему не приближался, не смотрълъ на него, не внималь ему? Божо мой! въ минуту огненной жажды видинь передъ собою благотворную влагу, которая, приближаясь къ губамъ, засыхаетъ!...
- Прекрасны вани слова, Юрій Борисовичь, я не спорю, все это очень ново для меня... со всѣмь тѣмь я прошу вась оставить дѣвушку, несчастную съ самой колыбели, п потому ин мало не расположенную забавлять вась... повѣрьте слову:

гибель вокругь меня...

— Сто разъ готовъ я погибнуть у ногъ твоихъ!...

— Вы меня не поняли... я кажусь вамъ странною теперь, быть можеть, по...

— Ты мила ис-сваему...

— Что за похвалы!— съ насмъщинвымъ видомъ восклик-

пула Ольга.

— Не сердись! — возразиль 10 рій и, ультбаясь, опъсклонился пъ ней, потомъ взяль въ руки ея длипную темпую косу, унадавшую на лъвое плечо, и прижалъ ее къ губамъ своимъ; холодъ пробъжаль по его членамъ, какъ отъ прикосновенія могучаго талисмана; онъ взглянулъ на нее пристально, и на этотъ разъ удивительная ръшимость блистала въ его взоръ; она не смутилась, по испуталась.

— Перестапьте, — спазала Ольга съ важностью, —мий надо

быть одной.

Напрасно опъ старален угазать въ глазахъ ея намъреніе копетни -помучить; ему не удалось!

— Ты довольна будешь мною, — сказаль онъ, медленно вы-

хеня изъ компаты.

Тапіс разговоры, занимательные только для шихъ, повторялись допольно часто, и содержание и заплючение почти всегда было одно и то же; и если бъ они читали эти разговоры въ кагомъ-нибудь романъ XIX-го въка, то заснули бы отъ скуки, по въ блаженномъ XVIII-мъ и въ годъ, описываемый мною, каждая жизнь была романъ. Теперь жизнь молодыхъ людей боа ве мысль, чъмъ дъйствіе; героевъ нътъ, а наблюдателей черазчуръ много и они похожи на сладострастнаго старика, которын, вепоминая прежиія шалости и присутствуя на буйныхъ нирахъ, хочетъ пробудить погаснувшія силы; этотъ гальваназмъ видаетъ величайний стыдъ на человъчество; оно приблизилось къ кончинъ своей, пускай... по зачъмъ прикрывать ст. чины дътскими гремушками? зачтямъ привскакивать на смертпочь одръ, чтобы упасть и скончаться на полу?

Но возвратимся къ нашей повъсти и поторонимся окончить

1.133Y.

Ольга стараніемъ утапть свою любовь, еще болье ее обпаруживала: Юрій быль опытень, часто любиль, чаще быль люскиъ и выученъ привычкой, читалъ въ ея глазахъ больше, чъмъ она осмъдивалась читать въ собственной душъ. Она думала о пемь и боллась думать о любви своей; ужась обнималь ея сердце, когда она осмѣливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображенію Ольги. Таковъбыль ужасъ Макбета, когда, готовый сѣста на королевскій престоль, при шумныхъ звукахъ пира, онъ увидаль на немъ окровавленную тѣнь Банко... но этотъ ужасъ не уменьшиль его честолюбія, которое превратилось въ болѣзненный бредъ; то же самое случилось съ любовью Ольги.

Юрій не могь любить такъ ивжно, какъ она; онь все перечувствоваль, и прелесть повизны не украшала его страсти, по въ книгъ судьбы его было написано, что волшебная цъпь скусть до гроба его существованіе съ участью этой женщины.

Когда онь не быль съ нею вмѣстѣ, то скука и спокойствіе не оставляли его, но приближаясь къ ней, онъ вступаль въ очарованный кругъ, гдѣ не узнаваль себя и благословляль свой илѣнъ и вѣрилъ, что пикогда не любилъ сильнѣе теперешия-го, что до сихъ поръ не понималь опредѣленія красоты. — Ножалѣйте объ немъ.

#### глава хи.

Таинственные отвъты Ольги, иногда ем притворная холодность все болье и болье воспламеняли Юрія; онъ принисываль такое поведеніе то гордости, то лукавству, по чаще по недовърчивости, свойственной всьмъ почти любовникамъ, сомитвался въ ем любви... Однажды, послъ долгой душевной борьбы, онъ ръшился вытребовать у немиолнаго признанія... или получить совершенный отказъ.

— Какое ребячество! — скажете вы; но вътомъ-то и прелесть любви: она превращаетъ насъ въ дътей, дарить золотые сны, какъ игрушки, и разбить эти игрушки въ минуту досады доставляетъ не мало удовольствія, особливо когда мы падъемся получить другія.

Съ мрачнымъ лицомъ онъ взощелъ въ компату Ольги, молча сълъ возлъ нея и взялъ ее за руку. Опа не противилась, не отвела глазъ отъ шитъя своего, не покраситла, не вздрогнула. Она все обдумала, все... и не нашла спасенія; она безропотно предалась своей участи, задернула будущее чернымъ покры-

валомъ и ръшилась любить... нотому что не могла ръшиться на другое.

— Ольга! — сказаль Юрій невърнымъ голосомъ, — я люблю

Teon.

— Знаю, —отвъчала она.

— Знаю, знаю! только-то! и я больше отъ тебя не услышу!

— Что же вамъ больше!... я слушаю... молчу...

— 0, разумъется, этого слишкомъ много! я не достоинъ даже приблизиться къ тебъ, я бы должень быль любоваться тобою, какъ солицемъ и звъздами. Ты прекрасна! кто споритъ; но развъ это даетъ право не имъть сердца?

— Я у Бога ин того, ин другого не просила... Если мое обращение вамъ не правится, то оставьте меня; мы дурно сдълали, что узнали другь друга, но все на свътъ можетъ попра-

витьея.

— Какъ легко, сдёлавъ человъка несчастнымъ, сказать ему: будь счастливъ! — Все на свътъ можетъ поправиться!... Ольга! слушай, въ послъдній разъ говорю тебъ: я люблю больше, чыть ты можешь вообразить; это огонь... огонь... О, ноймн меня... у меня пътъ словъ... я люблю тебя!. если ты не понимаешь этого, то все остальное напраспо... отвъчай: чего ты отъ меня требуешь, какихъ жертвъ!

— Забыть меня! — воскликнула Ольга съ удивительною

твердостію.

— Нътъ, пикогда!... я совершу невозможное, чтобъ обла-

дать тобою, — но забыть... пъть власти...

Онь замолчаль, ходиль взадь и впередь по компать, потомъ остановился у окна, закрывъ лицо руками. Такъ прошло ибсколько минуть. Наконець онъ обернулся и сказаль: — Я ошибался, признаюсь въ томъ откровенио — я опибался... ахъ! Это была минута, по райская минута, это быль сопъ, но сопъ божественный; о! теперь, теперь все прошло... уничтожаю навъки веб ложныя надежды, уничтожаю одинмъдуновеніемъвсъ картины воображенія моего; прочь отъ меня въра въ любовь и счастье... Ольга, прощай — ты меня обманывала — обманъ всегда обманъ: не все ли равно, глаза или языкъ? Чего желала ты? не знаю... можетъ быть... о, возьми мое презръніе себъ

въ наслъдство... я умеръ для тебя...

II онъ сдълалъ шагъ, чтобъ выйти, видая на нее взоръ свинцовый, отчаянный взоръ, одинъ изъ тъхъ, передъкоторыми, кажется, стъны должны бы были рушиться; горькое негодованіе дышало въ последнихъ словахъ Юрія; она не могла вынести долбе, вскочилан, рыдая, упала къ его ногамъ. Въ восторгъ подняль онъ ее, прижаль къ груди своей и долго не могь выговорить двухъ словъ; противъ его сердца билось другое, ивжное, молодое, любящее со всимь усердісмь первой любви. Они съли, смотръли въ глаза другъ другу, не плакали, не улыбались, не говорили; это быль хаось всёхъ чувствъ лемныхъ и небесныхъ, вихорь, упосніе неопредъленное, какое не всякій испыталь, и никто изъяснить не можеть; неконченныя рачи въ безпорядкъ отрывались отъ ихъ тренещущихъ губъ и каждое слово стоило поэмы... Само по себъ не значущее, но одушевленное звукомъ голоса, невольнымъ твлодвиженіемъ-каждое слово было ціблое блаженство.

— Я любимъ, любимъ, любимъ, —говорилъ Юрій; — я буду повторять это слово такъ громко, такъ часто, что ангелы услы-

шать и позавидують...

— Пускай же ангелы-только не люди.

— Отчего же, мой ангель?

- Тогда, можеть быть. опитеблотипмуть у бъдной Ольгп...
- Ты прекрасна! что за пустой страхъ! ты моя, моя...

— Не раба! падъюсь!

— Больше, сокровище!

— О, мой милый... цвлуй, цвлуй меня... я не хочу быть сокровищемъ скупого... пускай миъ угрожають адекія муки... надобно же заплатить судьбъ ... я счастлива! не правда ли?

— Ты счастлива? позволь мив обиять тебя... крвиче, прънче...

— Почему же пътъ! отдавъ тебъ душу, могу ли отказать въ чемъ-инбудь.

— Эти волосы... прочь ихъ! вотъ такъ! чтобъ твои поцъдун и мон слидись въ одинъ.

— Боже, Боже... теперь умереть... о! зачёмъ не теперь!..

# LIABA XIII.

— Другь мой, Ольга! есть Богь на небесахъ; есть на землъ счастье...

— Дай Богъ тебъ счастье, если ты вършнь имъ обоимъ,—

отвъчала она.

II рука ея играла густыми кудрями безпечнаго юноши; ихъ додка скользила непримътно вдоль по ръкъ, оставляя бълый зм'вистый слъдъ за собою между темпыми волнами; весла, будто крылья черной итицы, махали по объимъ сторонамъ ихълодки; они оба сидъли рядомъ, и по веслу было въ рукъ каждаго; студеная влага съ легкимъ шумомъ всплескивала, порою озаряясь фосфорическимъ блескомъ, и потомъ уступала, составляя быстрые круги, которые постепенно исчезали въ темпотъ; на западъ была еще красная черта, граница дия и почи; заринца, какъ алмазъ, отдълялась на синемъ сводъ, и свъжая роса ужъ падала на опустълый берегь Оки. Мириые плаватели, посреди усыпленной природы, не думая о будущемъ, шутили межъ собою; иногда Юрій какимъ-нибудь движенісмъ заставляль колебаться лодку, чтобъ разсердить, испугать свою подругу; по она умъда отомстить заэто невиниое коварство, пенримътно гребла въпротивную сторопу, такъ что вев его усилія дълались тщетны и челнокъ останавливалея, вертълся... Смёхъ, ласки, дётскія опасеція, все такъ отзывалось чистотой души, что если бъ демонь захотъль искушать ихъ, то не выбраль бы эту минуту. Ольга не считала свою дюбовь преступленіемъ, она знала, хотя всячески старалась усынить эту мысль, знала, что близыкь ужасный кровавый день... и небо должно было заплатить ей за будущее-въ настоящемъ; она имъла сильную душу, которая не заботилась о неизбъкномъ, и по крайней мъръ хотъла жить-нока жизнь свътла. Какъ она благодарила судьбу за то, что братъ ен былъ далеко; одинъ взоръ этого непонятнаго, грознаго существа оледениль оы исе ся блаженство; гдв взяль онь эту власть?

— Будеть ин конець нашей любви!—сказаль Юрій, переставь грести и положивь къ ней на плечо голову:—пъть, о, пъть!—она продолжится въ въчность, она переживеть нашу

земную жизнь, и если бъ наши души не были безсмертны, то она сдѣлала бы ихъ безсмертными. Клянусь тебѣ, ты одна замѣнишь миѣ всѣ другія воспомпиація— дай руку... эта милая рука: она такъ бѣла, что свѣтитъ въ темнотѣ. Смотри, береги же мой перстень, Ольга! ты не слушаешь, не вѣришь мониъ клятвамъ?

Вивсто отвъта она запъла въ полголоса слъдующую пъсню:

Воетъ вътеръ, Свътитъ мъсяцъ: Дъвушка плачетъ— Милый въ чужбину скачетъ; Ни дъва, ни вътеръ Не замолкцутъ: Мъсяцъ погасиетъ, Милый измънитъ!

- Прочь эту пъсню! восканкнуль Юрій; кто тебя ей выучиль?
  - Никто, сама.
  - Не върю. Развъ ты во миъ сомивваенься?
- Пътъ; однако ты слишкомъ объщаешь—мы скоро разстанемся... а тамъ... тамъ...
- 0, если только это пугаеть тебя, то знай, я скоро не побду... я пробуду здёсь еще три мёсяца...

— Три мъсяца! Боже! — Она содрогнулась и сердце облидось холодомъ.

- А потомъ, сказалъ Юрій, стараясь ее утёшить и не понимаязначенія этого: Боже! — потомъ съъзжувъ полкъ, возьму отставку и возвращусь опять нъ тебъ... тогда ты будень моею вопреки всъмъ инчтожнымъ предразсудкамъ... если даже мой отецъ захочетъ разлучить насъ, если... О, иътъ!... опъ далъ ми в жизнъ, а ты меня даришь милліономъ жизней въ каждой улыбкв.
- Три мъсяца, три мъсяца и нъсколько дией, новторяда, не слушая, Ольга. Ея умъ остановился на этой нагубпой неизмънной мысли.

Они причалили къ берегу; ужъ было очень темно; деревен-

ская церковь съ своей странной колокольней рисовалась на полусвътломъ небосклонъ запада, подобно тъпп великана, и поперемънно озаряемыя окна дома один были видны сквозь ръдкій ветельникъ.

Они шли подъ руку, молча, вдоль по узкой тропинкъ, и поровиявшись съ разрушениой баней, вдругъ услышали грубые r0.10ca.

— Посмотримъ, что такое? — шепиулъ Юрій. Опа машинально остановилась.

— Да скоро ли?—спросиль первый голось.

- На дняхъ; ужъ въ округъ начинается кутерьма; да будеть ли у вась готово?—сказаль другой.

— Все будеть... ужъ это наше дъло... одни только не смъемъ, и до вашего прихода будемъ молчать... воля твоя...

— Ну, пожалуй...

— Да правда ли, что будуть соль и хлъбъ давать даромъ?

— Не въдаю, только будетъ больно хорошо... а вино будеть даромъ, изъ барскихъ погребовъ...

Туть и всколько словъ Юрій не разелышаль.

— Да, Вадимъ быль у насъ, — сказаль первый голосъ. При этомъ имени Ольга съ необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

-- Куда ты? — сказаль онь съ удивленіемъ, — что съ тобою?

— Скоръй, скоръй! — больше она не могла выговорить.

 Это должны быть воры! — подумаль Юрій, и пересталь дивиться ен испугу.

Пришедии домой, Ольга удалилась немедленно въ свою ком-

нату и заперлась.

Паталья Сергъевна встрътила сына и съ улыбкой намекнула о его почной прогужкъ. Что за радость этой доброй женщинъ? Теперь мужъ ся върно не ръшится погръшить противъ сына и жены въ одно время. Вирочемъ, думала она, — молодымъ людямъ простительно шалить, а какъ съдому старику такимъ вещамъ придти въ голову. Знаетъ Царь небесный!

— Мы побдемъ завтра въ монастырь, Юрьюнка, — сказала она вошедшему сыну: — Борисъ Петровичъ еще долго пропорс-

каетъ... Куда я рада, что ты не въ него!...

И точно. Предпочитая своей Натальъ Сергъевиъ медвъдей и собакъ, почтенный помъщикъ не слишкомъ льстилъ ея самолюбію, хотя у женщинъ XVIII-го стольтія оно не было такъ взыскательно, какъ у нашихъ столичныхъ красавицъ.

Но въкъ иной-иные правы!

## PJABA XIV.

Въ 8-ми верстахъ отъ деревии Налицына, у глубокаго оврага, размытаго дождями, окруженияя лъсомъ, была деревушка бъдная и мириая; построенная на холмъ, она господствовала, такъ сказать, надъ окрестностями; ся сърый дымъ былъ виубит издалека, и солице утра золотило ся соломенныя крыши прежде нежели верхи многихъ линъ и дубовъ. Здёсь отдыхалъ въ полдень Борисъ Петровичъ съ толпою собакъ, лошадей и слугъ. Травля была неудачная: двъ лисы ушли отъ борзыхъ, и одинъ волкъ отбился; въ торокахъ устремяннаго висъло только тва зайца... и три гончін собаки еще не возвращались изъ лъсу на звукъ роговъ, и протижный крикъ довчаго, который, лишивъ себя объда изъ усердія, трусиль по островамь съ тщетными надеждами. Борисъ Истровичъ съ горя побиль двухъ охотниковъ, вынилъ полграфина водки и легъ сцать въ избъ; на дворъ все было живо и безнокойно; собаки, раздъленныя по сворамъ, лакали въ длиниыхъ корытахъ; лошади валялись на соломъ, и бъдные всадники номинутно находились принужденными оставлять котель съ кашей, чтобъ нагайками поднимать ихъ. День былъ неенъ и свъжъ, съверный вътеръ гналъ отрывистыя тучки по голубым в сводам в неба, и вершины лесовъщумъли подобно водопаду, качаясь взадъ и вперецъ.

Между тъмъ слуги, расположась подъ навъсомъ, шопотомъ сообщали другъ другу разныя извъстія о самозванцъ, о близкихь бунтахъ, о казни многихъ дворянъ—и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшіе жить въ ноль, гоняться за звърьми и неспособные къ мирнымъ чувствамъ, къ сожальнію и большой приверженности; вино, буйство, охота—ихъ единственныя занятія—не могли внушить имъ много набожныхъ мыслей; и если между ними и быль одинъ върный, честный слуга, то изъ осторожности молчаль или уда-



— Ты поминиь, недавно, когда баринъ тебя посылаль на три дня въ городъ, здѣсь намъ разсказывали, что какой-то удалецъ, котораго казаки величають Красной Шапкой, все ставить вверхъ дномъ, что онъ кумъ сатанъ и сватъ дъяволу, ха, ха, ха!—Что будто самъ батюшка хотѣлъ съ нимъ посовътаться... видно хватъ!—Такъ говорилъ Вадиму старый ловчій, по прозванію Атуевъ, закручивая длинные рыжіе усы.

— Я его знаю, — отвъчаль Вадимъ съ улыбкой, — и вы его скоро увидите! — Въ этихъ словахъбыло столько увъренности, столько убъдительной твердости, что ноневолъ старый ловчий вздрогиулъ. — Ты чортъ или Гуммель, — сказалъ Фильдъ, когда въ первый разъ услыхалъ этого славнаго артиста. Атуевъ не сказалъ, по подумалъ ночти то же самое.

— Когда?!—воскликнули многіс, и между тъмъ глаза пхъ недовърчиво устремлены были на горбача, который, съ минуту помолчавъ, всталъ, осъдлалъ свою лошадь, надълъ рогъ— и выъхалъ со двора.

Удивленная толна смотръла ему велъдъ и но частому топоту она догадалась, что Вадимъ пустился вскачь.

Куда? зачёмъ?—О если бъ разсказывать всё ихъ миёнія, то миё быль бы нуженъ талантъ Вальтеръ-Скотта и терпёніе его читателей!

Тустымъ лѣсомъ ѣхалъ Вадимъ; направо и налѣво разетиламись кусты орѣховые и кленовые, межъ ними возвышались
иногда высокіе полусухіе дубы съ змѣнстыми сучьями, етраниые, темные — и въ отдаленіи синѣли холмы, усынанные сверху
до низу лѣсомъ, пересѣкаемые оврагами, гдѣ покрытыя мохомъ
болота обманчивой яркой зеленью манили неосторожнаго нутника. Вадимъ ѣхалъ скоро— и глубокая, единственная дума,
подобно коршуну Прометея; пробуждала и терзала его сердце
Вдругъ звучная, вольная пѣсия привлекла его винманіе; онт

остановился, прислушался... ифеня была дика и годилась для шума листьевъ и вътра пустыни. Воть она:

Моя мать родная
Кручинушка злая;
Мой отецъ родной
Назывался судьбой;
Мон братья, хоть люди,
Не хотятъ къ этой груди
Прижаться.
Имъ стыдно со мною,
Съ бъднымъ спротою,
Обняться.

Но мив Богомъ дана Молодая жена— Вольность волюшка, Воля милая, Несравиениая, Неизмънная.

Съ ней нашлись—другіе у менл Мать, отецъ и семья. А моя мать—стень инрокая, А мой отецъ—небо далское, А братья мон—въ лъсахъ Березы да сосны.

Скачу ли и на копт, Стень отвъчаеть мит; Брожу ли ноздней норой, — Небо свътить луной; Мои братьи въ жаркій день, Иризывая подъ ттиь, Машуть издали руками, Кивають мит головами; А вольность мит гиьздо свила, Какъ міръ необъятное!

Такъ пълъ казакъ, шагомъ вывзжая на гору по узкой дорогъ, беззаботно бросивъ повода и сложа руки; конь привычный не требоваль понужденія, и молодой казакъ на свободъ предавался мечтамъ своимъ; его голосъ быль чистъ и полонъ, его сердце казалось такимъ же.

Не ифеня, по видъ казака сильно подфиствовалъ на Вадима; онъ ударилъ себя въ лобъ рукой, какъ обыкновенно дълаютъ,

когда является цеожиданцая мысль.

-- Стой! -- сказаль онь, устремивь мрачный взорь наподъ-Вхавшаго казака. Не знаю, что больше подъйствовало на последняго, голось или взорь, но казакъ остановился и хотель ухватиться за саблю. — Ненужно, — продолжаль Вадимъ, — повзжай, скажи Бълбородкъ, что послъзавтра я его жду къ себъ въ гости; ныибшиюю весну Палицынъ поставилъ на дворъ повыя качели... къ двумъ веревкамъ не долго прибавить и третью... Итакъ, послъзавтра... Скажи, что Красная Шапка ему кланяется. Ступай!

При имени Красной Шапки, казакъ почтительно събхалъ съ дороги и далъ мъсто Вадиму, который гордо и вмъстъ ласково кивнуль головой, удариль нагайкой лошадь... и ускакаль.

Надобно имъть слишкомъ великую или слишкомъ инчтожпую, мелкую душу, чтобъ такъ пграть жизнью и смертью... Однимъ словомъ Вадимъ убплъ семейство! И что же онъ такое? вчера инщій, сегодия рабъ, а завтра бунтовщикъ, незамътный въ пьяной, окровавленной толиъ! Не самъ ли опъ создаль свое могущество! Какая слава, если бъ опъ избралъ друтое поприще, если бъ то, что сдблалъ для своей личной мести, если бъ это теривніе, геройское теривніе, эту скорость мысли, эту ръшительность обратиль въ пользу какого-инбудь народа, угнетеннаго чуждымъ завоевателемъ... Какая слава, если бъ, папримъръ, онъ родился въ Греціп, когда турки угнетали потомковъ Леонида...а теперь? имъя въ виду одну цъль — смерть трехъ человъкъ, изъ коихъ одинъ только виновенъ, теперь опъ со всемъ своимъ геніемъ долженъ потопуть въ пучине неизвъстности... ужели онъ родился только для ихъ казии! Разобравъ эти мысли, онъ такъ малъ едълался въ собственныхъ глазахъ, что готовъ быль бы въ одинъ мигъ уничтожить илоды многихъ лътъ, и презръніе къ самому себъ, горькое презръніе обвилось какъ змън вокругъ его сердца и вокругъ вселенной, потому что для Вадима все заключалось въ его сердцъ.

Теряясь въ такихъ мысляхъ, онъ сбился съ дороги и [былъ ли то случай?] непримътно нодъвхалъ къ тому самому монастырю, гдъ въ нервый разъ, прикрытый пищенскимъ рубищемъ, пламенный обожатель собственной страсти, онъ предложилъ свои услуги Борису Петровичу... О, тотъ вечеръ неизгладимо остался въ его намити, со ветми своими красками земными и небесными, какъ нестрый мотылекъ, утонувшій въ янтаръ. И теперь онять опъ здъсь, теперь, когда видя близкій конецъ своего ужаснаго предпріятія, опъ едва можетъ перенесть тягость одной насмъшки самолюбія— спраниваю, случай ли привелъ его сюда?

Звонили ко всенощной, и протяжный, дрожащій вой колокола раздавался въ окрестности; солице было низко, и одна половина стѣны ярко озарялась розовымъ блескомъ заката; народъ изъ сосъднихъ деревень, въ нарядныхъ одеждахъ, толнился у святыхъ вратъ, и Вадимъ издали узналъ длинныя дроги
Налицына, покрытыя узорчатымъ ковромъ: — кто же здѣсь?
върно Наталья Сергѣевна. Онъ привязалъ свою лошадь кътолстой березѣ и пошелъ въ монастырь; сердце его билось болѣзненнымъ ожиданіемъ, но скоро перестало: одинъ любонытный
взглядъ толны, одно насмѣшливое слово — и человъкъ дѣлается снова демонъ!

Тихо Вадимъ приближался къ церкви; сквозь длипнын окна сіяли многочисленныя свъчи, и на тусклыхъ стеклахъ мелькали колсолюціяся тъни богомольцевъ, но на дворъ монастырскомъ все было тихо; въ тъпи, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, бълъли намятники усопшихъ, съ надписями и крестами; свъжая роса упадала на нихъ, и вечернія мошки жужжали кругомъ; у колодца стояль навлинъ, распустивъ радужный хвостъ, неподвиженъ какъ новый памятникъ. Не знаю съ какою цълью, но эта итица находится почти во всъхъ монастыряхъ.

По объимъ сторонамъ крыльца церковнаго сидъли нищіе — прежніе его товарищи; они его не узнали или це смъли узнать...



Вадимъ, сказаль я, почувствоваль сострадание къ пищимъ и остановился, чтобы дать имъ что-инбудь; вынувъ ивсколько грошей, онъ каждому бросаль по одному-они благодарили на расилвь давно затвержденными словами и даже не поднявъ глазь, чтобы разсмотръть подателя милостыни... Это равнодушіс напоминло Вадиму, гдъ онъ и съ къмъ; онъ хотълъ итти далъе, но костистая рука вдругь остановила его за илечо. - Ностой, постой, кормплецъ! — пропищалъ хриплый женскій голосъ свади его. И рука инщенки все кръиче сжимала свою добычу: онъ обернулся, и отвратительное зрълище представидось его глазамъ: старушка, инзенькая, сухая, съ больнимъ брюхомъ, такъ сказать, повисла на немъ; ся засученные рукава обнажали двъ руки похожія на грабли, и полусиній сарафант, составленный изъ тысячи гадкихъ лохмотьевъ, висълъ приво и косо на этомъ подвижномъ скелетъ. Выражение ся лица поражало умъ какою-то неизъяснимою инзостью, какою-тогиидостью, свойственной мертвенамъ, долго стоявнимъ на воздухъ: вздернутый носъ, огромный роть, изъ котораго вырывался голосъ ръзкій и странный, еще инчего не значили въ сравненін съ глазами нищенки; вообразите два сърые кружка, прыгающіе вы узвихъщеляхъ, обведенныхъ красными коймами: ни эвеницъ ни бровей, и при всемъ этомъ взглядъ, тяготвющій на поверхности души, производящій во всбув чувствахь бо льзненное состояніе! Вадимъ не быль суевъръ, — но волосы у пето ветали дыбомъ: онъ въ одинъ мигъ прочелъ въ ел чертахъ цълую повъсть разврата и преступленій, по не встрътнаъ ничего похожаго на раскаяніе; не мудрено если онъ отгадаль правду: есть существа, когорыя на выстей степсии песчастія гакъ умьють обрубить, обточить свою бъдственную душу, что сна теряеть всь способности, кромь первой и послъдней: жить!

— Ты позабыль меня, дорогой, позабыль—дай копесчку не для Бога, для чорта... дай консечку... али позабыль меня? Не гордись, что ты холонь барскій... чай, недавно калялся кмъстъ.

Вадимъ вырвался пръ ся рукъ.

— Проклять! проклять! проклять!— кричала въ бъщенствъ старуха:— чтобы тебъ сгинть живому, чтобы черти твой языкъ подточили, чтобъ вороны глаза проклевали, чтобъ тебъ ходить— спотыкаться, пить—захлебнуться; горбатый, уродъ,

холонъ... проклять, проклять!...

И снова она уцфинлась за полу Вадима; онъ обернулся и съ досады такъ сильно толкнулъ ее въ грудь, что она унала навзинны на каменное крыльцо; голова ея стукцула, какъ что-те пустое, и ноги протинулись; она ин слова не сказала больше, по крайней мъръ Вадимъ не слыхалъ, потому что онъ посифино вошель въ церковь, гдъ толна слушала съ благоговънісмъ всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра; пынче они, крестясь и кланяясь въ землю, поталкивали другъ друга, если замъчали возлъ себя дворянина, и готовы были растерзать его на мъстъ, но еще не смъли: еще ин одинъ казакъ по привозилъ кровавыхъ приказаній въ окружныя деревии.

Вадимъ продраден сквозь толну до самаго клироса и, ставъ на амвоиъ, окинулъ взоромъ всю церковь. Ирямой, высокій, вызолоченный иконостасъ былъ уставленъ образами въ нять рядовъ, и огромныя наникадила, висящія среди церкви, бросали сквозь дымъ ладона тапиственные лучи на блестящую рѣзьбу и усыпанные жемчугомъ оклады; задияя часть храма была въ глубокой темнотъ; одна лампада, какъ запоздалая звъзда, не могла разсъять вокругъ тяготьющія тьин; у стъны едва можно было различить блъдное лицо стараго схимника, лицо, которое вы ириняли бы за восковое, если бъ голова порою не наклонялась, и не шевелились губы; черная мантія и клобукъ увеличивали его блъдность, и руки, сложенныя нагруди престомъ, подобились тъмъ двумъ костямъ, которыя обыкновенно рисуются нодъ адамовой головой.

Поближе, между столбами и противъ царскихъ дверей, иестръла толна. Передъ Вадимомъ было волиующееся море головъ, и онъ съ возвышенія свободно могъ разсматривать кажцую. Тутъ мелькали уродливыя лица, какъ странныя китайскія тъни, которыя поражалисліяніемъ скотскаго съ человъческимъ, уродливыя черты, которыхъ отвратительность опредълить невозможно было, но при взглядъ на нихъ рождались горькія мысли; тутъ являлись старыя головы, исчерченныя морщинами, красныя, хранящія столько смъщанныхъ слъдовъ страстей унизительныхъ и благородныхъ, что сообразить ихъбыло бы труди воказывались щеки полныя, раскрашенныя здоровьемъ, какъ цвъты между сърыми камиями.

Ниби эту картину предъ глазами, вы безъ труда могли бы разобрать каждую часть ея, но цёлое произвело бы на васъ внечатлёніе смутное, пензъяснимое; и послё, всноминая, вы не сумъли бы ясно представить себё ни одного изъ тъхъ обравовъ, которые поразили ваше воображеніе, подали вамъ какуюнибудь новую мысль и, оставивъ ее, саминотопули въ туманъ.

Вадимъ для разевянія старался угадывать внутреннее состоние каждаго богомольца по его наружности, но зму не удалось; онъ нотеряль принятый порядокъ, и скоро все слилось передъего глазами въ нестрое собраніе лохмотьсвъ, въ кучу посовъ, глазъ, бородъ, и озаренные общимъ свътомъ, они, казалось, принадлежали одному живому, въчно движущемуся существу; однимъ словомъ, это была—толна: итчто смъщное и вмъстъ жалкое!

Бродицій взглядъ Вадима искаль гдь-инбудь остановиться, ин картина была слишкомъ разнообразна, и къ тому же всё мысли его, сосредоточенныя на одинъ предметь, не отражали внечатльній вибшинхъ; одно мучительно-сладкое чувство пенависти, достигнувъ высшей своей степени, загородило весь міръ, и душа поневолъ смотръла сквозь этотъ черный занавъсъ.

Направо, между царскими и боковыми дверьми быль перукотворенный образь Спасителя, удивительной величины; позолоченный окладъ, искусно выдъланный, сіяль какъ жаръ, и множество свъчей, разставленныхъ на висячемъ наникадилъ, кидали красноватые лучи на возвышающілся части мелкой рѣзьбы или на круглыя складки одежды; передъ самымъ образомъ стояла желѣзная кружка—это была милость у ногъ Спасителя— и надъ ней внизу образа было написано крупными выпуклыми буквами: пріндите комнъвси труждающіеся, и азг успокою вы.

Многіе приближались къ образу, и приложившись послѣ земнаго поклона, кидали въ кружку мъдныя деньги, которыя,

упадая, отдавали глухой звукъ.

Госпожа и крестьянка съ грудиымъ младенцемъ на рукахъ подощли вмъстъ, но первая съ надменнымъ видомъ оттолкнула послъдиюю, и ушибленный ребенокъ громко закричалъ. Не мудрено, что завтра, — подумалъ Вадимъ, — эта богатая женщина будетъ издыхать на висълицъ, тогда какъ бъдная, хлоная въ ладоши, станетъ указывать на нее дътямъ своимъ—и, отвернувнись, онъ хотълъ итти прочь.

Но третья женщина приблизилась къ святой иконъ - и опъ

зпаль эту женщину...

Ел кровь — была его кровь, ел жизнь была ему въ тысячу разъ дороже собственной жизни, но ел счастье — не было его счастіемъ, потому что она любила другого, прекраснаго юношу; а онъ, безобразный, хромой, горбатый, не умъль заслужить даже братской ижности, онъ, который любилъ ее одну въ цбломъ Божьемъ мірѣ, ее одну, который за первое непритворное искреннее люблю, съ восторгомъ бросилъ бы къ ел ногамъ все, что имѣлъ, свое сокровище, свой кумиръ — свою ненависть! Теперь было поздно.

Онъ зналь, твердо быль увтрень, что ся сердце отдано... и навти. Итакъ, она для него погибла... и совствиь тъмъ что болбе страдаль, тъмъ меньше могъ разстаться съ своей любовью, потому что эта любовь была послъдняя божественная часть его души, и угасивъ се, онъ не могъ бы остаться чело-

въкомъ.

Незамътивъ брата, Ольгатихо стала передъ образомъ, блъдна и прекрасна; она была одъта въ чериую бархатную шубейку, какъ въ тотъ роковой вечеръ, когда Вадимъ ей открылъ свою тайну; больше глаза ея были устремлены на ликъ Спасителя;



это была ея единственная молитва, и, если бъ Богъ быль человью, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестись, она приложилась; иркая риза на минуту потускивла отъ дъвственнаго дыханія, и когда Ольга вторично подняла взоръ, то въ немъ замътна была перемъна, довольно странная; удивительный блескъ замънилъ прежиюю томность: ото были слезы... одна изъ нихъ не удержалась на густои ръснянь, блеснула, какъ алмазъ, и упала.

Конечно, пован падежда вытъснила изъ ся сердца эти слезы. Ольга обернулась, чтобъ удалиться... и передъ ней стоялъ Валимъ. Его огненный изглядъ въ одну минуту высущилъ слезы: каждая жила ся сердца из прогнула. дыханіе остановилось.

Горе, горе ему! она принла сюда съ върою въ душъ, а возвратилась съ отчаниемъ (все это время дъячекъ читалъ козлинымъ голосомъ посланіе апостола Навла, и кругомъ, пичего не замътивъ, толна зъвала въ иъмомъ бездъйствін... что такое двъ страсти въ цъломъ моръ равнодушія?

Съгорькой, горькой улыбкой Вадимъ вторично прочемъ подалебразомъ Спасителя извъетных стихъ: присфите коминь веч тружевающеем, и азъ уснокою вы. Что дълать! опъ върплавъ Бога—но также и въ дъявола!

И выходя изъ храма, онъ еще разъ взглянуль на сестру: возав нея стояль Юрін, неорежно чертя на неспъ разяые угоры своей инатой, и она, прислоиясь къ стъпъ, не сводила съ него очен, исполненныхъ неизъяснимой муки... можно было подунать, что черезъ минуту ей суждено съ нимъ разстаться ва вседа. Но развъ пъсколько диси не короче минуты, когда смерть ловетъ и любовь нотеряла надежду?...

— Итакъ, она точно его любитъ, — шенталъ Вадимъ, нено две жио остановись въдверяхъ. Одна его рука обла за назухон. и нотти его по какому-то судорожному твътенио такъ сдуобър веръзались въ тъло. чтокогда опъвыпулъруку. то иллълытовы: въ крови... Онъ. какъ безумныть, посмотрель на пахъ, молел страхиулъ кровав за кав иг на землю и вышелъ.

На прыльць шумьла куча выших в и богомольцевъ; они сеставляли пружокъ, и посреди нехъ на холодиыхъ каменныхъ илитахъ лежала протинувщись мертала старуха. — Какой-то проходящій толкиуль ее; мыдумали, что онъ шутить... она унала, да и окачурилась, чорть ее зналь! вольно жь было не закричать! — такъ говориль одинь нищій; другіе повторяли его слова съ шумомъ, оправдываясь въ томъ, что не подали ей помощь, и илачевнымъ голосомъ защищали свою невиипость.

Вадимъ слышалъ, но не веномиилъ, что оно толкнулъ ета-

- Итакъ, она его любитъ! — бормоталъ онъ сквозь зубы, съпсъ на истеривливато коня. — Итакъ, она его любитъ!

Вадимъ имълъ несчастную душу, надъ которой иногда единая илсль могла пріобръсти неограниченную власть. Опъ долженъ былъ родиться всемогущимъ, или вовсе не родиться.

### TAABA XV.

Между тъмъ передъ пратами монастырскими собиралась буйлет телна народа: кое гдъ показывались казацкій шанки, блисталикоными ружья; часто отъ общаго ронота отдълялись грозаыл ръчи, дышащія мятежемь и убійствомь: часто разнаванісь отрывистый ижени и пьиный хохотъ, которые не прецавщали ничего добраго, потому что веселость телны въ такую мянуту нецьлуй Туды. Что-то ужасное созръвало подъ этой веселостью, подстрекаемою своеволіємъ, возбужденною новыии пришельцами, уже привыкшими къ провавымъ зрълищамъ и грабежу стобо пому...

И все это происходило въ виду церкви, гдъ еще блистали

тыкат, и раздавалось зализенное изме.

Скоро и въ церкви прообжалъ зловъщій шопотъ; попемногу мужний стали изъ ней выопраться, один отъ нетеривній, другіе изъ любонытства, а иные—такъ, потому что сосъдъ скажль: пойдемъ, потому что... какъ не посмотръть. что тамъ Пъластел?

Народъ, столинанійся нередь монастыремь, быль изъближней деревии, лежащем подъ горой; безпрестанно приходили повые помощники, безпрестанно частные возгласы сливались ботье и болье въ одинъ общій гуль, въ одинъ продолжительный,



величественный ревъ, подобный безпрерывному грому въдунную лѣтнюю ночь... Картина была ужасная, отвратительная, но взоръ хладнокровнаго наблюдателя иогъ бы ею насытиться вполнѣ; тутъ онъ поняль бы, что такое народъ: камень, внейній на полугорѣ, который можетъ быть сдвинутъ усиліемъ ребенка, но, не смотра на то, сокрушаетъ все, что ни встрѣтитъ въ своемъ безотчетномъ стремленіи... Тутъ онъ увидаль бы, какъ мелкія самолюбивыя страсти получаютъ вѣсъ и силу оттого, что становится общими; какъ народъ невѣжественный и нечувствующій себя хочетъ увъриться въ истинѣ своей минутной, поддѣльной власти, угрожая всему, что прежде онъ уважаль или чего боялся, подобно ребенку, который говоритъ неблагопристойности, желая доказать этимъ, что онъ взрослый мужчина!

Вокругь яркаго отня, разведеннаго прямо противъ воротъ монастырскихъ, больше всёхъ кричали и коверкались нище. Ихъ радость была изступленіе; озаренные трепетнымъ, багровымъ отблескомъ огия, они составляли первый иланъ картины; за ними все было мрачите и неопредълительные; люди двигались, какъ ръзкія грубыя тъпи; казалось, неизвъстный живописецъ назначилъ этимъ инщимъ, этимъ отвратительнымъ лохмотьямъ приличное мъсто; казалось, онъ выставилъ ихъ на свътъ, какъ главную мысль, главную черту характера своей

картины...

Они были душа этого огромнаго тъла, потому что нищета—
душа норока и преступленій; теперь насталь чась ихъ торжества; теперь они могли въ свою очередь насмѣяться падъ богатствомъ; теперь они превратили свои лохмотья въ царскія
одежды и кровью смывали съ нихъ пятна грязи; это былъ пурпуръ въ своемъ родѣ: чѣмъ менѣе они надъялись повелѣвать,
тѣмъ ужаснѣе было ихъ царствованіе; надобно же вознаградить
цѣлую жизнь страданій хотя одной минутой торжества, нанести хотя одинъ ударъ тому, чье каждое слово было—обида,—
одинъ—по смертельный.

Когда служба въмонастыръ отошла, и прівзжіе богомольцы. толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шумъ на время замолкъ, и нотомъ вдругь пробъжаль зловъщій ропоть по толи

митежной, какъ ропотъ листьевъ, пробужденныхъ внезапнымъ вихремъ, и неизвъстная рука, неизвъстный голось подальзнакъ не условный, но понятный всемь, но для всехъ повелительный: это быль бъдный ребенокь одиниадцати лъть не болъе, который, заграждая путь какой-то толстой барынв, получиль отъ нея ударъ въ затылокъ и, громко заплакавъ, упалъ на землю... Этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, цвинулась, какъ будто она до сихъ поръ ожидала только эту причину, этоть незначущій предлогь, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтобъ совершенно обнаружить свою ненависть. Народъ, еще неопытный въ такихъ волненіяхъ, похожъ на акгера, который, являясь впервые на сцену, такъ смущенъ нопостно своего положенія, что забываеть начало роли, какъ бы твердо ее ни зналъ онъ; надобно непремънно, чтобъ суфлеръ, поть услужливый Протей, подсказаль ему первое слово, и тогда чожно надъяться, что онъ не запнется на дорогъ.

Между тёмъ Юрій и Ольга, которые вышли изъ монастыря ивсколько прежде Патальи Сергфевны, не захотфев ся дожидаться у экинажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука объ руку по иыльной дорогф; чувствуя тенлоту дъвственнаго тъла такъ близко отъ своего сердца, винман шороху илатья, Юрій невольно забылся: онъ обвилъ кругный станъ Ольги одною рукою, а другой отодвинувъ большой бумажный илатокъ, нокрывавшій ся голову и илечи, нанечатльлъ жаркій ноцьлуй на ся круглой шеф; она запылала, кръпче прижалась къ нему и ускорила шаги, не говоря ии слова. Въ ото время они находились на перекресткъ двухъ дорогъ, возлъбольшой засохшей отъ старости ветлы, коей черные сучья рфз-ко рисовались на полусвътломъ небосклопъ, еще хранящемъ

посабдній отблескъ запада.

Вдругъ Ольга остановилась; странные звуки, подобные крикамъ отчания и воплю бъщенства, поразили слухъ ея: они не-

стененно возрастали.

— Что-то ужасное происходить у монастыря, — воскликиу ла Ольга; — моя душа предчувствуеть... О, Юрій! Юрій! если бъ гы зналь, мы гибиемъ... Ты замѣтиль ли зловѣщій шопоть народа при выходѣ изъ церкви, и замѣтиль ли эти дикія лица



нищихъ, которые радовались и веселимев... о, это дурной

знакъ: святые плачутъ, когда демоны смъются.

Юрій, мрачный, въ нервинмости, бъжать ли ему на помощь къ матери или остаться здѣсь, стояль, вперивъ глаза на монастырь, коего пижнія части были ярко освѣщены огнями. Вдругъ глаза его сверкнули, онъ кинулся къ дереву, въ одну минуту вскарабкался до половины и вскорѣ съ помощью толстыхъ сучьевъ взобрался почти на самый верхъ.

— Что видишь ты?—спросила трепетная Ольга.

Онъ не отвъчаль. Выла минута, въ которую онъ такъ сильно вздрогнуль, что Ольга векрикнула, думая, что онъ сорвется, но рука Юрія какъ бы машинально внилась въ безчувственное дерево. Наконець онъ слъзъ, молча сълъ на траву близъ дороги и закрыль лицо руками.—Что видъль ты?—говорила дъвушка,—отчего твои руки такъ холодны, и лицо такъ влажио? — Это роса, — отвъчаль Юрій, отирая холодный потъ съ чела и вставая съ земли.

— Все кончено... напрасно... я безсиленъ противъ этой толны... она погнола... о, провидъніе! — что миъ дълать, что миъ дълать? отвъчай миъ "Творецъ всемогущій! — воскликиулъ

онъ, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь дълалась темиже и темиже, и Ольга; ухватясь за своего друга, съужасомъ кидала взоры на дальній монастырь, винмая гулу и вонлямъ, разносимымъ по нолю возрастающимъ вътромъ; вдругъ шумъ колесъ и тонотъ лошадиный нослышались но дорогъ; они постепенно приближались, и вскорт нодъткаль къ нашимъ странишкамъ мужикъ въ иустой телтъ; онъ бхалъ рысью, правилъ стоя и пълъкакую-то нескладиую пъсню. Поровнявшись съ Юріемъ, онъ пріостановилъ свою буланую лошадь. — Что, бояринъ? — сказалъ онъ, насмъщливо поглаживая рыжую бороду, — аль тамъ не пирогами кормятъ, что ты больно поторопился домой-то... да еще пънечкомъ; сядька довсзу!...

Юрій, не отвъчая ни слова, схватиль лошадь подъ уздцы. Что ты, что ты, бояринь?—закричаль грубо мужикъ,—ужъ не вирямь ли хочень со мною събздить; экъ, всиолошился,— продолжаль онъ, ударивъ лошадь кнутомъ и присвистнувъ,

добрый конь рванулся, но Юрій, коего силы удвоило отчаяніе, такъ кръпко вцънился въ узду, что лошадь принуждена была кинуться въ сторону; между тъмъ колесо телъги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась. Мужикъ, погерявній равновъсіе, упаль, но не выпустиль возжи; онъ уже занесь ногу, чтобъ онять вскочить въ телъгу, когда неожиданный ударъ но головъ новергъ его на землю , исильная рука вырвала возжи...— Разбой!—заревълъ мужикъ, опоминвинсь и стараясь приподняться, но Юрій уже усиълъ схватить Ольгу, носадить ее въ телъгу, новернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она кинулась со всъхъ ногъ; мужикъ еще разъ усиълъ хриплымъ голосомъ закричать: разбой! — колесо переъхало му черезъ грудь и онъ замолкъ—въроятно—навъки.

Ужасна была эта ночь: толна шумъла почти до разсвъта, и кровавые потъщные отип встрътили первый лучъ восходащаго свътила; множество инщихъ, обезображенныхъ кровью, виномъ и грязью, валялось на полинъ, иные изъ нихъ ужъ собирались кучками и расходились; во многихъ мъстахъ опаления трава и черный пенелъ ноказывали мъсто угасшаго костах; на иъкоторыхъ деревьяхъ висъли труны... два или три не болъе... одинъ изъ нихъ по всъмъ примътамъ быль пъкогда женщиной, но обезображенный, онъ едва ноходилъ на бренные остатки человъка, и даже ближайние родственники не могли бы въ немъ узнать добрую Наталью Сергъевну.

#### Time to all.

Я попрошу своего или своих в любезных в читателей переместись воображением въ ту малую авспую деревеньку, гдъ Борнев Петровичь со своей охотон основалътлавную свою квартиру, находя ее центромъ своихъ операціонныхъ нуиктовъ. Наванунъ травля была удачная; ноз що пашъ старын охотникъ возвратился на ночлегъ, досадуя на то, что его стремянной, Бацимъ, уъхавъ Богъзнаетъ зачъмъ, не возвратился. Въ изоъ, глъ онъ почевалъ, была одна хозянка-вдова, солдатка, лъть 30-ти, довольно бълая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная, и потому вы легко отгадаете, что старый нашъ прелюбодъй, не смотря на серебристый оттънокъ волосъ своихъ и на рождающіеся признаки будущей подагры, не смотрълъ на нее философическимъ взглядомъ, а старался всячески выиграть ея благосклонность, что и удалось ему довольно скоро и безъ большихъ убытковъ и хлонотъ. Ужъ давно лучина была погашена; ужъ пътухъ, хлоная крыльями, сбирался въ первый разъ пропъть свою сиповатую арію; ужъ кони, сытые по гордо, изръдка только жевали остатки хрупкаго овса, и въ избъ на полатяхъ, рядомъ съ полиогрудою хозяйкою, Борисъ Петровичь храпъль непомилованно; въроятно, утомленный трудами дня и [въроятиъе] уноенный сладкой водочкой и поцълуями полногрудой хозяйки и успокоенный чистой и непорочной совъстью, онъ ещедолго бы продолжаль храиъть и переворачиваться со стороны на сторону, если бъвдругъ. среди глубокой тишины, сильная невъдомая рука не ударила три раза въ ворота такъ, что опи затрещали; собаки жалобие залаяли и хозяйка, вздрогнувъ, проснулась, перекрестилась и, протирая кулаками онухние глаза и разбирая растренанные волосы, молвила: — Господи, Боже мой! да кто это тамъ! наше мъсто свято!... да что это какъ стучатъ!... Она слъзда и подошла къ окну, отворила его: почной вътеръ пахнулъ ей на открытую потную грудь и она, съ досадой высунувъ голову на улицу, повторила свои вопросы. Въ самомъ дълъ, буланая лошадь въ хомутъ и шлеъ стояла у воротъ и возлъ нея человъкъ, незнакомый ей, но съ виду не старый и не крестьянинъ. -Отопри провориће, -закричаль онъгромовымъголосомъ. -Экой скорой! — пробормотала солдатка, захлоннувъ окно, подождень, не замерзнень... не спится видно тебъ, такъ бродинь польсу, какъльній проклятый. — Она падыла шубу, вышла, разбудила работинка, и тотъ, наконецъ, отперъ скринучую калитку, браня прівзжаго; по сей посл'єдній едва лишь ворвался на дворъ и узналъ отъ работника, что Борисъ Пстровичттуть, какъ опрометью бросился въ избу.

— Батюшка! — сказаль Юрій, котораговы въроятно узнали, примътно измънившимся голосомъ и въ потемкахъ ощупывая предметы, — проснитесь, гдъ вы! проснитесь! дъло идетъ с жизни и смерти. Послушай, — продолжаль опъ шопотомъ, обре-

61

тясь къ полусопной хозяйкъ и внезанно схвативъ ее за горло,—гдъ мой отецъ? что вы съ инмъ сдълали?

— Помилуй, баринъ, что ты, рехнулся што ли... я закричу... да пусти... пусти меня, окаянный... да развъ не слышишь, какъ онъ на полатяхъ-то хранитъ, — и, задыхаясь, она

старалась вырваться изъ рукъ Юрія.

— Что за шумъ? кто тамъ развозился? Петрушка, Терешка, Фотька! эй, вы!... закричалъ Борисъ Петровичъ, пробужденный шумомъ и холоднымъ вътромъ, который рвался въ полурастворенныя двери, свистя и завывая подобно лютому звърю.

— Батюшка!—говориль Юрій, пустивь обрадованную женщину,—сойдите скоръе... жизнь и смерть... говорю я вамъ..

сойдите, ради неба или ада...

— Да что ты за человъкъ? — бормоталъ Борисъ Петровичъ, сползая съ печи.

— Я! ванть сынъ... Юрій...

— Юрій...что это значить...объясний... зачёмь тыздесь...

и въ это время?...

Онъ въ непутъ ехватиль сына за руки и смотрълъ ему въ глаза, стараясь убъдиться, что это точно опъ, что это не лу-

кавый призракъ...

— Батюшка! мы ногибли!... народъбунтуеть! да! ну насъ... Я видъль, когда проскакаль, на улицъ села и вокругъ церкви толиплись кучи народа... и нъкоторыя восклицанія, долетъвнія до меня, ноказывають, что они ждуть, если не самого Нугачева... то казаковъ его... снасайтесь...

— А Патальи Сергъвна?.. а вещи мон?..

— Матушка...не говорите объ ней...она...Спасайтесь! — сказалъ мрачно Юрій, кръпко обнявъ отца своего. Горячая слеза, брызнувшая изъ глазъ юноши, упала какъ пскра на щеку

старика и обожгла ее...

— 0!... завониль онь, — кто бъ могь подумать, новърнть? кто ожидаль, что эта туча доберется и до насъ гръшныхь? 0, Госноди, Госноди! куда миъ дъваться? всъ противъ насъ... Богь и люди... и кто могь отгадать, что этотъ Пугачевъ будеть губить... кого же? русское дворянство! простой казакъ... Боже мой! святые отцы!

- Нътъ ли у васъ съ собою кого-инбудь, на чью върность вы можете надъяться, сказаль быстро Юрій.
  - Нътъ, пътъ! никого пътъ!

— Фотька Атуевъ?

— Я его сегодия прибиль до полусмерти, каналью!

- Терешка?

— Онъ давно желаль бы мнъ ножь въ бокъ за жену свою... разбойники! антихристы!... О, спаси меня, сынъ мой!

— Мы погибли!— молвиль Юрій, сложивь руки и поднявь глаза къ небу. — Одинъ Богь можеть сохранить насъ!... Мо-

литесь ему, если можете.

Борисъ Петровичъ уналъна колъни, и слезы ръкой иолились изъ глазъ его. Малодушный старикъ! онъ ожидалъ, что цълый міръ ангеловъ снустится къ нему на лучъ мъсяца, и унесутъ его на сереоряныхъ крыльяхъ за тридевять земель...

Но не ангель, а бъдная солдатка съ состраданіемъ подощла

къ нему и молвила: я спасу тебя.

Въважным эпохижизни, иногда въ самомъ обыкновенномъ человъкъ разгорается искра геройства, неизвъстно доселъ тлъвиная въ груди его, и тогда онъ свершаетъ дъла, о коихъ до сего ему не случалось и грезить, которымъ даже послъ онъ самъ едва въруетъ. Есть простая пословица: Москва сгоръма от консечной свъчки.

Между томъ хозяйка молча подала знакъ рукою, чтобъ они оба за нею слъдовали, и вышла; на цыночкахъ они миновали темныя съи, гдъ сналъ стремянной Палицына и осторожно спустились на дворъ но четыремъ скринучимъ и скользкимъ ступенямъ; на дворъ все было тихо: собаки на сворахъ лежали подъ навъсомъ, и изръдка лишь фыркали сытые кони, или охотинкъ произносилъ во снъ безсвязный слова, новорачивайсь на соложъ подъ тенлымъ полушубкомъ. Когда они миновали амбаръ и нодошли къ задиимъ воротамъ, соединявнимъ дворъ съ общирнымъ огородомъ, усъяннымъ капустой, коноилими, ръдъкой и подсолиечниками и оканчивающимся тъснымъ гумномъ, гдъ только двъ клади, какъ будки, стоя но угламъ, казалось, сторожили высокій и пустой овинъ, возвышающійся посредиць, то раздален чей-то голосъ, въроятно одного изъ пробудив-

инихонисарей.—Кто тамъ?—спросиль опъ.—Развъ не видишь, что хозяева, — отвъчала солдатка. Замътивъ, что исарь приближался къ ней переваливаясь, какъ бы стараясь поддержать свою голову въ равновъсіи съ прочими частями тъла, она указала своимъ спутникамъ большой кустъ ренейшка, за который они тотчасъ кинулись, и хладнокровно остановилась у воротъ.

— Аразвъ красавицамъ пристало гулять по почамъ? — сказалъ, почесывая бока, пьяный псарь и тяжелой своей лапой съ громкимъ смъхомъ ударилъ ее по плечу.

— II, батюшка, что я за красавица! съ нашей работип-то

не больно разжиржены!

— Ужъне ломайся, знаемъмы! экая гладкая! У барина видио губа не дура... Экъ ты призръла себъ стараго чорта... да не бойся! не сдобровать ему... высчитаемъ мы ему нани слезки... тай срокъ!... батюнка Пугачевъ ему рыло-то обтешетъ... пусть себъ не въритъ... а ты, моя молодка... за это поцълуй меня...

Онъ хотъль обиять ее, но она увернулась, и нашъ проворпый рыцарь спьяна наткнулся на оглоблю телъги, споткцулси, уналь, проворчаль ивсколько ругательствъ, и заснулъ онт или иътъ, не знаю, по крайней мъръ не подиялся на ноги и остался въ сладкомъ самозабвеніи.

Легко вообразить, съ какимъ нетеривніемъ отецъ и сынъ ожидали конца этой непріятной сцены. Наконецъ, они вышли въ огородь и удвоили шаги; сильно бились сердца ихъ, стъсненныя непонятнымъ предчувствіемъ; они шли, удерживаядымиіс, скользя по росистой травъ, продираясь между коноплей и вязкихъ грядъ, зацвиляя поминутно погами или за киринчъ, или за хворость; вороньи нугала казались имъ людьми и каждый разъ когда полеваякрыса кидалась изъ-подъ ногь ихъ, они вздрагивали. Борисъ Петровичъ хватался за рукоятку охотничьяго пожа, а Юрій за шнагу... Но къ счастію вев ихъ страхи были напрасны, и они благонолучно приблизились къ темному овину; хозяйка вошла туда, за нею Борисъ Петровичъ и Юрій; она подвела ихъ къ одному темному углу, гдв находилось два сусъка—одинь изъ нихъ съ хлъбомъ, а другой до половины наваленный соломою.

— Полъзай сюда баринъ, — сказала солдатка, указывая на

64

второй, - да заройся хорошенько съ головой въ солому, и кто бы ни приходиль, что бы туть ни дълали... не вылъзай безъ меня, а я коли жива буду, тебя не выдамъ; что бъ ин было, а

этого гръха не возьму на свою душу.

Когда Борисъ Петровичь влъзъ, то Юрій виъстотого, чтобъ слъдовать его примъру, взглянулъ на небо и сказалъ твердымъ голосомъ: - прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословеніе! можеть быть, мы больше не увидимся. — Онъ поверпулся и быстро пустился назадъ но той же дорогъ; войдя на цворъ, онъ, не будучи никъмъ замъченъ, отвязалъ лучную дошадь, векочиль на нее и пустился снова черезъ огородъ, проскакаль тумно, махнуль рукой удивленной хозяйкъ, которая еще стояла у дверей овина, и перескочивъ черезъ ветхій обваливнійся заборъ, скрылся въ поль, какъ молнія; пъсколько минутъ можно было различить мфрный топотъ скачущаго коия, —онъ постепенно становился тише и тише, и наконецъ совериенно слидся съ шопотомъ листьевъ дубравы.

— Куда этоть верченый пустился!—подумала удивленная хозяйка, — видноголова крънка на плечахъ, а то, кто бы ему велълъ таскаться; ну, не дай Богъ, наткиется на казаковъ, и поминай какъ звали буйнаго молодца! Охъ, охъ, охъ! больно меня раздумые береть!...спрятала-тоя стараго, спрятала, акакъ стануть меня бить да мучить... Ну, ужъ коли на то пошло, такъ берегись, баба!.. не давин слова держись, а давин кръпись...

только бы онъ самъ не оплошаль!...

#### TJABA XVII.

Ев эту же ночь, богатую событіями, Вадимь, выйхавь изъ чонастыря, пустился блуждать по лівсу, но конь, уставъ продираться сквозь колючій кустаринкъ, самъ вывезъ его на до-

рогу въ село Налицына.

Задумавинсь, Фхалъ мрачно горбачъ, сложа руки на груди и повъся голову; его охотинчья плеть моталась на передней лукъ назацкаго съдла, и добрый степной конь его, горячій, щекотливый отъприроды, понемногу сталь прибавлять ходу, сбился на рысь; потомъ, чувствуя, что новода висятъ нокойно на это мохнатой нев, зафыркаль, прыгнуль и ударился скакать...

Вадимъ опоминася, схватилъ новодья и такъ сильно осадилъ коня, что тотъ сразу присълъ на хвостъ, замоталъ головою, сдълалъ еще два скачка въ бокъ и остановился; теплый наръ подиялся отъ хребта его, и пъпа, стекая по стальнымъ удиламъ, клоками падала на землю.

- Кудаторонишься, чему обрадовался, лихой товарищь? сказалъ Вадимъ. — но тебя ждетъ нокой и теплое стойло... ты не любишь, ты не понимаешь ненависти... ты не получиль отъ благихъ небесъ этой чудной способности: находить блаженство въ самыхъ дикихъ страданіяхъ... О, если бъ я могъ вырвать изъ дуни своей эту страсть, вырвать съ корнемъ, вотъ такъ! — и онъ наклонясь вырвалъ изъ земли высокій стебель полыни. — Но изтъ! — продолжаль онъ, -- одной каили нда довольно, чтобъ отравить чашу, полную чистъйшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить ядъ... Онъ продолжаль свой нуть, но не шагомъ; невъдомая сила влечеть его; неутомимый конь летить, разсыкаеть упорный воздухъ; волосы Вадима развъваются; два раза шанка чуть-чуть не слетьла съ головы; онъ придерживаетъ ее рукою... и только изръдка поталкиваетъ ногами скакуна своего. Вотъ ужъ и село... церковь... кругомъ отин... мужики толиятся на улицъ въ праздинчныхъ кафтанахъ... кричатъ, поютъ иъсни... то вдругъ заполкнуть, то вдругь сильный и громче пробъжить говорь но пьяной толив. Вадимъ привязываетъ коня къ забору и непримътно выбинвается въ толну. Эти огии, эти иъсни-все дышало тогда какой-то насильственной веселостью, принимало видъ языческаго празднества, и даже въ иъсияхъ часто повторяемыя имена — Дидо и Ладо — могли бы ввести въ заблужденіе неопытнаго чужестранца.
- Ну, Вадимка! сказаль одинь толстый мужикь съ ръдкой бородою и огромной лысипой: какъ слышно... скоро ли нашь батюшка-то пожалуеть?...
- Завтра, въ объдъ, отвъчалъ Вадимъ, стараясь отдълаться.
- Ойли, подхватиль другой, такъ стало быть не поиче, а завтра; такъ... такъ! А что, какъ слынно? чай много съ инмт

рати военной... чай, казаковъ-то видимо невидимо... А что,

у него серебряный кафтацъ-то...

— Ахъ, ты дуракъ, дуракъ, забубенная башка, — сказалъ третій; покачивая головой; — эко диво серебряный... чай, не только кафтанъ, да и сапоги-то золотые...

— Да кто ему подносить станеть хавоъ съ солью? чай, все

старики...

— Въстимо. Послушай, брать Вадимъ, — продолжаль четвертый, огромный дътина, черномазый, съ налитыми кровью глазами, — гдъ нашъ баринъ-то... не удраль бы онъ... а жаль бы было унустить... ужъ я бы его попотчеваль... онъ и въ

могилу бы у меня съ оскоминою легъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! — подумалъ Вадимъ, удаляясь отъ шихъ, это моя жертва... никто не наложитъ руки на него, кром в меня; инкто не услышитъ послъдняго его воиля, инкто не напечатльеть въ своей памяти послъдняго его взгляда, послъдняго судорожнаго движенія — кром в меня... Опъ мои... я кунилъ его у небесъ и ада, я заплатиль за него кровавыми слезами, ужасными днями, въ теченіе конх ь мысленно я пожираль всъ возможныя чувства, чтобъ подъ конецъ у меня въ груди не осталось ни одного, кром в злобы и мщенія... О. я не таковъ, чтобы равнодушно выпустить изъ рукь свою добычу и уступить ее вамъ—подлые рабы!

Онъ быстрыми шагами спустился въ оврагъ, гдв протекалъ пебольной гремучій ручей, который, прыгая черезъ камип и пробираясь между сухими вербами, съ журчаніемъ терялся въ густыхъ камышахъ и безмольно сливался съ Окою. Тутъ все было тихо и пусто; на противной сторонъ возвышался позади небольшаго сада, господскій домъ съ многочисленными службами... опъ былъ теменъ, ни въ одномъ окив не мелькала свъчка, какъ будто всъ его жители отправились въ дальнюю дорогу. Вадимъ неребрался по доскамъ черезъ ручей и подощелъ къ ветхой банъ, находящейся на полугоръ и окруженной густыми рябиновыми кустами. Ему ноказалось, что онъ замътилъ слабый свътъ сквозь замокъ двери; опъ остановился и на цыночкахъ подкрался къ окну, илотно закрытому ставнемъ.

Въ банъ слышались невиятные голоса, и Вадимъ, принавъ

подъ окномъ въ густую траву, началъ прилежно вслушиваться; его сердне, закаленное противу всъхъ земныхъ несчастій, въ эту минуту сильно забилось, какъ орель въ желѣзной клѣткъ, при видъ кровавой пищи. Вадимъ удивился, какъ удивился бы другой, если бъ среди зимней почи ударилъ громъ... Опъ крѣнко прижалъ руку къ груди своей и прошенталъ: — спи, безумное! спи... твоя пора прошла или еще не настала!... По къ чему теперь? развъ есть близко тебя существо, которос ты ненавидинь? говори... и опъ, задержавъ дыханіе, снова приложилъ ухо къ окну и услышалъ:

1-й голось. Прощай мой другь... навсегда...

2-й голось. Мив тебя новинуть? Ивть еслибь на этомь норогь было написано судьбою: смерть, то я перескочиль бы... обняль тебя... и умерь...

1-й голосъ. По я въ безопасности... я существо инчтожное,

л останусь незамъчена среди общаго волненія...

2-й голосъ. Нъть, невозможно... долгь зоветь меня къ отну...я снасу его и вернусь... Міръ безъ тебя? что такое? храмъ безъ божества... зачъмъ миъ бъжать отъ онаспости... развъ провидъніе не настигнетъ меня вездъ, если я долженъ погибнуть.

1-й юлось. Жестокій! такь ты не хочешь... нослушай! ради

Bora ... obru ...

2-й голось. Ивтъ!... прощай... черезъ пъсколько часовъ

л спова буду съ тобою...

Толоса замолкли, ислышно было, какъ дверь бани скрипнула, отворяясь, и какъ опять захлоннулась, и Вадимъ видълъ, какъ кто-то, подобно призраку, мелькиулъ въ оврагъ, потомъ на горъ перескочилъ черезъ плетень, переръзывающій оврагь п скрылся въ почномъ туманъ...

Вадимъ всталъ, подошелъ къ двери и твердою рукою толкпулъ ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрипомъ распахнулась... кто-то вскрикнулъ... и все замолкло снова. Вадимъ вошелъ, торжественно заперъ за собою дверь и остаповился: на нолу стоялъ фонаръ, и возлъ него сидъла, приклонивъ блъдную голову къ дубовой скамъъ, Ольга!

Убійственная мысль, какъ молнія, озарила умъ бъднаго гор-

бача; онъ отгадаль въ одно мгновеніе, кто быль этоть второй голось, о комъ такъ нѣжно заботилась сестра его, какъ будто въ немъ одномъ были всѣ надежды, вся любовь ся сердца.

Неподвижно сидъла Ольга; на лицъ ея была печать безмолвнаго отчаянія, и глаза изливали какой-то однообразный, холодный лучъ, и сжатыя губки казались растянуты постоянной улыбкой, но въ этой улыбкъ дышаль упрекъ провидънію. Фонарь стояль у ногъ ея, и догорающій иламень огарка сквозь зеленыя стекла слабо озаряль нижнія части лица бъдной дъвушки: ея грудь была прикрыта черной душегръйкой, которая по временамъ принодымалась, и длинная полуразвитая коса упадала на правое илечо ея.

Вадимъ стоялъ передъ ней, какъ Мефистофель передъ ногибшею Маргаритой, съ язвительнымъ выраженіемъ очей, какъ раскаяніе передъ душою грѣшника; сложа руки, онъ ожидалъ, чтобъ она къ нему оберцулась, но она осталась въ прежиемъ

положенін, хотя молвила прерывающимся голосомъ:

— Чего ты отъ меня еще хочешь?...

- Еще?... а что же я прежде отъ тебя требовалъ? какихъ жертвъ?—говори, Ольга! Развъ я силою заставилъ тебя принести клятву... ты помишнь... развъ я виноватъ, что роковая минута настала прежде, чъмъ находишь это удобнымъ?..
  - 0, ты хищный звёрь, а не человёкъ! — 0льта! твой отецъ быль мой отецъ...
- Не върю, не могу вършть... чтобы опъ, въ жилищъ святыхъ, желалъ погибели этого семейства, желалъ сдълать насл. преступными... пътъ, ты не братъ пой... Прочь! я непавижу, презираю тебя!...

— Ненавидъть, такъ... а презпрать не можешь...

— Презпраю...

- Ты боншься меня... Онъ дико засмъялся и подошелъ ближе.
- Вадимъ!...ради отца нашего... удались... отъ тебя въетъ смертнымъ холодомъ...

— Нътъ, Ольга!... я останусь здъсь цълую почь...

— Боже! — прошентала, вздрогнувъ, песчастная дъвушка; сердце сжалось, и смутное подозръніе пробудилось въ немъ; она

встала, ноги ея подгибались... она хотъла сдълать шагъ и упала на колъни.

— Послушай! — сказалъ Вадимъ, приподиявъ сестру и посадивъ ее на лавку. Онъ взялъ ея влажную руку и, стараясь смягчить голосъ, продолжаль: - послушай, было время, когда я думаль твоею любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесныя очи, я хотълъ разомъ разрушить свой ужасный замысель, когда я надъялся забыть на груди твоей все прошедшее, какъ волнебную сказку... но гы не захотъла, ты обманула меня-тебя илъниль прекрасный юноша.... и безобразный горбачь остался одинь... одинь, какъ черная тучка, забытая на ясномъ небъ, на которую ин люии, ни солице не хотитъ и взглянуть... Да, ты этого не можень понять... ты прекрасна, ты ангель; тебя не любитьпевозможно... я это знаю... О! да посмотри на меня... неужеин для меня ивтъ ни одного взгляда, ни одной улыбки... все очу! все ему!... да знасшь ли, что онъ д лженъ быть доволенъ и десятою долею твоей ибжиости, что сиъ не отдасть, какъ я, за одноствое едово всю свою будущность... О! да это невозможно тебъ постигнуть... еслибъ я зналъ, что на моемъ сердцъ написано, какъ я тебя люблю, то я вырваль бы ero cho минуту иль групи и бросиль бы къ тебъ на колъни... О, одно слово, Ольта, чтобъ я не прокляль тебя, умиран...

— Проклинай! — отвътствовала она холодно...

Вадимъ, неподвижный, подобный одному изъ тъхъ безобраззыхъ кумировъ, кои донынъ иногда въ стени заволжской на услять поражаютъ насъ удивленіемъ, стоялъ передъ ней, домая себъ руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровами, выражали непобъдимое страданіе... Все было тихо, лишь въгеръ но временамъ пробъгалъ но крышъ бани, взрывалъ гинлую солому и гудълъ въ нустой трубъ... Вадимъ продолазелъ:

— Еще ивскольто словъ, Ольга, и я тебя оставлю... это мое последнее усиліс... Если ты теперь не сжалинься, то знай— между нами ивть болье никакихъ связей родства... я освобождаю тебя отъ всвуъ клятвъ; мив не нужно женской помощи; я безумецъ былъ. когда хотълъ новърпть слабой дъвушкъ

бичь небеснаго правосудія. Но... довольно!... довольно!... нослушай!... если бъ бъдная собака, изсохшая, иолуживая отъ голода и жажды, съ визгомъ приползла къ ногамъ твоимъ, а у тебя бы быль кусокъ хлъба... одинь кусокъ хлъба... отвъчай, что бы ты слълала?

- Сердце—не кусокъ хабба... оно не въ моей власти...
- A! не въ твоей власти!... A! Но развъ я это у тебя спрашивалъ.
  - Ты хотъль отвъта... я отебчала...
  - Въ тебъ нътъ жалости!..
  - А въ тебъ есть жалость?
  - Такъ ты его очень, очень любинь?
  - Больше всего на свътъ...
  - --- А! больше всего на свътъ... по это напрасно!
- Да, я его люблю... люблю... и никакая власть не разлучить насъ...
- Ошибаешься, воскликиулъ съторькимъ хохотомъ горбачъ, онъ непремънно делженъ умереть... и очень скоро!...
  - Я умру вибств съ нимъ...
  - 0, итъ, ты не умрешь... не надъйся!...
- Я надъюсь на Бога... онъ возьметь насъ виъстъ къ себъ или спасеть его, не смотря на всю твою злобу...
- Не говори мив про Бога!... онь меня не знаеть; онь не захочеть у меня вырвать обреченную жертву—ему все равно... и не думаень ли ты смягчить его слезами и просьбами? Ха, ха, ха!... Ольга, Ольга!... Прощай... я иду отъ тебя... по номии послъднія слова мои: они стоять всъхъ пророчествъ... Я говорю тебъ: онъ погибнеть; ты къ мертвому праху прилънна сердне твое... его имя вычеркнуто уже этой рукою изъ списка живущихъ... Да, —продолжаль онъ послъ минутнаго молчанія—и, еслихочень, я въдоказательство принесу тебъ его голову... Онъ отвернулся, хотъль повидимому что-то прибавить, по голосъ замеръ на посниввинхъ губахъ его, онъ закрыль лицо руками и выбъжаль... быть можетъ, желая утанть смущеніе или невольныя слезы, или стремясь, съ сильнъйнимъ порывомъ бъщенства, иснолнить немедленно свое ужасное объщаніе.

Ольга осталась почти безъ чувствъ, въ забытьи. Она едва видъла, какъ братъ ен скрылся, едва слышала ударъ захлопиувшейся двери.

### глава хүнг.

До сихъ поръ въ густыхъ лъсахъ Нижегородской, Симбирской, Пеизсиской и Саратовской губерній, и вкогда непроходимыхъ кромъ для медвъдей, волковъ и самыхъ безстрашныхъ ихъ гонителей, любонытный можетъ видъть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками, кои въ шихъ искали нъкогда убъжища отъ набъговъ татаръ, крымцевъ и впослъдствіц отъ киргизовъ и башкиръ, угрожавшихъ мириымъ деревпамъ даже въ царствование императрицы Едизаветы Петровны. Посабдній пабъть быль въ 1769 году; но тогда, встрътивъ уже войска около сихъмъстъ, башкиры припуждены были удалиться, не дойдя ивсколько версть до Саратова и не причинивъ значительнаго вреда. Случалось даже, что цълыя деревии были уведены въ плънъ и разсъяны. Во времена, нами описываемыя, эти пещеры не были еще, какъ теперь, завалены сухими листьями и хворостомъ, и одна изъ нихъ нахоцилась не въ большомъ разстояніи отъ деревни Палицына. Наредь даль ей прозваніе: Чортово Логовище, а суевърныя преданія населили ее странными кикиморами прогатыми лізними.

Чтобы изъ села Палицына кратчайшимъ нутемъ достигнуть этой уединенной нещеры, должно бы было нереплыть ръку и версты двъ итти болотистой долиной, усъянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высокимъ камышемъ. Только иъвогорые изъ окрестныхъ жителей умъли по разнымъ примътамъ пробираться чрезъ это опасное мъсто, гдъ коварная зелень мховъ обманываетъ неонытнаго иутинка, и высокій тростикъ скрывалъ ямы и типу. Волото оканчивается холмомъ, черезъ который прежде вела тропинка и, спустясь съ него, поворачивала по косогору въ густой и мрачный лъсъ. На опушкъ стольтнія лины, какъ стражи, казалось простирали огромныя вътви, чтобъ заслонить дорогу; казалось, на узорахъ ихъ сморщенной коры былъ панисанъ адскими буквами этотъ извъстный стихъ Данта: «lasciate ogni speranza voi qui entrate:...

Тутътронинка снова постепенно подзла на отлогую длинную гору, извиваясь между деревъ какъзмъя, исчезая по временамъ подъсухими, хрупкими листынии и хворостомъ. Наконецъ, лъсъ начиналь ръдъть, сивозь заборъ темпыхъдеревъ начинало проглядывать толубое небо, и вдругь открывалась круглая луговина, обведенная авсомъ. Какъ волитебнымъ очеркомъ, блистающая свътлою зеленью и нестрыми высокими цвътами, какъ островокъ среди угрюмаго моря; на ней во время осени всегда являлся высокій стогь свиа, воздвигнутый трудолюбіемъ какого-инбудь бъднаго мужика; грозно-молчаливо смотръли на нее другь изъ-за друга ели и березы, будто завидуя ся свъжести, будто намъреваясь толной подвинуться впередъ и элобно растонтать ся бархатную мураву. Отъ сей дуговины еще три версты до Чортова Логовища, по троиники уже изтъ нигдъ... и должно итти все на востокъ, стараясь какъ можно менъе отклоняться отъ сего направленія. Ятсь не такъ высокъ, но колючіе кусты, хмель и другія растенія переплетають перазрывною съткою кории деревъ, такъ что за три сажени нельзя почти различить стоящаго человька: иногда встръчаются глубокія ямы, гивзда бурею вырванныхъ деревъ, конхъ гиплыя колоды, обросшія зеленью и нлющемь, съ своими обнаженными сучьями, какъ кръностныя рогатки, преграждають путь; нодт. ними, выконавъ себъ нирокое логовище, лежитъ зимой косматый медвъдь исосеть неистощимую дану; дремучія еди, какт черный пологь, наклониются на съ нимъ и убаюкивають его своимъ непонятнымъ шопотомъ. Пройдя такимъ образомъ исмпого болъе двухъ верстъ, слышится что-то похожее на шумъ надающихъ водъ, хотя человъкъ, непривыкшій къ степной жизии, восинтанный на бульварахъ, не различилъ бы этотъ дальній ропоть отъ говора листьевь; тогда, кинувъ глаза въ ту сторону, откуда вътеръ принесъ сін новые звуки, можно замътить крутой и глубокій оврагь. Его берегь обсажень наклопившимися березами, копхъ бълые, нагіе корпи, обмытые дождями весениции, висятъ надъ бездной длиниыми хвостами: глипистый скатъ оврага покрытъ камиями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые безпечно принялись на новой почвъ; на диъ оврага, если по-



дойти къ самому краю и наклониться, придерживаясь за надежныя дерева, можно различить небольшой родникъ, по чрезвычайно быстро катящійся, покрывающійся повременамънвною, которая бълъе пуха лебяжьяго останавливается клубами у береговъ, держится пъсколько минутъ и, вновь увлечена стремденіемъ, исчезаетъ въ камияхъ и разсыпается объ шихъ радужными брызгами. На самомъ краю сего оврага снова начинается едва примътная дорожка, будто выходящая изъ земли; она ведеть между кустовь вдоль по берегу рытвины и, наконець, сдълавъ еще нъсколько извилинъ, исчезаетъ въ глубокой ямъ, какъ ужъ въ своей норф; но тутъ открывается маленькая поляна, уставленная и всколькими высокими дубами; посередин в возвышаются три кургана, образующіе правильный треугольпикъ: нокрытые дерномъ и сухими листьями, они нохожи съ перваго взгляда на могилы какихъ нибудь древнихъ татарскихъ князей или набздниковъ, но, войдя въ середину между нихъ. мивию наблюдателя перемвняется при видв отверстій, ведущихъ подъ каждый курганъ, который служить какъ бы сводомъ для темпой подземной галлерен; отверстія такъ малы, что едва наколеняхъ можетъ вползти человъкъ, по когда сделаешь такъ иъсколько шаговъ, то пещера начинаетъ расширяться все болье и болье и наконець три человька могуть итти рядомъ безъ труда, не задъвая ночти локтемъ до стъны. Всъ три хода ведутъ повидимому въ разныя стороны, сначала довольно круто спускаясь внизъ, нотомъ по горизонтальной линіи, но галдерея, обращенная къ оврагу, имъетъ особенное устройство: нъсколько саженъ она пдетъ отлогимъ скатомъ, нотомъ вдругъ поворачиваетъ направо, и горе любонытному, который неосторожно нустится по этому новому направлению — она оканчивается обрывомъ или, лучше сказать, поворачиваетъ вертикально винзъ; должно надъяться на твердость ногъ своихъ, чтобы спрыгнуть туда—какъ ни говори, двъ сажени не шутка. Но туть оканчиваются всь искусственныя препятствія; она пдеть назадъ параллельно верхней своей части и въ одной съ нею вертикальной плоскости, нотомъ склоняется налъво и внадаетъ въ широкую круглую залу, куда также примыкають двъ другія. Эта зала устлана каминми, имфетъ въ стфиахъ своихъ четыре впадины въ видъ нишей (niches); посредниъ одинъ четвероугольный столбъ поддерживаетъ глиняный сводъ ея, довольно искусно образованный; воздъ столба замътна яма, быть можеть, служившая ивкогда вивсто нечи несчастнымь изгнанникамъ, которыхъ судьба заставляла скрываться въ сихъ подземныхъ переходахъ. Среди глубокаго безмолвія этой залы, слышно иногда журчаніє воды: то свътлый, холодный, по маленькій ключь, который, выходя изъотверстія, сдъланнаго въроятно съ намъреніемъ въ стънъ, пробирается вдоль по ней и наконецъ, скрываясь въ другомъ отверстін, обложенномъ камиями, исчезаеть: немолчный ропоть безнокойных в струй оживляетъ это мрачное жилище почи, какъ иъсни узинка оживляютъ безмолвіе темищы. Всв эти признаки доказывають, что напш предки могли бы и намъревались выдержать здъсь продолжительную осаду; вирочемъ, камии иземля-все поросло мохомъ: при свътъ фонаря можно различить въ стъпъ поры земляныхъ крысъ и другихъ безонасныхъ звърковъ, любителей мрака и неизвъстности; индъ сводъ началъ обсынаться, и отъ прежней правильности и симметрін почти не осталось чикаких в слъдовъ.

Борисъ Петровичъ знадъ это мъсто, ноо раза два изъ любопытства, будучи на охотъ, онъ подъвзжалъ къ нему, хотя не осмълндея проникнуть во внутренность мрачныхъ нереходовъ. Когда онъ опоминден отъ страха, то «Чортово Логовище», не смотря на это адское прозваніе, представилось его мысли какъ единственное безопасное убъжнще... поо остаться здъсь, въ старомъ овинъ, такъ близко отъ снящихъ налачей своихъ, было

бы безразсудно... По какъ туда пробраться?

Я долженъ вамъ призпаться, мприые слушатели, что Борисъ Петровичь боялся смерти! Чувство, равно свойственное человъку и собакъ, вообще всъмъ животнымъ... но дъло въ томъ, что смерть Борису Петровичу казалась ужасите, чъмъ она кажется другимъ животнымъ, ибо въ эту минуту тревожная дуща его, обинмая все минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизиціей, унасть въколючія объятія мадонны долорозы (madonna dolorosa), этого искаженнаго, бого-

хульнаго, страшнаго изображенія святьйшей святыни... 0, я вамъ отвъчаю, что Борисъ Петровичъ больше испугался, чъмъ неопытный должникь, который, въ первый разъ общаривая пустые карманы, слышить за дверьми шаги и кашель чахоточнаго кредитора. Богъ знаетъ, что прочелъ Налицынъ на замаранныхъ листкахъ своей совъсти; Богъ знастъ, какіе образы тъснились въ его восноминаніяхъ; слово смерть, одно это слово такъ ужаснуло его, что отъ одной этой кровавой мысли онъ раза три едва не обезнамятълъ, по его снасло именно отдаленіе всякой помощи: упавъ въ обморокъ, опъ также боядся умереть: Смерть! смерть со всъхъ сторонъ являлась мутнымъ -го очамъ, то грозная, высокая съ распростертыми руками, пакъ висълица: то неожиданная, внезапиая, какъ измъна, какъ ... даръ грома небеснаго... Она была снаружи, внутри его, вездъ, ездъ... она дробилась вдругь на тысячу разныхъ видовъ, она насмъщанво прыгала по влажнымъ его членамъ, подымала его сыдые волосы, стучала егозубамидругь объдруга... Наконецъ, Борисъ Петровичь хотъль прогнать эту нестериимую мысль... и чьчь же?... молитвой!... но напрасно!... уста его шептали , атверженныя слова, но на каждое изъ нихъ у души одинъ былъ отзывъ, одинъ отвътъ: смерть! Онъ старался придумать способъ къ бъгству, средство, какое бы оно ин было... самое отчаянное назалось ему дучинмъ; такъ прошелъ часъ, прошелъ ругой... эти два удара молотка времени сильно отозвались въ · го сердцъ; каждый свистъ неугомоннаго вътра заставляль сто вздрогнуть, мальйшій шорохь въ соломь, произведенный торонливостію большой крысы или другаго столь же мирнаго животнаго, казался ему топотомъ злодъевъ... онъ страдалъ, жестоко страдаль! И то сказать: каждому свой чередь; счастіе женщина: коли полюбить вдругь сначала, такъ разлюбить нодъ конецъ. Борисъ Петровичъ также иногда вспоминалъ о своей толстой подругъ... и волосъ его вставалъ дыбомъ: опъ нопялъ молчаніе сына при ся имени, опъобъясниль себъ его трепетъ... въ его памяти пробъгали картины прежняго счастья, не омраченнаго раскаяніемъ и страхомъ; онъ пролетали, какъ легкое дуновеніе, какъ листы, сорванные вихремъ съ березы, мелькая мимо насъ, обманываютъ взоръ золотымъ и багрянымъ блескомъ, и упадаютъ; очарованы ихъ водисбиыми красками, увлечены невъроятною мечтой, мы поднимаемъ ихъ, разсматриваемъ... и не находимъ ип красокъ, ни блеска: это простые,

гнилые, мертвые листы!

Между тъмъ, дъло подходило къ разсвъту, и Палицынъ болъе и болъе утверждался въ своемъ намъреніи: спрятаться въ мрачную пещеру, описанную нами. Но кто ему будетъ носить инщу?... гдъ друзья? слуги? гдъ рабы, инзкіе, послушные мановенію руки, движенію бровей!... инкого, ръшительно никого! Онъ плакалъ отъ бъщенства! Къ тому же, кто его туда пров дитъ? какъ выдетъ онъ изъ этого душнаго овина, покуда его охотники не удалились... и не будетъ ли уже поздно, когда они удалятся?...

На разсвътъ ему послышался лай, топотъ конскій, крикъ, брань и по временамъ призывный звонъ роговъ; это продолжалось съ полчаса; наконецъ, все умолкло; прошло еще полчаса; вдругъ онъ слышитъ надъ собой женскій голосъ:—баринъ! баринъ!—вставай... да отвъчай же! не спинь ли ты?

Вы можете вообразить, что онь не сналь, но молчаніе его происходило оттого, что сначала онь не узналь этоть голось, а потомь, хотя узналь, но оледентлый языкь его не повиновался. Онь тихо приподнялся на ноги, какъ воскресній Лазарь изъ гроба—и выльзь изъ сустка.

— Это ты, хозяйка! —проленеталь онь невнятно.

— Л, я!... да не бось... они вст утхали, поискали тебя пемножко, да и махнули рукой: туда-ста ему и дорога... говорать...

— Хозяйка, — прерваль Палицынь, — ужь свътаеть... По слушай... Я придумаль, куда мит спрятаться... ты знасшь... отсюда недалско есть мъсто... говорять недоброе... да это все равно... ты знасшь Чортово Логовище?...

Хозяйка въ ужасъ три раза перекрестилась, посмотръла пристально на Налицына. — Охъ, кормилецъ! бъда! сатанинское это гиъздо...

— Нътъ другого! - возразилъ опъ въ отчании.

— Оно бы есть, да больно близко твоей деревни... И то правда, баринъ, ты хорошо придумалъ... что начала, то кон-

чу...ужъми в гръхъ тебя оставить. Вотъ теб в мужицкое платье, скинь-ка свой балахонъ... а я теб в дамъ сына въ проводники... онъ малый глупсиекъ, да за то не болтливъ и ужъ противъ материнскаго слова не пойдетъ...

Покуда Борисъ Петровичь переодъвался въсмурый кафтанъ и обвязываль заначканныя онучи вокругь ногь своихъ, солдатка подошла къдверямъ овина, махнула рукой; явился малой, лъть 17-ти, глуной наружности, съ рыжими волосами, но складомъ и ростомъ богатырь. Опъ шелъ за матерью, которая шептала сму что-то на ухо, почесывая затылокъ и кивая головой; онъ зъваль безпощадно и только но временамъ отвъчаль: --- хорошо, мачька! --- Когда они приблизились къ Палицыну, то онъ ужъ быль готовъ. — Съ Богомъ! — прошентала имъ вельдъ хозяйка... Они вышли въ поле чрезъ заднія ворота: Борисъ Петровичъ боялся говорить, Нетруха не умълъ и не любиль; это случайное сходство было очень кстати. Оставимъ ихъ на узкой лъсной тронинкъ пробирающихся къ грозному Чортову Логовищу, обоихъ дрожащихъ какъ листъ: одинъ опасаясь ногони, другой — боясь духовъ и привидъній... оставимъ ихъ и носмотримъ, куда дъвался Юрій, нокинувъ своего чадолюбиваго родителя.

# LIABA MIX.

Юрій, выскакавъ на дорогу, ведущую въ село Налицыю, пріостановиль усталую лошадь и нобхаль рысью; тысячу продпріятій и еще болье опасеній твенилось въ умв его, по спасти Ольгу или по крайней мюрь ногибнуть возлю нея было первымь чувствомь, господствующею мыслію его. Любовь, скачала очень обыкновенная, даже незаслуживавшая имя страсти, оть нечаяннаго стеченія обстоятельствь возрасла въ его груди до необычайности; какъ въ тюни огромнаго дуба прячутся веб окружающіе его скромные кустарники, такъ всё другія чувства склонялись передъ этой новой властью, исчезали въ ея потокъ.

По гладкой, но узкой дорогь ъхаль Юрій; его шпага, ударяясь объ бока лошади, непримътно возбуждала ея благородное рвеніе; по объимъ сторонамъ дороги начинали желтъть мо-

тодыя нивы -- какъ молодой нароть, онъ волновались отъ легчайшагодуновенія вътра; дальеза инмитянулись—нальво холмы, покрытые кудрявымъ кустаринкомъ, а направо возвышался густой, старый, цепроницаемый лъсъ: казалось, мракъ черными своими очами выглядываль изъ-нодъ каждой вътви; казалось, возлік каждаго дерева стояль рогатый, кривоногій лікшій. Все молчало кругомъ, иногда долеталь до путника нашего жалобный вой волковъ, иногда отвратительный крикъ филина, этого ночного сторожа, этого члена лѣсной полиціи, который, засъвъ въ свою будку, гиллое дуило, окликаетъ прехожихъ лучше всякаго часового. Но вдругъ Юрій услышаль другіе звуки: это быль конскій топоть, который неимовтрио быстро приближался. Юрій хотёль было своротить съ дороги, слъдуя какому-то инстинкту... но гордость превозмогла; онъ остановился, выпуль изъ кармана небольшой инстолеть, взятый иль из ь дома на всякій случай, осмотръль кремень, взвель курокъ и приготовился къ храброму отпору; скоро опъ замътилъ за собою, но еще очень далеко, бълъющую ныль и наконецъ показался всадникъ, который мчался къ нему во вев лопатки. Подсканавъ на разстояние 50-ти шаговъ, незнакомецъ на-

чалъ удерживать ретиваго коня.

— Стой!—закричалъ Юрій, —не приближайся! или я раз-

мозжу тебъ голову. Кто ты таковъ?

— Пли ты не узналь меня, баринь, — отвъчаль хриплый голосъ: -- неужели ты хочень убить вършаго своего раба?

— Какъ? Этоты, Федосей? — воскликиулъ удивленный юноша, приближаясь къ нему и стараясь различить его черты;--но зачёмъ ты здёсь? -- продолжалъ онъ строго, -- мив не нужно спутниковъ... я знаю свою дорогу... развъ я звалъ тебя?..

Говори?..

— Эхъ, баринъ, баринъ!.. ты грхининь; я видель, какъ ты прібажаль... и тотчась сбль на лошадь и поскакаль за тобой следомь, чтобь совесть меня после не укоряла... Я все знаю, батюшка... времена тяжкія... да ужъ Осдосей тебя не оставить; гдъ ты, тамъ и я сложу свою головушку. Богъ велъль миж служить тебъ, барпиъ; онъ меня спросить на томъ свъть: служиль ли ты върой и правдой господамъ своимъ...

з кабы я тебя оставиль, что бы мив пришлось отвъчать? Миого пынче злодъевъ, дурной сталь народъ, но я не изъ нихъ, Юрій Борисовичь... прикажи телько, отецъ родной... и въ воду и въ огонь кинусь для тебя... ужъ таково дъло холопское, ты меня поилъ и кормилъ до сей поры... теперь пришла моя очередь... стину, а господъ не выдамъ...

Юрій быль растрогань; онь удариль его по илечу и сказаль:

- Если ты говоришь правду, Осдосей, то Богъ наградитъ геоя и семью твою; но ты знасиь, что я теперь не имъю этой власти...

— Да куда ты ъдешь, баринъ, одицъ одинехонекъ...

— Оедосей, я исполниль долгь свой: извъстиль отца объ опасности, помогь скрыться... и ъду.—Юрій призадумался и наконець, отворотясь, молвиль отрывисто—я хочу видъться съ Ольгой.

— Вотъчто! — подумаль Осдосей, поглаживая усы, — время пумать объдъвкахъ, когда петля на шев. — И, баринъ, — молвиль онъ, осмълившись, — брось ее! что теперь за свиданья... внасно показаться въ селъ... пожалуй, на гръхъ мастера иътъ... одъ, кабы ты зналъ, что болтаетъ народъ...

— Я хочу ее видъть... возьму ее съ собой... и только тогда буду заботиться объ опасности... Я хочу, я долженъ ее ви-

AliTb...

- Нлохо!--пробормоталь Өедөсей.

Молча они вхали рядомъ ивсколько времени, ни тотъ ин тругой не умвя или не желая возобновить разговора. Въ такіе часы, когда рвшается судьба наша, мы не тратимъ лишнихъ с ювъ, потому что дорожимъ каждымъ мгновеньемъ, потому что вс в земныя страсти кинятъ въ умв и одного взгляда довольно, чтобъ заставить понять себя.

— Баринъ, — воскликнулъ вдругъ Федосей, — посмотри-ка, кажись, напи гумна видивются... Такъ, такъ!.. остановиська, баринъ; послушай, мив пришло на мыслъ вотъ что: ты мив скажи только, гдв найти Ольгу... я пойду и приведу ее, а ты подожди меня здвсь у забора съ лошадьми... Сдвлай милость, баринъ, не кидайся ты въ нетлю добровольно... береженаго Богъ бережетъ... а въдь ей нечего бояться... она не дворянка...



Это предложение поразнаю к)рія; онъ ночувствоваль нъкоторый стыдь. — Какь! — думаль онь, — и я для нея нобоюсь ножертвовать этой глуной жизнью? — Но скоро съ помощью иткоторых услужливых веофизмовь, онъ уснокопль свою гордость, нобъдиль стыдь неумъстный и, увы! согласился... слёзь съ коня и махнуль рукою ведосею на прощанье...

Я желаль бы представить Юрія истиннымь героемь, но что же мий ділать, если опъ быль таковь же, какь вы и я! претивь правды словь исть. Я ужь прежде сказаль, что только вь глазахь Ольги онь почерналь неистовый иламень, бурныя желанія, гордую волю, что вий этого волисонаго круга, онъ быль человькь, какь и другой—просто добрый, умиый юно-

на-что дълать?

Когда Федосей исчезь за илетнемъ, окружавшимъ гумио, то Юрій привязаль къ сухой ветл'й усталыхъ коней и прилегь на сырую землю; напрасно опъ думаль, что хладный вътеръ и влажность высокой травы, проникцувъ въ его жилы, охладитъ кровь, успоконтъ волнующуюся грудь... вет призраки, вст невъроятности, норождаемыя сомивніемъ ожиданія, кружились вокругъ него въ несвязной иляскъ и невольно завлекали воображеніе все далъе и далъе, какъ иногда блуждающій огонекъ, обманчивый фонарь какого-нибудь зловреднаго генія, заводить путника къ самому краю пронасти...

Юрій, чтобъ оторвать свою мысль отъ грозныхъ картинъ будущаго, обратиль ее на проинедшее. Такъ врачи въ отчаянныхъ случаяхъ употребляють отчаянныя средства— чо всегна

ли они удаются?

И передъ нимъ началь развиваться длинный свитокъ воспоминаній, и онь въ изумленіи нодумаль: — ужели ихъ такъ много? Отчего только теперь они всъ вдругъ, какъ на праздникъ, являются ко миъ? — И онъ началъ неребирать ихъ одно по одному, какъ дъвушка иногда, гадая, неребираетъ листки цвътка, и въ каждомъ онъ находилъ или упрекъ, или сожалъпіе, и онъ могъ по особенному преимуществу, дающемуся почти всъмъ въ минуты спльнаго безпокойства и страданія, исчислить всъ чувства, разбросанныя, растерянныя имъ на дорогъ жизни, по увы! эти чувства не принесли плода; одни,



какъ съмеца притчи, были поклеваны хищными птицами, другія потоптаны странниками, пныя упали на камень и стили отъ лождей безполезно.

Онъ сначала мысленно видълъ себя еще ребенкомъ, бълокурымъ, кудрявымъ, ръзвымъ, шаловливымъ мальчикомъ, любимцемъ-баловнемъродителей, грозой слугъ и особенно служанокъ; онъ видълъ себя невиннымъ воспитанцикомъ природы, перающимъ на колъняхъ няни, трепещущимъ при словъ "бука»; онъ невольно улыбался, думая о томъ, какъ недавно

прошли эти годы и какъ невозвратно они погибли.

По вотъ насталь возрасть первыхъ страстей, первыхъ желаній... его отдають воспитываться къ старой и богатой бабкв. - Анютка, простая дворовая дъвочка, привлекла его вниминіе; о, сколько ласкъ, сколько словъ, взглядовъ, вздоховъ, объщаній — какія дітскія надежды, какія дітскія онасенія! — Какъ смъщны и страшны, какъ безпечны и какъ тапиственны оыли эти первыя свиданія въ темномъ коридорь, въ темной осстакт, обсаженной густолиственной рябиной, въ березовой рощъ у грязнаго ручья, въ соломенномъ шалашъ полъсовщика! О, какъ сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые и подъ конецъ преступные поцълун; какъ разгорались глаза Анюты, какъ трепетали ся едва образовавшіяся перси. п ч та горячая рука Юрія сміло обхватывала неперетянутый стань ся, едва прикрытый посконнымь клътчатымь платьемь, когда уста его винвались въ ел грудь, опаленную солнечнымъ счоемъ.

Но ему говорять, что пора служить... онь спрашиваеть, зачьих? Ему грозио отвъчають, что 15-ти лъть его отець быль сержантомъ гвардіп, что ему уже 16-ть; птакъ... итакъ, заложили бричку, посадили съ нимъ дядьку, дали 20 рублей на порогу и большое письмо къ какому-то правиучатному дядющкъ... ударилъ бичъ, колокольчикъ зазвенълъ... прости воля и рощи и поля, прости счастье, прости Анюта! Садясь въ бричку, Юрій встрътилъ ся глаза, неподвижные, полные слезами; она изъ-за дверей долго на него смотръла... онъ не могъ ръшиться подойти, поцъловать въ послъдній разъ ея блъдныя щечки, онъ какъ вихорь промчался мимо нея, вырвалъ свою руку изъ холодныхъ рукъ Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его...—(). какой звърской холодности она принисала мой поступокъ, какъ смъло она можетъ теперь презирать меня! — думалъ онъ тогда... но что же! Опъ ее увидълъ б лътъ спустя... увы! она сдълалась дюжей толстой бабою; онъ видълъ, какъ она колотила слюнявыхъ ребятъ, мела избу, бранила пъннаго мужа самычи отвратительными ръчами... очарование разлетълось какъ дымъ; настоящее отравило прелесть минувшаго. Съ этихъ поръ опъ не могъ вообразить Анюту иначе, какъ рядомъ съ этой отвратительной женщиной; опъ долженъ былъ изгладить изъ своей памяти, какъ умершую, эту живую, черноглазую, чернобровую дъвочку... и принесъ эту жертву своему самолюбю, почти безъ всякаго сожалънія.

Между тъмъ заботы службы, новыя лица, новыя мысли побъдили въ сердцъ Юрія нервую любовь, изгладили въ его сердцъ первое впечатлъніе... Слева!.. вотъ его кумиръ... Война!.. вотъ его наслажденіе... Ноходъ въ Турцію... О! какъ опъ унитаетъ кровью невърныхъ свою острую шнагу, какъ гордо опъ станетъ попирать разрубленныя, инзверженныя чалмы новлонниковъ корана! Какъ счастливъ опъ будетъ, когда самъ Суворовъ ударитъ его по илечу и молвитъ: — молоденъ, хватъ! лучше меня!.. Помилуй Богъ! — О, Суворовъ върно ему скажетъ что-инбудь въ этомъ родъ, когда опъ первый взлетитъ, сквозь огонь и градъ пуль турецкихъ, на окровавленный валъ и, колеблясь, истекан кровью отъ глубокой, хотя без гъльной рашы, водрузитъ въ чуждую зе илю первое знамя съ двугласьниь орломъ! О, какія поздравленія. какія объятія послъ битвы!

Но войска перешли черезъ границу русскую—и пылаютъ села невърныхъ на берегу Дунан, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится чрезъ дикія поляны... О, какъ жадно вдыхалъ Юрій этотъ теплый, ароматный воздухъ, какъ страстно онъ кидался въ шумную стычку, съ какимъ наслажденіемъ погружалъ свою шпагу во внутренность безобразнаго турка, который, выворотивъ глаза, съ судорожнымъ движеніемъ кусалъ и грызъ холодное желъзо! Но кто эта плънница, которую такъ бережливо скрываетъ онъ въ шатръ своемъ отъ взоровътоварищей, любонытныхъй нескромныхъ?

Кто она? О, это тайна! тайна, которую знаетъ лишь онъ да Богъ, если Богу есть какое-инбудь дъло до сердца человъческаго.

Онъ нашелъ ее полуживую, подъ пылающими угольями разрушенной хижины; неизъяснимая жалость зашевелилась въ глубинъ души его, и онъ поднялъ Зару — и съ этихъ поръ она жила въ его налаткъ незрима и прекрасна, какъ ангелъ; въ ея чертахъ все дышало небесной гармоніей, ея движенія говорили, ея глаза ослъпляли волшебнымъ блескомъ, ея бъленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна, какъ фарфоровая игрушка, ея смугловатая твердая грудь воздымалась отъ мальйшаго вздоха... Страсть блистала во всемъ: въ слезахъ, въ улыбкъ, въ самой неподвижности; судя по ея наружности, она не могла быть существомъ обыкновеннымъ: она была или божество, или демонъ; ея душа была или чиста и ясна, какъ веселый лучъ солица, отраженный слезою умиленія, или черна, какъ эти очи, какъ эти волосы, разсыпающісся подобно водопаду по круглымъ бархатнымъ плечамъ... Такъ ц чалъ Юрій, и предался прекрасной мусульманкъ, предался и гъломъ и душою, не удостоивъ будущаго ни единымъ вопросомъ. Прошли двъ недъли, и онъ еще не былъ утомленъ сладострастіемъ, не быль пресыщень поцілуями .. О, друзья мон, это не шутка: двъ недъли!

Однажды... о какъ живо теперь въ его намяти представляется эта грозная ночь... Юрій спалъ на мягкомъ коврѣ въ своей налаткѣ; походная лампада догорала въ углу, и но временамъ невѣрный блескъ пробъгалъ по полосатымъ стънамъ шатра, освѣщая серебряную отдѣлку пистолетовъ и сабель, отбитыхъ у врага и живописно развѣшанныхъ надъ ложемъ юноши. Юрій спалъ, по вдругъ, какъ ужаленный скорпіономъ, пробудился; на него были устремлены два черные глаза и свѣтлый кинжалъ! Адъ и проклятіе! еще вчера опъ ненасытно лобзалъ эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку опъ бы отдалъ все свое имущество! Въ одно мгновеніе вырвалъ онъ у Зары смертоноснос орудіе и кинулъ далеко отъ себя — по турчанка не испугалась, не смутилась... она тихо отошла, сложила руски и склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную





о, въ ней точно кипъла южная кровь!

— Неблагодарная, змѣя! — воскликнуль Юрій: — говори, развѣ смертью платять у вась за жизнь? Развѣ на всѣ мон ласки ты не знала другого отвѣта, какъ ударъ кинжала? Боже! Создатель! такая наружность и такая душа! О, если всѣ твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адомъ и раемъ? Нѣтъ, Зара! нѣтъ! это не можетъ быть... отвѣчай смѣло: я обманулся, это сонъ, я боленъ, я безуменъ! говори, чего ты хочешь?

— Я хочу свободы, — отвъчала Зара.

— Свободы!.. а! я тебъ наскучиль... ты вспомнила о своихъ минаретахъ, о своей хижииъ—но они сгоръли... съ той поры моя палатка сдълалась твоей отчизной... Но ты хочешь свободы... ступай, Зара!.. Божій міръ великъ, найди себъ домъ, друзей... ты видишь, и безъ моей смерти можно получить свободу...

Молча Зара вышла; онь долго слёдоваль за нею взоромь и мечтою; луна озаряла ея длинное покрывало, которое какь бълый тумань обвивалось вокругь ел гибкаго стана; она, какь призракь, неслышно скользила по травё... воть скрылась вдали за палаткой... воть мелькнула и снова скрылась... прощай,

Зара! прощай, роза Гулистана! прощай навъки!

На другой день, рано утромь, блёдный, съ мутнымь взоромь, безпокойный, какъ хищный звёрь, рыскаль Юрій по лагерю... Все было спокойно, солице только что начинало разгораться и проникать одежду... вдругь въ одномъ шатрё Юрій слышить ропоть поцёлуевь, вздохи, стонь любви, смёхъ и снова поцёлуи; онъ прислушивается... онъ видить щель въ разорванномъ полотий; непреодолимая сила приковала его къ этой щели... его взоры погружаются во внутренность подозрительнаго шатра... Боже правый!.. онъ узнаетъ свою Зару въ объятіяхъ артиллерійскаго поручика!

Онъ не быль мстителень, но злоба, но глубокая нечаль проникла въ его душу... онъ много, много плакалъ... хотъль умереть—и не умеръ, ръшился забыть Зару и... друзья мои...

забыль ее!

Наконецъ кончилась вобна; знамена русскія, пошум'євь надъ берегами Дуная, свернулись; возвратясь на родину, Юрій ръшился метить измъной ветмъженщинамъвмъсто одной — чрезвычайно покойная и умпая выдумка!.. Не одна 30-лътняя вдова рыдала у ногъ его, не одна богатан барыня сыпала золотомъ, чтобъ получить одну его улыбку... Въ столицъ, на пышныхъ праздникахъ, Юрій съ влобною радостью старался ссорить своихъ красавицъ и потомъ, когда онъ замъчалъ, что одна изъ нихъ начинала изнемогать подъ бременемъ насмъщекъ, онъ подходиль, склоиялся къ ней, съ этой небрежной ловкостью самодовольнаго юноши, говориль, улыбался... и всв ея соперницы бладивли. О, какъ Юрій забавлялся сей тайной, но убійственной войною! Но что ему осталось отъ всего этого? воспоминанія? да, но какія? горькія, обманчивыя, подобно плодамъ, растущимъ на берегахъ Мертваго моря, которые, блистая румяной корою, таять нодь нею ненель, сухой, горячій ненель! И пынъ сердце Юрія всякій разь при мысли объ Ольгъ, какъ трескучій факель, окропленный водою, съ усиліемъ п болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось въгруднего, какъ ягненокъ подъ ножемъ жертвоприносителя. Онь смутно чувствоваль, что это его последняя страсть, узель, который судьба, не умъя расплесть, перерубить, подобно Александру.

#### LIMBA VA.

Осдосей, не бывъ никъмъ замъченъ, пробрадся черезъ тумна и наконецъ снустился въ знакомый намъ овражекъ, нерелъзъ черезъ илетень и приблизился къ банъ. Но что же? въ
эту ръшительную минуту внезанный туманъ покрылъ его мысни; казалось, незримая рука отталкивала его отъ низенькой
цвери и вмъстъ съ этимъ онъ не имълъ силы удалиться, какъ
боязливая итица, очарованная магнетическимъ взоромъ змън.
Оъ минуту онъ оставался недвижимъ, но вдругъ опомнился,
голкиулъ дверь—и вошелъ; но перестуная черезъ порогъ, онъ
оглянулся в елу показалось что черная тъпь мелькнула за
рабиногымъ пус овъ онъ не уснълъ различитъ ея формы, но
тайностория стру стебъ толорияе сму. что это или злой духъ или
здол человъкъ. Богта белосей, прояди черезъ съни, вступилъ

въ баню, то остановился, пораженный смутнымъ сожалъніемъ; его дикое и грубое сердце сжалось при видъ такихъ прелестей и такого страданія: на полу спуклю, или лучие сказать, лежала Ольга, преклонивътолову на нижнюю ступень полка и поддерживая ее правою рукою; ея небесныя очи, полузакрытыя даинными шелковыми ръсинцами, были неподвижны, какъ очи мертвой, полны этой мрачной и тапиственной поэзін, которую такъ нестройно, такъ обильно изливають взоры безумныхъ. Можно было тотчасъ замътить, что съ давнихъ поръни одна адмазиая слеза не прокатилась подъ этими атласными въками, окруженными легкой коричневатой тънью; вев ен слезы превратились въ ядъ, который пеумолимо грызъ ея сердце; ржавчина грызетъ желъзо, а сердце 18-лътней дъвушки тактмягко, такъ ижжно, такъчнето, что каждое дыханіе досады туманить его какъ стекло, каждое прикосновение судьбы оставляеть на немь глубокіе сліды, какт біздый пітнеходь оставляеть свой слъдъ на золотистомъ диъ ручья. Ручей-это надежда; покуда она свътла и жива, то въ пъсколько меновеній сабды паглажены, но если однажды надежда испариласы, вода утекла, то кому нужда до этихъ пичтожныхъ слъдовъ, до этихъ незримыхъ ранъ, покрытыхъ одеждою приличій.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыромъ полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоровъ, когда вошелъ Өедосей. Фонарь съ умирающей своей свъчою стоялъ на лавкъ п дрожащій лучъ, прорываясь сквозь грязныя зеленыя стекла, увеличиваль блёдность ея лица; блёдныя губы казались зеленоватыми; полураснущенная коса бросала зеленоватую тѣнь на круглое гладкое нлечо, которое, освободясь изъ набна, призывало поцелуй; душегрейка, смятая подъ нею, не прикрывала болбе высокой роскошной груди: два мягкіе шара, бълые и хладные какъ сибгъ, почти совсбмъ обнаженные, не волновались какъ прежде; взоръ мужчины безпрепятственно нокоился на нихъ, ни малъйшая краска не пробътала ни по шеъ, ни по лапитамъ. Женщина, [только] потерявънадежду, можетъ потерять стыдъ-это непонятное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины въ неприкосновенности, въ святости своихъ тайныхъ прелестей.

Сирятавъ ноги подъ длинное платье, лежала Ольга, и въ недоумъніи передъ нею стояль уполномоченный посланникъ Юрія; наконецъ онъ нетерпъливо дернуль ее за рукавъ.

— Вставай, вставай — время дорого.

— Ты опять здёсь! — простонала она, не приподнимая толовы.

— Какой чорть опять! да ты меня не узнала, што ли? Вставай—время дорого! Юрій Борисычь ждеть за гумнами... неравно безь меня что случитея...

- 0, не называй его! ты хочешь меня обмануть... это какая инбудь адекая западин.... 0, Вадимъ, дай миѣ по крайней мъръ умереть въ покоъ... теоъ судьба за меня отплатить...

— Что ты, матушка, бредишь? помилуй... какой тутъ Вадимъ? я Өедөсей— чай, меня не забыла... Да вставай... барипъ

остался одинъ... а времи опасное...

Какъ пробужденная отъ спа, вскочила Ольга, не въря плавам в светмы; съ минуту пристально вглядывалась въ лицо сълаго ловчаго и наконецъ воскликнула съ внезаннымъ восторгомъ:—такъ онъ меня не забылъ! такъ онъ меня любить? побить? онъ хочетъ бъжать со мною, далеко, далеко! — и она арыгала и едва не цъловала шершавыя руки охотишка—и смъчлась и плакала...—Нътъ, —предолжала она, немного успо-конвинсь, — нътъ! Богъ не потерпитъ, чтобъ люди насъ разлучили, пътъ! Опъ мой, мой, на землъ и въ могилъ вездъ мой; и купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, онъ созвить для меня, пътъ! онь не могъ забыть свои клитвы, свои саски...

— Я этого инчего не гнаю. — прерваль хладнокровно Оедосей, — ужь вы тамъ съ бариномъ согласитесь, какъ хотите, купить или не купить, а я знаю телько то, что намъ пера...

— Но куда? какъ?

-- Ужь это мое дъло! проваль побери... развъ не въришь?

— Оелосей, если ты обманываены, оборони Боже...

— Что я за басурманъ.. да скоръс... Юрій Борисовичъ жість насъ за гумнами на дорогь.. чай, глазыньки прогла-діль...

— Я готова...

Оедосей, подавъ ей знапъ молчать, приблизился къ двери, отвориль ее до половины и высунуль голову съ намъреніемъ осмотръть, все ли кругомъ пусто и тихо. Довольный своимъ обзоромъ, онъ, покашлявъ, проворчалъ что-то про себя и ужъ готовился совершение расклоннуть дверь, какъ вдругъ онъ ахнуль, схватился рукой за шею, вытипулся и въ судорогахъ упаль на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги... она затряслась встять трломъ... хотбла кричать... немогла... Передъ нею Федосей плавалъ въ крови своей, грызъ землю и скребъ ее ногтями, а надълимъ съ топоромъ въ рукъ на самомъ порогъ стоялъ пъкто еще ужасите, чъмъ умирающій: онъ стояль неподвижне, смотрыль на Ольгу глазами коршуна и указывалъ нальцемъ на окровавленную землю; онъ торжествоваль, какъ Геркулесь, побъдивний змъя: улыбка, ядовито-сладкая улыбка набъгала на его красныя губы: въ ней дыннала то гордость, то презраніе, то сожальніе — да, сожальніе палача, который не по собственной воль, по по повельнію высшей власти наносить смертный ударъ.

— Ты видишь! — сказаль наконець Вадимы сы глухимы см'ьхомъ, — я сдержалъ свое объщание... это онъ! не бойся взглянуть на некаженныя черты, иткогда молодого, свътлаго лица... Это онъ!.. тоть самый, чья голова поконлась на груди твоей, кто на губахъ твоихъ замиралъ въ упоснін, кто за одинъ твой нъжный взглядъ оставиль домь, отца и мать, —для кого и ты бы ихъ покинула, если бъ имъла... Это опъ! бъдный, глупый юноша! который такъ гордился своимъ дворянскимъ происхожденіемъ, который сътакимъ самодовольствіемъ носиль свой зеленый раззолоченный мундиры, который, окруженный лестію, сыпаль деньги своимъ льстецамъ, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтобъ женщина кинулась въ его объятія-да!-что же онъ теперь! окровавленный прахъ! бездушный чурбанъ, не чувствующій даже обиды, — и Вадимъ толкнулъ погою охладъвшій трупъ и продолжаль: — какъ отвратителенъ теперь онъ долженъ быть... носмотри, Ольга, я не хочу смягчать душу этимъ эрълищемъ; посмотри, какъ хоронш его закатившіеся бълые глаза... Тво-

рецъ пеоссимијј... кто же все это стълаль, кто превратилъ прекрасное созданіе Бога въ глыбу тризи? кто паниталъ эти кудри багрянымъ напиткомъ? кто разбрызгалъ по стъпъ этотъ бълый, чистый мозгъ?.. кто?.. я, я, я! ха! ха! ха! преврънный ницій, безсильный рабъ, безобразный горбачъ да! да! неужели это такъ удивительно?.. Я говорилъ тебъ, Ольга, не люби его! ты не послушалась; ты, какъ обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышныя объщанія; ты мив не повърпла: онъ объщаль тебъ счастіе — мечту, а я объщаль честь и вършую месть. Ты выбрала первос; ты смъла помыслить, что люди могутъ противиться судьбъ, будто бы я ужъ такъ давно отвергнутъ Богомъ, что онъ захочеть мий отказать въ первомъ, последнемъ, единственномъ удовольствін... Я твой брать, Ольга, брать! господинь, повелитель, царь твой—насъ только двое на свътъ изъ всего семейства—мой нуть долженъ быть твоимъ; напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа: гдъ бушуетъ моя непависть, тамъ не цвъсть любвитвоей... — Опъ на минуту замолкъ, его волосы стояли дыбомъ, глаза разгорались какъ уголья, и рука, простертая къ Ольгъ, дрожала на воздухъ; онъ поставиль ногу на грудь мертвецу такъ кръпко, что слышно было, какъ захрустъли кости, и принявъ торжественный видъ жреца, произпесъ: — Свернилось — первое мое желаніе — опъ палъ, воть онъ-убійца монхъ надеждъ; воть онъ, губитель моего перваго блаженства-пенавижу тебя и въ могилъ и берегись, сели мы когда-ипбудь ветрътимся на томъ свътъ! А ты, Ольга, — ты ступай, куда хочень, между нами веб счеты кончены; я тебъ заплатилъ — живи, умри — миъ все равно — прощай сестра!—прощай и ты, бъдный юноша!

И Вадимъ, пожавъ илечами, приподнялъ голову мертваго за волосы, обернулъ ее къ фонарю, взглянулъ на позеленъвшее лицо — вздрогнулъ, взглянулъ еще ближе и пристальшъе — вдругъ закричалъ и отскочилъ какъ бъщеный — голова, выпущенная изъ рукъ, ударилась о землю какъ камень;
это было мгновеніе, но въ семъ мгновеніи заключалась цълая
и ужасная драма. Вадимъ, обманутый въ послъдней надеждъ,
потерялся; онъ не могъ держаться на ногахъ: блъдный, стращ-

ный, онъ присъль на скамью—и какъ вы думаете, что онъ дълаль? илакаль; да, илакаль, какъ ребенокъ, горькими слезами.

Онъ сидълъ и рыдалъ, не обращая винманія ин на сестру, ни на мертваго: Богъ одинъ знастъ, что тогда происходило въ груди горбача, потому что закрывъ лицо руками, онъ не произнесъ ни одного слова болъе... онъ, казалось, нонялъ, что теперь боролся уже не съ людьми, но съ Провидъніемъ, и смутно предчувствоваль, что если даже останется побъдителемь, то слишкомъ дорого купитъ нобъду; но непоколебимая желъзная воля составляла все существо его, она не знала ин преградъ, ин остановокъ, стремась къ своей цъли! Такъ неугомонная волна день и почь безъ устали хлещетъ и лижетъ грапитный берегь: то старается вспрыгнуть на него; то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый разъ отброшена въ дальнее море... но ничто ее не можетъ успоконть: и вотъ проходять годы, и подмытая скала срывается съ берега и съ туломъ погружается въ бездиу, и радостныя волны пляшуть и шумять надъ ея могилой.

И въ самомъ дълъ, что можетъ протпвустоять твердой волъ человъка? Воля заключаетъ въ себъ всю душу: хотъть значитъ ненавидъть, любить, сожалъть, радоваться, жить; одиимъ словомъ, воля есть правственная сила каждаго существа, свободное стремленіе къ созданію или разрушенію чего-пибудь, отнечатокъ божества, творческая власть, которая изъ ничего созидаетъ чудеса... О, если бъ волю можно было разложить на цифры и выразить въ углахъ и градусахъ—какъ всемогущи

и всезнающи были бы мы!

По знаю, сколько часовъ сидъль въ забыты Вадимъ, но когна онъ подиялъ голову, то по нашель возлъ себя сестры; свъжій вътеръ утра, прорываясь въ дверь, шевелилъ платьемъ убитаго и по временамъ казалось, что опъ потрясалъ головой: такъ высоко взвъвались рыжіе волосы на челъ его, увлажен номъ густой, полузанекшейся кровью. Вадимъ холодио взглянулъ на Федосея, покачалъ головой съ сожальніемъ, перешагнуль черезъ протанутыя поги и пошелъ скорыми шагами вдоль по оврагу. Востикъ бълълъ примътно, и розовый блескъ змъсй

обрисовываль нижнія части большого сфраго облака, которое, имбя видь коршуна сърастянутыми крылами, держащаго змѣю зъ когтяхъ своихъ, покрываль всю восточную часть небосклона; фантастически отдѣлялись предметы на дальнемъ небосклонь, и высокія сосны и березы окрестныхъ лѣсовъ чериѣли, какъ часовые на рубежѣ земли; природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь бълый туманъ, какъ иногра озаряется лицо певъсты сквозь брачное покрывало; все быто свято и чисто—а въ груди Вадима какая буря!

### TAABA XXI.

Было около двухъ часовъ пополудии; солице медленно катигось но жаркимъ небесамъ и гибкіе верхи деревъ едва колебачись, перешонтываясь другь съ другомъ; въ густомъ лѣсу извдка попѣвали странствующія итицы, изрѣдка вѣщая кукуши новторяла свой унылый напѣвъ, мѣрный, какъ бой часовъ
ь сырой готической залѣ. На муравѣ, подъ огромнымъ дубомъ.
друженные часто-силетеннымъ кустаринкомъ, сидѣли два чеповѣка: мужчина и женщина; ихъ руки были исцарананы колюими вътвями, и платья изорваны въ долгомъ странствін сквозь
ащу; усталость и нечаль изображались на ихъ лицахъ, моле
ыхъ, прекрасныхъ.

Молодая женщина, скинувъ обувъ, измокшую отъ росы, сотирала концомъ большого платка розовую маленькую пожку, нва разрисованную лиловыми топкими жилками, украшенную изжными прозрачными поготками; она но временамъ поднимана голову, отряхнувъ волосы, инспадающіе на лицо, и улыбаись своему спутнику, который, облокотясь на руку, кидалъ разовянные взгляды, то на нее, то на небо, то въ чащу лъса. По временамъ опъ наморщивалъ брови, когда мрачная мысль прокрадывалась въ умъ его; по временамъ исожиданная влажность нокрывала его голубые глаза — и если въ это время они встръчали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, какъ будто бы нораженные яркимъ лучомъ солица.

— Ты задумчивъ! — сказала она. — но отчего? — опасность прошла; я съ тобою... инчто не противится нашей любви, небоясно, Богъ милостивъ!.. зачъмъ грустить, Юрій! — Это прав-

ла, мы спитаемен въ лъсу, какъ дикіе зъбри, но за те, вакъ они, свободны - пустыня бутегь напимъ отечествомъ. Юрів, а авеныя итицы — нашими наставниками; посмотри, какт онв счастливы въ своихъ открытыхъ тъсныхъ гиъздахъ...

— Да, — отвъчаль Юрій. — счастанвы! и я возав чебя счастанвъ! Но твои шутки иногда для меня мучительны!...

— Развъ лучше, если я буду илакать!...

— Ольга! ты мой ангель утънштель! О если бъ ты знала, какія грозныя предчуветвія тьенятся въ душь моей! пвакь было не отгадать, что это случится, когда самые ужасные слухи такъ нагло разливались въ народъ? Отчего они тогда казались · намъ невъроятны? а теперь русскіе дворяне гибнутъ и скрываются въ лъсахъ отъ простого казака, подлаго самозванца и толны крозожа шыхъ разбойниковъ! Веб, которые досель готовы были цъловать нашинодошвы, теперь подпились на насъ, о, амън! амън! Есан бъ я знадъля бы раздавилъ васъ... и варугъ, въ одну почь все погибло... чать, отецъ, имущество, родная кровая... все отнято... забен жаетъ голодъ, холодъ, жизнь имщаго-а тамъ висълица, пытки, позоръ... Боже! что мы едълали? — о, казни меня самъ, но зачъмъ поручать орудье казни этой грязной, подлой толит рабовъ?

— Юрій! успокойся... видинь, я равподушно смотрю на потерю весто, кромъ твоей пъкности... Я видъла кровь, видъда ужасныя вещи, слышала слова, которыхъ бы антелы испугались... но на груди твоей все забыто. Когда мы переплыва ан ръку на конъ, и ты держаль меня въ своихъ объятіяхъ такъ крънко, такъ страстно, я не позавиловала бы на царицъ, ви райскому херувиму... Я не чувствовала усталости, слъдуя за тобой сквозь колючій кустариакъ, перелъзая поминутно черезт опровинутые рогатые инп... Это правда, у меня изтъви отца, ни матери...-При сихъ словахъ, произвесенныхъ безъ умысла, она поблъднъла и замолкла, какъ будто сама испугалась ихъ... Юрій обхватиль ся мигкій станъ, приклониль съ себъ и поцъловалъ ее въ шею: дъветвенныя грули облились румянцемъ и заволновались, стараясь вырваться изъ подъ упрямой одежды...0, сколько сладострастія дышало въ ен полурасирытыхъ пурнуровыхъ устахъ! Онъ жадно прилъпился къ нимъ, ихорадочная дрожь пробъжала по его твлу, томпый вздохъ

вырвался изъ груди...

— Ты права! — говориль онь, — чего мив желать теперь? Пускай придуть убійцы... я быль счастливь!.. чего болбе для меня... я видаль смерть близко на ратномъ поль, но не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я твердъ душой и тьломъ, и до конца не потеряю надежды спастись вмъсть съ тобою... По если надобно умереть, я умру не вздрогнувъ, не простонавъ... клянусь, никто подъ небесами не скажетъ, что твой гругъ склониль кольни передъ пизкими палачами...

Въ такихъ разговорахъ пролетълъ часъ; они встали, и пошли на востокъ, углубляясь въ лъсъ болъе и болъе; вотъ пошли къ оврагу, и Юрій замътилъ изломанныя вътви и слъцы человъка на сухихъ и гиплыхъ листахъ, коими усъяна бы-

ла земля.

— Пойдемъ по этому слъду, Ольга, — сказалъ онъ, подумавъ чемного, — опъ приведетъ насъ куда-нибудь... быть можетъ

ль мъсту снасенія...

-- Чего бонться? нойдемъ... умереть съ голоду хуже; а если отъ сохранилъ насъ досель, то это значитъ, что онъ хочеть так нашимъ спасителемъ и далъе... перекрестись... и пой-

Нъсколько времени они шли, прилежно разбирая слъды, мъзами засынанные свъжнии листьями и забросанные сухимъ з тежникомъ: наконецъ, послъ долгихъ и утомительныхъ ромсканій, они выбрались на исбольшую поляну, на которой межзунъсколькими деревами возвышались намъ уже знакомые три кургана.

· что это значить? — воскликиуль Юрій, замътивъ чер-

принеся выхолы нещеръ.

Постой, постой, Юрій... такъ точно... благодари промитыне... мы спасены.

-- По что такое? я не понимаю тебя!

— Я слышала много разсказовъ про эти пещеры, Юрій; подътими курганами таятся глубокіе подземные ходы, куда только самые смёлые охотинки прокрадывались... но намъ чего болться? это мёсто безонасите самаго кръпкаго терема. — Въ самомъ дълъ, — отвъчалъ Юрій, осматривая мъсто, — если всъ эти разсказы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не прячется ли въ шихъ дикій медвъдь...

ECEPANISA AND

или другой негостепріняный пустынникъ...

Подойдя къ одному изъ отверстій Чортова Логовища, Юрію показалось, что слышить занахъ дыма; онъ всунуль туда голову—точно! но что это значить? ужъ не занята ли ихъ квартира?—Онъ сообщиль свое замѣчаніе Ольгѣ: она испугалась. схватила его за руку и, какъ будто въ этой нещерѣ скрывалось грозное чудовище, съ трепетомъ воскликнула:—Пойдем отсюда... нойдемъ... не медли ин минуты...

— Итти... но куда же? ты забыла, что у насъ кромъ синато неба и темиаго лъса иътъ ни кровли, ни пристапища... И чего бояться? это явно, что въ нещеръ есть жители... Кто она таковы? что намъ за дъло... если они разбойники, то имъ пе чего съ насъ взять... если изгнаники, подобно намъ, то ещ менъе причинъ къ боязни... къ тому же въ тенерешийя времена злодъи и убійны не боятся смотръть на красное солице. не стыдятся показывать свои лица въ народъ...

— Но я боюсь, Юрій, — твои убъжденія инчтожны боюсь...

И она, какъ нугливое дитя, уцъпилась за его руку и, устремивъ на него умоляющій взглядъ, то улыбалась, то готова бы ла заплакать.

— Ты ребенокъ! стыдись...

— Я не знаю ин стыда, инчего... ради любви моей, не ходи въ нещеру, пойдемъ далъс... это западия... какъ тамъ тем но, какъ страшно...

— Нослушай... если мы пойдемъ далъе, то не зная окрестностей, забредемъ Богъ знаетъ куда и попадемся въ руки ко даковъ; тогда я неизбъжно погибъ — развъ ты хочешь мослемерти?

— Юрій... и ты смъешь дълать такіе вопросы?

— Итакъ, пусти меня... или лучие пойдемъ вмъстъ въ это подземелье, и пусть будетъ что суждено!

Съ сими словами, вынувъ шпагу, опъ на колъняхъ вползт въ одно изъ отберстій, держа передъ собою смертопостное ору жіе и, ощунью подвигаясь внередъ дошель до того мѣста, гдѣ чожно было итти прямо; сырой воздухъ могилы прошить въ сто члены, отдаленный ропотъ началь поражать его слухъ, постененно увеличивалсь: порою дымь валиль сму навстрѣчу, и вскорѣ передъ собою, хотя въ огдаленіи, онъ различиль слабый свѣтъ огня, который то веныхиваль, то замираль; сердее его забилось ожичаніемъ; онъ началь подвигаться тише, станясь произвесть какъ можно менъе шуму и готовясь къ отчянному сопротивленію, въ случаѣ неожиданнаго нанаденія хочевъ этого мрачнаго жилища, даже если бы то были существа свилотныя, духи зла и обмана.

Когда Юрій вошель въ круглую залу, неровно освъщенную по кучимь огонькомь, разложеннымь у подошвы четвероутельнаго столба, то спачала онь инчего не могь различить; пограя ивсколько сухихь смолистыхь вътвей, огонь ярко вспыкваль, бросая красныя искры вокругь себя, а дымь слоями 
сстилался но всему подземелью. Юрій останозился на минуклобъ хорошенько осмотрѣться, и когда глаза его привыкпемного къ этой смрадной и туманной атмосферѣ, то онъ
кътиль въ одной изъ впадинъ стъны что-то нохожее на дипо человъка, который, прижавшись къ землѣ, казалось не обращаль на него вниманія. Юрій рѣшился нодойти ноближе и
приготовившись къ защитѣ, закричаль громовымь голосомь:

— Кто здъсь?..ветавай!..что ты за человъкъ?..другъ или

педругь?.. отвъчай спо минуту, или будеть худо!

Неизвъстный приподпялся, вздрогнуль, потеръглаза и схвалять огромную дубину, лежавшую у ногъ его, размахнулся не огвъчая ни слова; окруженный дымомъ, который, какъ извъстно, имъетъ свойство увеличивать предметы, позаренный неровнымъ свътомъ огня, житель нещеры казался въроятно несравненно страниње и огромиње, нежели былъ въ самомъдълъ.

Юрій, видя исравенство борьбы и не надъясь отразить ударъ убины топкой стальной инагой, отскочиль проворио назадъ; убина упала на огонь; красные уголья и дымныя головешки

сь трескомъ полетъли во вет стороны.

— Остановись, — сказаль Юрій, — или я тебя пронижу наствозь.





Въ эту минуту яркій лучь догорающаго огня озариль лицо Юрія; незнакомець-отець, не дождавшись отвѣта, кинулся къ нечу и заревълъ хриплили в голосомъ: —сынъ мой! сынъ мой!

Они унали другъ другу въ объятія; они плакали отъ радости и отъ горя. И волчица прыгаеть и вость и мотаетъ нушистымъ хвостомъ, когда найдеть потеряннаго волченка, а Борисъ Истровичь быль человъкъ, какъ вамъ это извъстно, то есть животное, которое ничъмъ не хуже волка, по крайней мъръ такъ утверждаютъ натуралисты и философы... и эти госиода знають природу человъка столь же твердо какъ мы гръщиме наши утречнія и вечернія молитвы — сравненіе чрезвычайно справедливое.

Между тъмъ отецъ и сынъ со слезами обинмали, цъловали другь друга и не замъчали, что недалеко отъ нихъ стояло существо, имъ совершенно чуждое—существо забытое, но преврасное, нъжное, — женщина съ огненной душой, съ душоб чистой и свътлой какъ алмазъ; не замъчали они, что каждая ихъ ласка или слеза были для нея убійствените, чтмъ ядъ и влижалъ; она также плакала, но одна, одна, какъ плачетъ изгнанный херувимъ, взирая на блаженство своихъ братьев.

сквозь ръшетку райской двери.

Когда Борисъ Нетровичь разсказаль сыну, какимь образомт, съ помощью бъдной и гостепримной солдатки, онь быль отведень въ это уединенное убъящие, то прибавиль: — Я ръшил сл здъсь оставаться, пока все не утихнеть. Войска разобыють бунтовщиковь въ пухъ и въ прахъ— это необходимо. Но что можемъ мы сдълать вдвоемъ, безъ оружія, безъ друзей... окруженные рабами, которые рады отдать все, чтобъ посмотръть, какъ трунъ ихъ прежняго господина мотается на висл. лицъ?.. адъ и проклятіе! кто бы ожидаль!..

— Помилуйте, батюшка! невозможно, чтобы до вась не доходили слухи, разлитые такъ изобильно въ нашемъ глупомт

пародъ!

— Слухи, слухи! а кто имъ върилъ? напасть Божія на наст

грѣшныхъ, да и только!.. Живи теперь, какъ красный звѣрь въ зимией берлогѣ, и не смѣй носа высунуть... сиди, не ней, не ѣшь, пока чужой мальчишка, очень пенадежный, не принесеть тебѣ куска хлѣба... Вотъ онъ сказаль, что будетъ сегодня по утру, а все нѣтъ, какъ пѣтъ!.. чай, солице уже закатилось, Юрій? а, Юрій?

Юрій не слыхаль, не слушаль; онь держаль бълую руку Ольги вь рукахь своихь, поцълуями осущаль слезы, висящія на ея ръсницахь... По напрасно онь старался ее успоконть, обнадежить; она отвернулась оть него, не отвъчала, не шевелилась, какъ восковая кукла; неподвижно прислошившись къ стъй, она старалась вдохнуть въ себя еяхолодиую влажность. Отчего это съ нею сдълалось? какъ объяснить сердце молодой дъвунки: милліонъ чувствованій тъснится, кинить въ ея душь, и неръдко лицо и глаза отражають ихъ, какъ зеркало отражаеть буквы письма—наобороть!

— Здравствуй, Оленька, — сказаль Борись Петровичь, подойдя къ нимъ, — ты въ пору зачванилась, не поклонилась миѣ, не поздоровалась. Правда, я теперь, какъ ты сама, безъ крова, безъ имущества...

— Развъ я тогда была съ вами ласковъе, — отвъчала она отрывисто.

— А развѣ нѣть... Охъ...много воды утекло съ тѣхъ норъ, какъ мы съ тобой въ послъдній разъ поцѣловались... ты неремѣннлась, поблѣдпѣла... а все еще красавица, хоть куда.

Онъ слегка ударилъ ее по илечу и хотълъ взять за подбородокъ, но Юрій, покрасивнь, схватилъ его за руку... Ономиясь въ туже минуту, онъ тихо отвель руку отца и отойдя съ нимъ немного въ сторону, сказалъ глухимъ, но внятнымъ голосомъ:

— Если хотите быть монмъ отцомъ, имъть во мий нокорнаго сына, то вообразите себй, что эта дъвунка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыханіе оставить вічныя нятна... Вы меня поняли... простите меня... моя кровь кинитъ при одной мысли... я не міряю слова на аршинъ приличій.. вы согласились на мое предложеніе... въ противномъ случать, все, все забыто... уважение имъетъ гра-

# CHABA XXII.

Что же дълаль Вадимъ? О, Вадимъ не любилъ праздности! Съ восходомъ солица опъ отправился искать сестру на барскомъ дворъ, въ деревив, въ саду-вездъ, гдъ только могъ предположить, что она проходила или спряталась. Неудача за неудачей! Досадуя на себя, онъ задумчиво пошелъ по дорог., ведущей въ лъсъ мимо крестьянскихъ гуменъ; поровнявнись съ ними и случайно поднявъ глаза, опъ видитъ буланую дошадь въ шлет и хомуть, привязанную къ забору; опъ приближается и замъчаетъ, что трава измята у подошвы забора, и вдругъ взоръ его упалъ на что-то нестрое, похожее на куплакъ, повисшій между цёнкихъ репейниковъ... Точно! это кушакъ!.. точно!.. онъ узналь, узналь! это цвътной шелювый кушакъ его Ольги! Какой внезанный лучъ истины озарилъ унъ нечальнаго горбача! она бъжала: это ясно-но съ къмъ? съ къмъ?.. развъ нужно спранивать? О! при одной мысли объ немъ, при одномъ имени Юрія, вся кровь Вадима превращается въ желчь. - Нечего делать! - думалъ горбачъ, скрежеща зубами, - тебф удалось меня поддать, ты изъ рукъ монхъ вырваль добычу, ты посмъялся надъ уродливымъ ницимъ. дерзкій безумецъ, по будеть и на нашей улицъ праздинкъ! — Онъ вскочилъ на лошадь и ударами принудилъ измучениаго коня скакать по дорогъ въ селеніе... въ его головъ уже развились повые планы, новые замыслы гибели и разрушенія.

На широкой и единственной улинт деревии толинлен народъ въ праздинчныхъ кафтанахъ, съ буйными криками веселья и злобы, вокругъ 30-ти казаковъ, которые, держа коней въ поводу, гордо принимали подарки мужиковъ и тянули ковшами густую брагу, нередавая другъ другу ведро, въ которое староста по временамъ подливалъ хмельного напитка: дъвки и молодки въ красныхъ и синихъ кумачныхъ сарафанахъ по четыре и болъе, держа другъ друга за руку, ходили взадъ и впередъ по улицъ, ухмыляясь и запъвая веселыя итсеии, а молодые парни, слъдуя за инми, перешонтывались и порою громко отпускали лихія шутки насчеть дородности и румянца красавицъ; вино и брага примътно распоряжалисьихъ словами и мыслями; они примътно позволяли себъ больше вольностей, чтмъ обыкновенно, и женщины были примътно синсходительнъй. Но оставимъ буйную молодежь и послушасмъ, объ чемъ говорили воинственные пришельцы съ съдобородыми старшинами? отгадать не трудно! Они требовали вытачи господъ, а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бъжали... увы! — къ несчастію казаки были объ нихъ слишкомъ хорошаго мивнія; они не хотфли даже слынать этого, и урядинкъ уже подинмалъ свою толстую илеть иг стратовою старосты, и его товаринци ужъ произносили слово нытии: между тъмъ изкоторые изъ нихъ отправились на барскій дворь и векоръ возвратились, таща приказчика на арканъ. Урадникъ, но прозванию Орденко, мужчина въ подномъ значенін сего слова, высокій, крънкій сложеніемъ, усастый, сь черной бородкой и румяными щеками, кинуль презрительный взглядь на блъднаго приказчика, который, произнося несвязныя слова и возгласы, стояль передъ нимъ на колъняхъ съ руками, связанными на спипъ; конецъ веревки былъ въ тукъ одного маленькаго рябого казака, который, злобно улыбалсь, поминутно ее подергиваль.

— Что это за птица, Грицко́!—сказалъ урядникъ маленькому калаку,—что это за кликуша?.. отчего реветъ, какъволъ?

у вы не онъ ли здъщий господинъ?

— А бисъето знаетъ! — отвъчалъ Грицко, — говоритъ, што приказчикъ... въдь отъ этихъ москалей безъ плетки толку не тобъенься... я его нашелъ подъ лавкой въ кухиъ и насилу влиурилъ оттуда гологешкой.

Улыбка показалась на устахъ урядника, когда онъ замътиль опаленные волосы и брови несчастнаго плъншика, который, не спуская съ него глазъ и переставъ кричать, казалось,

старался на лицъ казака прочесть свой приговоръ.

— Такъ ты приказчикъ? — спросилъ Орленко, обратясь къ

нему грозно.

Несчастный задрожаль, хотбль что-то вымолвить, и заикпулся. — Что жъ ты молчинь, собачій сынь? я тебѣ этимъ киижаломъ расцѣилю зубы...

— Виноватъ! я приказчикъ...

— А! такъты виноватъ! — сказалъ Орленко, наморщивъ брови и желая надъ нимъ нозабавиться: — въ чемъ же ты виноватъ? сейчасъ признавайся... а не то, видинь! — Онъ налъцемъ указалъ на свои пистолеты.

— Батюшка! ивть, я ин въ чемъ не виновать! ваше жъ

благородіе! помилуй...

— Ты у меня запираться!...

— Впновать! — опять заревъль приказчикъ, — сжальтесь... я отъ страху не знаю, что говорю... я приказчикъ... Если бы я зналь, гдъ господа, такъ я бы самъ ихъ выдалъ нашему батюшкъ! я бы самъ полюбовался на ихъ висълицу! я бы самъ ихъ сжегъ на костръ, самъ бы своими руками съ нихъ кожу содралъ съ живыхъ...

— Будто бы! точно ли?

— Да убей меня Богъ! если я бы хоть одинь волосокъ за инхъ отдаль, злодъевъ!

— Пу, а скажи-ка, отчего у тебя борода обрита?

— Борода?.. да такъ... а что, родимый?

— Эй, ребята! я замъчаю, что это плуть большой руки...

— Ваше превосходительство!—сказаль приказчикь, привставь, съ большею увъренностью,—извольте спросить у всъхъ мірянь: любиль ли я господъ своихъ...

— Эй, вы! правду ли онъ говорить?

Мужики переминались, почесывали затылокъ, кашляли.

— Видишь, молчать! — сказаль насмъщливо Орленко, — да я подозръваю... ужъ не самь ли ты Палицынь! борода-то мнъ подозрительна... эй, мужички: какъ вы думаете? ха, ха, ха!

Увы! народъ молчалъ.

Приказчикъ бросилъ отчаянный взглядъ кругомъ, но, не встрътивъ нигдъ сожалънія, прикусилъ губу и, не зная что дълать, закричалъ:—Ахъ, вы нехристи, басурманы... что вы молчите, развъ я не приказчикъ Матвъй Соколовъ; развъ въ первый разъ меня видите... что это вы морочите честныхъ

людей.... ахъ вы каналын — развъ забыли, какъ я васъ по-

роль... или еще хочется...

Лукавые мужики покашливали; наконець одинь изъ нихъ, покачавъ головой, молвилъ: — Пороть-то ты насъ, братъ, пороль... гръшно сказать, лучшаго мы отъ тебя ничего не видали... да теперь-то ты насъ этимъ, любезный, не настращаень... всему свое время... выше лба уши не растутъ... а теперь не хочешь ли на себъ примърить?

— Что же? ты его признаешь за барина своего?—спросилъ

Орленко.

— Баринъ-то онъ не совсъмъ баринъ, — сказалъ мужикъ, — да яблоко отъ яблони не далеко падаетъ; куда попъ—туда и попова собака!

— Что жъ я буду съ нимъ дълать?

— А что хочень, кормилецъ! намъ все равно... какъ при-

судишь, -- заговорило итсколько голосовъ.

Прикащинъ упаль въ ноги уряднику и заревѣлъ: — Смилуйся, отецъ родной, золотой ты мой, серсбряной... что я тебъ сдѣлалъ... неужто нашъ батюшка велитъ губить вѣрныхъ слугъ своихъ...

— А на что ему такихъ трусовъ, такихъ бабъ, какъ ты! вашей братьею только улицы мостить... Эй, мужички, возьмите его себъ... я вамъ его дарю на животъ и на смерть...

дълайте изъ него, что хотите!

Въ одно мгновеніе мужики его окружили съ шумомъ и проклятіями; слова: смерть, вистлица, отделялись по временамъ отъ общаго говора, какъ въ бурю отделяются удары грома отъ шума листьевъ и визга произительныхъ вътровъ; всъ глаза налились кровью, всъ кулаки сжались, всъ сердца забились однимъ желанісмъ мести; сколько обидъ припомииль каждый, сколько снособовъ придумалъ каждый заплатить за нихъ сторицею.

Вдругъ толна раздалась, расхлынулась, какъ иткогда море, тронутое жезломъ Мопсея, и человткъ уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь въ поту, въ изорванной одеждъ, явился передъ казаками... Когда урядникъ его увидалъ то сиялъ шашку и поклонился, какъ старому знако-



мому, но Вадимъ, — но о это быль онъ, — не замътивъ его, обратился къ мужикамъ и сказалъ: — отойдите подальше, мя в надо поговерить о важномъ дълъ съ этими молодцами... — Мужики посмотръли другъ на друга и, не замътивъ ни на чьемъ лицъ желанія противиться этому неожиданному приказу и побъжденные ръшительнымъ видомъ страшнаго горбача, отоденнулись, разошлись и въ иъсколькихъ шагахъ собрались снова въ кучку.

Гогда Вадимъ оберпулся въ уряднику.

— Здравствуй, Орленко, — сказаль онь отрывнето, — звъря я соследиль, а поймать ваше дело.

— Ужъ ты молодецъ, Красная Шапка, знаемъ мы тебя...

Съ этими словами Орленко ударилъ его по илечу.

Едва примътная тънь неудовольствія пробъжала по лицу Вазима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... Какъ быть? этимъ ли еще одинмъ онъ пожертвовалъ для своей грозной цъли?

— Если хотите, я васъ наведу на слъдъ Палицына, ножива будетъ, за это отвъчаю, только съ условіемъ... и чортъ

даромъ не трудитен...

- Только укажи слъдъ, сказалъ, улыбансь, Орленко. а ужъ за наградой дъло не станетъ; сколько бы денегъ на немъ ин нашли—вотъ тебъ крестъ десятую долю тебъ.
  - Денегъ! иътъ, я не хочу денетъ... — Чего жъ ты хочень... крови?..
  - Да, крови! съ дикимъ хохотомъ отвъчалъ горбачъ.

— Что жъ, и за этимъ дъло не станстъ...

— О, я васъ знаю! вы сами захотите потъщиться ото смертью...а что мив толку въ этомъ! что ябуду? стоять и смотръть? Нътъ, отдайте мив его тъло и душу, чтобъ я могъ въ одинъ часъ двадцать разъ ихъ разлучить и соединить снова, чтобъ я насытился его мученіями... одинъ... слышите ли... одинъ, чтобы инчье сердце, ничьи глаза не раздъляли со мною этого блаженства... О, я не дуракъ... я вамъ не игрушка... слышите ли!

Иъкоторые казаки были поражены его ужасными словами и ирачнымъ выраженіемъ этого лица, въ которомъ такъ педавно стали отражаться его чувства во всей полнотъ своей! Другіе, перемигивансь, смъялись надъ странными его тълодвиженіями.

-- Ахъ ты уродъ, -- сказалъ урядинкъ; -- ну, кто бы ожидалъ отъ тебя такую прыть! ха, ха, ха!

Вадимъ побліднёль, бросиль на казака тоть взглядь, который быль его главнымь оружіемь, топиувъ погою, заскрежеталь, отвернулся, чтобъ не могли прочитать его бішенства въ багровыхъ ланитахъ. Всё смотрёли на него съизумленіемъ.

— Коня!—закричаль онь вдругь, будто пробудившись отъ сна,—дайте мий коня...я вась проведу, ребята, мы потвшимся вмёстё... вамь вся честь и слава... мий же...—Онь вскочиль на коня, предложеннаго ему однимь изъ казаковъ и, махнувъ рукою прочимь, нустился рысью по дорогѣ; мигомъ вся ватага повскакала на коней, раздался топотъ, ныль взвилась и слъдъ простыль.

Съ отчаяніемъ въ груди смотрѣль связанный приказчикъ на удаляющуюся толпу казаковъ, умоляя взглядомъ неумолимыхъ палачей своихъ; съ дреколіемъ тёснились они около посчастной жертвы и холодно разсуждали о томъ, повъсить его или застчь, или уморить съ голоду въ холодиомъ амбарт; послъднее средство показалось самымъ удобнымъ, и его съ торжествомъ, хохотомъ и ивсиями отвели къ пустому амбару, выстроенному на самомъ краю оврага, втолкцули въ узкую дверь и заперли на замокъ. Потомъ народъ разсынался частью по избамъ, частью по улицъ. Всъ сін происшествія запяли гораздо болъе времени, нежели намъ нужно было, чтобъ описать ихъ, и уже солице начинало приближаться къ западу, когда волиение въ деревиъ утихло; дъвки и бабы собрались на завалинкахъ и занъли праздничныя пъсни; вскоръ стада съ топотомъ, нылью и блеяньемъ, возвращаясь съ наствы, разсыпались по удицъ и ребятинки съ обычнымъ крикомъ стали гоняться за отсталыми овцами, и шикто бы не отгадаль, что часъ плидва тому назадъна этомъ самомъ мъстъ произнесенъ смертлый приговоръ цълому дворянскому семейству.



## TAABA XXIII.

Вадимъ бхалъ передъ казаками по дорогъ, ведущей въ ту пебольшую деревеньку, гдъ наканунъ ночевалъ Борисъ Петровичъ. Онъ безмолвствоваль, онъ мечталъ о сестръ, о родией кровлъ...онъ прощался съ этими мечтами — навъки! Казалось, его задумчивость, какъ облако, тяготъла надъ весельми каза ками; они также молчали; ппогда вырывалось шутливое замъчаніе, за нимъ ноявлялись три-четыре улыбки — и только! Вдругъ одинъ изъ казаковъзакричаль: — Стой, братцы! Кто это намъ бдетъ на встръчу, слыните топотъ... видите ныль, тамъ за изволокомъ... ужъ не нани ли это изъ села Краснаго... тото я думаю была пожива, — не то, что мы, — чай нальчики у иихъ облизать, такъ сытъ будень... Э! да носмотрите... въдь точно, видио, они! Ахъ разбойники... черти ихъ душу возъми... Экъ сколько телътъ за собой везутъ, цълый обозъ!

II точно, толпа, подвигающаяся къ пимъ на встръчу, болъе походила на караванъ, нежели на отрядъ вольныхъ жителей Урала; впереди бхало человбиъ 50 казаковъ, предводительствуемыхъодиимъ старымъ евдымънавздиикомъ на еврой борзой дошади; за ипми шло человъкъ десять мужиковъ съ связанными назадъ руками, съ поникшими головами, безъ шанокъ, въ однъхъ рубашкахъ; потомъ слъдовало пъсколько телъгъ, нагруженныхъ поклажею, виномъ, вещами, деньтами и наконецъ двѣ кибитки, покрытыя рогожей, такъ что нельзя было, не приподнявъ оную, разсмотръть, что въ нихъ находилось; и всколько верховыхъ казаковъ окружало сін кибитки. Когда Орленко съ своими казаками приблизился къ нимъ саженъ на 50, то велъль спутникамъ остановиться и подождать, пріудариль коня нагайкой и подскакаль къкаравану. — Здравствуй, молодецъ. сказаль ему съдой навздникь съ привътливой улыбкой, -- откуда и куда нуть держинь?

— А мы изъ села Краснаго, разбивали наискій дворъ... и веземъ этихъ собакъ къ Бълбородкъ... онъ имъ совьетъ нень-ковое ожерелье... не будутъ въ другой разъ бунтовать.

— Я отгадаль, старый, что ты върно въ Красномъ пироваль... да кажется и теперь не съ пустыми руками. — Да нельзя пожаловаться на судьбу... бочки три вина ве-

земъ къ Бълбородкъ.

— Къ Бълбородкъ! Все ему? А зачъмъ? У него и безъ насъ много! Эхъ, молодцы, кабы вмъсто того, чъмъ везти туда, мы его росиили за здоровье родной земли! Что бы вамъ монхъ казачковъ не попотчевать? У шихъ горло засохло, какъ Уральская степь; въдь мы съ утра только но чаркъ браги выпили, а теперь ъдемъ искать Палицына и Богъ знаетъ, когда съ вами онять увидимся...

Старый обратился къ своимъ и молвилъ: — Эй, ребята, какъ вы думаете? Въдь намъ до вечера не добраться къ мъсту... аль сдълать привалъ... своихъ обдълять не надо...мы понируемъ, отдохиемъ... тамъ что будетъ, то будетъ: утро вечера мудре-

пъе...

— Стой!—раздалось по всему каравану.

Стой! скрыпучія колеса замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смѣшались съ своими земляками и, окруживъ телѣги, съ завистью слушали разсказы послѣднихъ про богатыя добычи и про упрямыхъ господъ села Краснаго, которые осмѣлинсь оружіемъ защищать свою собственность; между тѣмъ нѣ-которые отправились къ рощѣ, возлѣ которой пробѣгалъ небольной ручей, чтобъ выбрать мѣсто, удобное для привала. вслѣдъ за ними скоро тронулись туда телѣги и кибитки, и наконецъ остальные казаки, ведя въ поводу лошадей своихъ...

Когда Вадимъ замътилъ, что его помощники вовсе не расположены слъдовать за нимъ безъ отдыха для отысканія невърной добычи, особенно имъя передъ глазами двъ миловидныя бочки вина, то, подъъхавъ къ Орленкъ, онъ взялъ его за ру-

ку и молвилъ: -- Птакъ, сегодня нътъ надежды!

— Да, брать, наврядь; — да признаюсь, мий самому надобло гоняться за этими крысами! Сколько ужь я ихъ перевйшаль, право, и счеть потеряль, скорйе сочту волосы въ хвоств моего коня.

Вадимъкруто повернулъ въсторону, отъ вхалъ прочь, слъзъ, привязалъ коня къ толстой березъ и сълъ на землю; прислонясь къ ней п сложа руки на груди, опъ смотрълъ на пригоговленія казаковъ, на ихъ беззаботную веселость; вдругъ его



влоръ уналъ на одну иль кибитокъ: рогожа была откинута и онь увидълъ... (), если бъ вы лали, что онъ увидалъ? Во-первыхъ, илъ пея показалась съдая, лысая, желтая, исчерчениая морщинами, угрюмая голова старика, лѣтъ 60-ти или болъе; его взглядъ былъ мраченъ, по благороденъ, исполненъ этой холодной гордости, которая иногда родится съ нами, но чаще дается воснитаніемъ, образуется отъ продолжительной привычки повелѣвать себѣ подобными. Одежда старика была изорвана и мѣстами запятнана кровью, да, кровью, потому что онъ не хотѣлъ молча отдать наслъдіе своихъ предковъ пошлымъ разбойникамъ, не хотѣлъ видѣть безчестіе дѣтей своихъ, не нодиявъ меча за право собственности...но рокъ измѣнилъ...онъ уже перешагнулъ двѣ ступеникъ гибели; сопротивленіе, плѣнъ; теперь осталась третья—висѣлица!

И Вадимъ пристально, съ участіемъ вематривался въ отниерты, отлитыя въ какую-то особенную форму величія и олагородства, исчерченныя когтями времени и страданій, старинныхъ страданій, сливинуся съ его жизнью, какъ сливаются двѣ однородныя жидкости. Но последою, самые жестокіе удары судьбы не оставили никакого слъда на челѣ старика: его больніе сѣрые глаза, осѣненные тяжелыми вѣками, медленно, строго пробѣгали картину, развернутую передъ пими случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, пичто и могло, казалось, отуманить этого снокойнаго всепроникаюжато взгляда; но воть онъ обратиль ихъ во впутренность кибитки, и что же? двѣ крупныя слезы, засверкавъ, невольно выбѣжали на сѣдыя рѣсницы и чуть чуть не унали на подиявнуюся грудь его. Вадимъ сталъ всматриваться събольнимъ впиманіемъ.

Воть показалась изъ-за рогожи другая голова: женская розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, съ дътской, полусонной, полунечальной, полурадостной, невы-разимой улыбкой на устахъ; она прилегла на илечо старика такъ безнечно и довърчиво, какъ ложится каиля росы небесной на листокъ, изсушенный полдиемъ, измятый грозою и стопами прохожаго, и съ перваго взгляда можно было отгадать, что это отецъ и дочь, ибо въ ихъ взаимныхъ ласкахъ дышала.

одна нечаль близкой разлуки, безъ мальйнихъ оттънковъстрасти, святая нечаль, понечительное сожальніе отца, опасенія балованной, любимой дочери.

Тяжко было Вадиму смотръть на нихъ; онъ вскочилъ и пошелъ къ другой кибиткъ. Она была совершенио раскрыта и въ
ней были двъ дъвушки, двъ старшія дочери несчастнаго боярина; нервая сидъла и поддерживала голову сестры, которая
лежала у ней на колъняхъ; ихъ волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны; толна веселыхъ казаковъ осынала ихъ обидными похвалами, обидными насмънками... они
однако не смъли подойти къ старику: его строгій, произительный взоръ поражаль ихъ дикія сердца непонятнымъ страхомъ.

Между тъмъ казаки разложили у берега ръчки иъсколько аркихъ огией и расположились вокругъ; прикатили первую бочну—пачалась пирушка. Спачала веселый говоръ пробъкалъ по толиъ; смъхъ, иъсни, шутки, разсказы, все сливалось въ ощу нестройную, неполную музыку, но скоро шумъ началъ возрастать, какъ грозпое кресчендо оркестра; хоръ облася согласнъе, сильиъе, выразительнъе. О какія пъсни, макія ръчи, какіе взоры, лица, тълодвиженія, буйныя, вольныя! какія разноцевтныя группы! Яркое пламя костровъ согласно съ догорающимъ западомъ озаряло картину пира, когда Вазимъ ръшился подойти къ нимъ, замъщаться въ ихъ веселье.

- За здравіє нана Бѣлбородки! говориль одинь, выпикая разомь полный ковшикь, — онь первый выдумаль этоть полотой походь!
- Чорть его побери!—отвъчаль другой, покачиваясь:— славный малый! пьеть какъ бочка, дерется какъ звърь... и учиве монаха.
- Ребята! у кого изъ васъ не замъченъ нынъшній день на тълъ зарубкою, тотъ поди ко миъ, я сослужу ему службу!...
- Ахъ ты хвастунъ, ляхъ проклятый! Ты во все время сидъль съ винтовкой за амбаромъ, ха, ха, ха!....
- А ты, рымій, гдѣ спрятался, признайся, когда старикъ-10 заперся въ свѣтелкѣ, да началъ отстрѣливаться?
  - Я? а гдъ бишь... да я тутъ же быль съ вами! да кто же,

если не я, подстрълняъ того данинаго молодца, что съ тоно-

ромъ высунулся изъ окна...

— Да это было прежде... ну, а если ты быль туть. то скажи, что сдълаль старый бояринь, когда нашъ Грицко удалой повалиль его сына?

— Что? ничего...

— Такъ врешь! онъ положиль его понерекъ окна и, прислонивъ къ нему ружье, выстрълилъ въ десятскаго... вотъ новалилъ-то, какъ спонъ! Ужъ я цълилъ, цълилъ въ его меньшую дочь... въдь разбойница! стоитъ за простъпкомъ себъ, да заряжаетъ ружья... по крайней мъръ двъ другія лежали безъ намяти у себя на постеляхъ...

— А много вашихъ легло?

— Да человъкъ десятокъ есть... за то ужъ мы, какъ ворвались въ домъ, всъхъ покронили, кромъ господъ... да этимъ суждено умирать немолодецкой смертью...

— Чего же вы ждете? осниы есть... веревки есть...

— Да власти нътъ... старшина велитъ вести ихъ къ Бълбородкъ!

--- Эхъ, кабы я быль старинина...

Туть ковшь еще разь пропутешествоваль по рукамь и сухой вернулся къ своему источнику. Умы заклокотали сильны и лица разгорълись кровавымь заревомъ.

— Кто вамъ мъшаетъ ихъ убить! развъ боитесь своихъ

старшинъ? — сказалъ Вадимъ съ коварной улыбкой.

Это была искра, брошенная на кучу пороха. — Кто мѣшате! — заревѣли пьяные казаки, — кто смѣеть намъ мѣшать! мы дѣлаемъ что хотимъ, мы не рабы, чортъ возьми! Убить, да! убить! отомстимъ за нашихъ братьевъ! пойдемте ребята! — Птолна съ воемъ ринулась къ кибиткамъ; несчастный старикъ спалъ на груди своей дочери; онъ вскочилъ, высунулся... пвее понялъ!..

— Чего вы хотите? — сказаль онь твердымь голосомь.

— А, старый воронь! старый филинь!.. мы тебя выучимъ воздушной пляскъ... пожалуй-ка сюда... Да выходи же!—сказаль одинь, подтверждая приказаніе ударомъ плетью.

Старикъ медленно вышелъ изъ кибитки, дочь выпрытнула

всябдь за инмъ, уцфинлась обфими руками за его илатье. — Не бойся, — шеннуль онъ ей, обнявъ одной рукой, — не бойся... если Богъ не захочетъ, они инчего не могутъ намъ сдълать, если же...-онъ отвернулся... 0! какъ изобразить выраженіе лица бъдной дъвушки! сколько прелестей, сколько отчаянія!

— Разнимите ихъ! — закричалъ одинъ кривой исполинъ,

приготавливая петлю, --что они лижутся!

Пхъ хотъли растащить, по дъвушка въ бъщеиствъ укусила жестокую руку. — Перестань, — сказаль отець твердымь голосомъ, — ты этимъ не поможень; если миъ суждено погибпуть отъ злодъйскихъ рукъ, безъ нокаянія... какъ басурману...-- Пе можеть быть, не можеть быть, батюшка... ты не умрешь...-Отчего же, дочь, не можетъ быть? и Христосъ умеръ! молись... — Она отрывисто качнула головой и заплакала... Боже! какія слезы!

Не смотря на это, ихъ растащили; но вдругъ она всприкнула и упала; отецъ кинулся къ ней, съ удивительной силой оттолкнуль двухъ казаковъ, прижаль руку къ ея сердцу... она была мертва, блъдна, холодна, какъ сырая земля, на которой

лежало ея молодое непорочное тъло.

— Теперь пойдемте, — сказалъ старикъ. Его глаза заблистали мрачнымъ пламенемъ...опъ махнулъ рукой...ему надъли на шею петлю, перекинули конецъ веревки черезъ толстый сукъ п..... раздался громкій хохоть, потомъ вдругь молчаніе, молча-

ніе смерти...

По, увы! еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конецъ веревки, который взвился къ верху; мученикъ сорвался, ударился о-земь и нога его хрустнула; онъ застоналъ и новалился возлъ трупа своей дочери. — Убійцы, — прохраптыль онъ, — воть вамь мое проклятье, проклятье! — Заткии ему горло, — сказалъ Орленко. Это было сожалъніе: два пожа въ минуту воткнулись въ горло старика п онъ умолкъ.

Когда казаки, захотбвъ увбриться въего континь, стали приподинмать его за руки, то замътили, что въ послъднихъ судорогахъ онъ крѣпко ухватиль ногу своей дочери, внился въ нее костяными пальцами, которые замерли на нъжномъ тѣлѣ...

О, это было ужасно... Они смъялись.

Божественная, милая дъвушка! и ты погибла, погибла безъ возврата... одинь ударъ и свъжій цвътокъ склониль голову! Твое слабое сердце, какъ инть истлъвшая — разорвалось...ии одно рыданье, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей ръзвой, чистой какъ радужный мотылекъ, невинной какъ первый вздохъ младенца; грозныя лица окружали твое сырое смертное ложе, проилятие было твоимъ надгробнымъ словомъ! какая будущиость! какое прошедшее! и все въ одинъ мигъ разлетълось. Такъ иногда вечеромъ облака дымныя, багряныя, лиловыя гурьбой собираются на западъ, свиваются въ столны огненцые, сплетаются въ фантастическіе хороводы, и замокъ съ башиями и зубцами, чудный какъ мечта ноэта, растетъ на голубомъ пространствъ... но дунулъ съверный вътеръ, и разлетълись облака, и упадаютъ росою на безчувственную землю... Миръ съ тобою, дъва красоты, да ангель твой хранитель споеть надъ твоимъ прахомъ ибень мира, любви и прощенья!

А между тъмъ Вадимъ стояль неподвижно, смотръль на нее и на старика такъ-же равнодунно и любопытно, какъ бы мы смотръли на какой-нибудь физическій оныть, онъ, чье неумъ-

стное слово было всему виною...

Погодите, это легко объяснить вамъ.

Во-первыхъ, опъ хотълъ узнать, какое чувство волнуетъ душу при видъ такой казии, при видъ самыхъ ужасныхъ мукъ человъческихъ—и нашелъ, что душу пичего не волнуетъ.

Во-вторыхъ, опъ хотѣлъ узнать, до какой степени можетъ дойти неноколебимость человъка—и нашелъ, что есть испытанія, которыхъ перепесть пикто не въ силахъ. Это ему подало надежду увидать слезы, раскаяніе Палицына — увидать его у погъ своихъ грызущаго землю въ бъщенствъ, цълующато его руки отъ страха—падежда усладительная, иътъ никакого сомивнія.

Ужь было темно; огни догорали; толна постепенно умолкала, и многіе ужъ спали беззаботно. Луна, всилывая на синсе небо, осеребрила струп выющейся рѣчки и туманную отдаленность; черныя облака медленно проходили мимо нея, какъ ночной сторожъ ходить взадъ и впередъ мимо пылающаго маяка.

Вадимъ сидълъ на своемъ прежнемъ мъстъ, нодъ толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. Къ нему подошелъ Орленко.

— Посмотри, какъ весело! Отчего ты одинъ сердитъ, задумчивъ, горбачъ? — сказалъ онъ, ударивъ его по илечу.

— Ты видинь это облако, которое, какъ медвъжья косматая шуба, висить надъ мъсяцемъ? — отвъчалъ Вадимъ, приноднявъ голову съ презрительной усмънкой.

— Вижу.

— Ну, а какъ ты думаень, что тантся въ глубинъ его?

— Что? по моему, громъ и молнія... вишь какъ насупилось...

— II ты спрашиваень, зачёмь я угрюмь и молчаливь? Орленко, не понявь горбача, пожаль илечами и отощель прочь.

## TJABA XXIV.

Тенерь оставимъ пирующую и сонную ватагу назаковъ и перенесемся възнакомую намъ деревеньку, въ избу бъдной солатки. Дъло подходило къ разсвъту, луна спокойно озаряла соломенныя кровли дворовъ, и все казалось погруженнымъ въ глубокій, мирный сонъ; только въ избъ солдатки свътилась тусклая лучина, и по временамъ раздавался ръзкій грубый голосъ солдатки, коему отвъчалъ другой, чрезвычайно жалобный и плаксивый—и это покажется чрезвычайно обыкновеннымъ, когда я скажу, что солдатка била своего сына.

И бы съ великниъ удовольствіемъ пропустиль эту непріятную, пошлую сцену, если бъ она пе служила необходимымъ изъясненіемъ всего сл'ядующаго; а такъ какъ я преднолагаю изъ своихъ читателяхъ должную степень любонытства, то не

почитаю за необходимость долбе извиняться.

— Ахъ, ты лънтяй! чтобъ тебъ сдохнуть... собачій сынь! говорила мать, таская за волосы своего дътища.

— Матуніки, батюшки! номилуй... золотая, серебряная...



не буду! — ревъль длинный балбъсъ, утирая глаза кулаками. — Я вчера, вишь, понесъ имъ хлъба да квасу въ кувиниъ... Вотъ, слышь мачка, я шелъ... иелъ... да меня лъшій и обощель... а я усталь, да и легь снать въ кусты, мачка... Вотъ, когда я проснулся... миъ больно ъсть захотълось... я все и съблъ...

— Ахъ ты разбойникъ... жова болвана выростила... занорю тебя до смерти...—И удары снова градомъ посынались ему на голову. — Ахъ онъ мой голубчикъ, — продолжала солдатка, — тамъ либо съ голоду померъ, либо вышелъ да нопался въруки душегубамъ... а ты, нечесаная голова, и не подумаль объртомъ... Да знаешь ли. что за это тебя черти на томъ свътъ живого зажарятъ... вотъ родила я какого негодяя на свою голову... ужъ кабы знала, не видать бы твоему отцу отъ меня ни к...а! — И снова тяжкіе кулаки ся застучали о спину и зубы песчастнаго, который, прижавнись къ печи, закрываль голову руками и только по временамъ испускаль стоны почти нечеловъческіе.

И за дъло! бъдные изгнаниим но милости негодяя болъе сутокъ оставались безъ инщи, и отчаяніе уже начинало вкрадываться въ ихъ души! И въ самомъ дълъ какъ выйти, гдъ искать номощи, когда по всъмъ признакамъ послъдніе покровители ихъ

покинули на произволь судьбы!

Между тымь, нока солдатка опла своего нарня, кто-то перельзь черезь частоколь, ощунью пробрался черезь дворь, заставленный дровнями и колодами, и вошель вытемный сыш невриыми нагами; усталость говорила во вейхы его движеніяхь; опъ прислонился кы стыть и тижело вздохнуль, потомытихо пошель кы двери избы, приложиль кы цей ухо и, узнавы голось солдатки, отвориль дверь и вошель. Догорающая лучина слабо озарила его блыдное, исхудавшее лицо: не говоря ии слова, вы изнеможении присыль на скамью и закрыль лицо руками.

Хозяйка вскрикнула ири видъ незваннаго гостя, но вскоръ, въроятно узнавъ его и опасаясь свидътелей, посиъшно притворила дверь и подошла къ нему съ видомъ простодушнаго

участія.

— Что съ тобою, мой кормилець? Ахъ, Матерь Божія! да какъ ты зашель сюда... слава Богу! Я думала, что тебя злодън-то давнымъ давно извели!..

— Случайно я нашелъ батюшку въ Чортовомъ. Тоговищъ, — отвъчалъ онъ слабымъ голосомъ, — ты его спасла! благодарю...

я пришель за хаъбомъ...

— Ахъ я проклятая! ахъ я безумная! а вы тамъ, чай, родимые, голодали, голодали... иътъ, я себъ этого не прощу... А ты, болванъ неотесанный, —закричала она, обратясь къ сыпу, —все это по твоей милости... собачій сынъ...—ІІ снову удары посынались на бъдняка.

— Дай мић чего-нибудь, — сказалъ Юрій.

Эти слова напоминли ей дъло болъе важное; она вынула изт, печи хлъба, поставила передъ нимъ горшокъ снятого молока и онъ съ жадиостью кинулся на предлагаемую нищу; въ эту минуту онъ забылъ все: долгъ, любовь, отца, Ольгу, все, что не касалось до этого благодатнаго молока и хлъба. Если бы въ эту минуту закричали ему на ухо, что самъ грозный Пугачевъ въ 30-ти шагахъ, то несчастный еще подумалъ бы: оставить ли этотъ неоцъненный ужинъ и снастись, или утолить голодъ и погибнуть; у исго не было уже ни ума, ии сердца—онъ имъль одинъ только желудокъ.

Пока онь бат и отдыхаль, прошель чась, драгоцъпный чась; востокь ббабать непримътно, и уже дальніе краятуманных в облаковъ начинали одъваться въ утрешнюю свою парчевую одежду, когда Юрій, обремененный ношею съвстныхъ принасовъ,

собпрадся выйти изъ гостепріниной хаты.

Вдругъ раздался на улицъ конскій топоть и кто-то проскакаль мимо оконь; Юрій поблюдивль, урониль мюшокь и значительно взглянуль на остолоенювшую хозяйку; она подовжала къ окну, всилеснула руками и простодушное загорюлое лицо ен изобразило ужаєв.

— Дълать печего, — сказаль Юрій, призвавъ на номощь всю свою твердость, — не правда ли, я погибъ? говори скоръе, по-

тому что я не люблю неизвъетности...

Но хозніка не отвъчала; она приподняла половинцу возлъ печи и указала на отверстіе нальцемъ; Юрій поняль сей вы-



разительный знакъ и поспъшно спустился въ небольшой ходоный ногребъ, уставленный домашисй утварью.

— Что бы ты ин слыхаль, что бы въ избъ ин творили со мной, бариць, не выходи отсюда прежде двухъ дёнъ, Боже тебя сохрани! Здъсь есть молоко, квасъ и хлъбъ, на два дни станетъ...—и тяжелая доска, какъ гробовая крышка, хлопнула надъ его головою.

Хозяйка, чтобы не возбудить подозраній, стала возиться у печи, какъ будто ни въ чемъ не бывало.

Скоро дверь распахнулась сътрескомъ и вошли казаки, предводительствуемые Вадимомъ.

— Здась быль Ворись Истровичь Палицынь съ охотниками? —спросиль Вадимъ у солдатки, —гда они?

— На заръ, чъмъ свъть, уъхали, кормилецъ!

— Ажень; охотинки убхали, а онъ здъсь.

— II, помилуйте отцы родные, да что мив его прятать... въдь онъ, чай, це мой баринъ...

— Въ томъ-то и сила, что не твой! — подхватилъ Орленко,

и, ударивъ ее илетью, продолжалъ:

— Ну, живо поворачивайся, укажи гдъ онъ у тебя сидитъ... а не то...

— Дълайте со мною, что угодно, — сказала хозяйка, новъсивъ голову, — а я знать не знаю, вотъ вамъ Христосъ и Святая Богородица! Ищите, батюшка, а коли не найдете, не неняите на меня гръшную.

Нѣсколько казаковъ по знаку атамана отправились на дворъ за поисками и черезъ четверть часа возвратились, объявивъ, что инчего не нашли.

Орленко недовърчиво посмотръль на Вадима, который, прислонясь къ нечи и приставивъ палецъ ко лбу, казался погруженъ въ глубокое размышленіе; наконецъ, какъ будто пробудившись, опъ сказалъ почти про себя: — Онъ здъсь, непремънно здъсь...

- Отчего же ты въ томъ увъренъ? сказалъ Орленко.
- Отчего! Боже мой! отчего? я вамъ говорю, что онъздъсь, я это чувствую... я отдаю вамъ свою голову, если его здъсь нъть!..

— Хорошъ подарокъ! — замътнаъ кто-то сзади.

— По какія доказательства и какъ его найти? — спросиль Орленко.

Грицко осмълился подать голосъ и совътовалъ употребить

пытку надъ хозяйкой.

При грозномъ словъ: пытка, она примътно поблъдиъла, но ни тъпи нерънимости или страха не показалось на лицъ ея, оживленномъ быть можетъ новыми для нея, но не менъе того

благородными чувствами.

— Пытать, такъ пытать, — подхватили казаки, и обступина хозяйку; она неподвижно стоила нередъ ними и только иногна губы ся шентали неслышно какую-то молитву. Къ каждой за рукъ привязали толстую веревку: перекинувъ концы ихъ пережъ брусъ, поддерживающій полати, стали понемногу ихъ чатянивать: иятки ся отдълились отъ полу и скоро она едва погла прикасаться до земли концами нальцевъ; тогда налачи петаповились и съ улыбкою взглянули на ся надувшіяся на рукахъ жилы и на покраситвинее отъ боли лицо.

— Что, разбойница, — сказалъ Орленко, — теперь скажешь

и. гдъ у тебя спрятанъ Палицынъ?

Глубокій вздохъ быль ему отвътомъ.

Онъ подтвердилъ свой вопросъ ударомъ нагайки.

— Хоть заръжьте, незнаю, — отвъчала несчастная женщина.

— Тащи выше! — было приказаціе Орленки, и въ двѣ миуты она поднялась отъ земли на аршинъ; глаза ен налились фовью; стиснувъ зубы, она старалась удерживать невольные рики... налачи онять остановились и Вадимъ сдѣлалъ знакъ Фрленкѣ, который его тотчасъ понялъ. Солдатку разули и подъ ногами ен разложили кучку горячихъ угольевъ; отъ жару и бочи въ погахъ ен начались судороги и она громко застонала, моня о пощадъ.

— Ara! таки наконецъ разжала зубы; проклятая... небось ! акъ начиемъ жарить, такъ не только языкъ, сами нятки за-

оворать... Ну, отвъчай же скорке, гдъ онъ?

— Да, гдъ онъ?—повторияъ гороачъ.

— Охъ. охъ, батюшки, голубчики... дайте духъ неревеспи... опустите на землю...



- - Нътъ, прежде скажи, а потомъ пустимъ...

— Воля ваша... не могу слова вымолвить... охъ, охъ, Господи... спаси... батюнки...

— Спустите ее, — сказалъ Орденко.

Когда ноги невинной жертвы коснудись до земли, когда грудь ея вздохнула свободно, то казакъ повторилъ прежије свои вопросы.

— Опъ убъжать! — сказала она, — въ ту же ночь... вонъ по той тропинкъ, что идеть но оврагу... больше вотъ вамъ

Христосъ, я инчего не знаю.

Въ эту минуту два казака ввели въ избу рыжаго, зачасленнаго болвана, ся сына. Она бросила ему взглядъ, который всякій бы нональ, крочь его.

-- Кто ты таковъ? -- спроспаъ Орасико.

— Петруха. — отвъчаль нарень. — Да, дурачина, кто ты таковъ?

--- А ночемъ и знаю... гонорять, что мачкинъ сынъ...

— Хоронгь! — сказаль, захохотавъ, Орленко, — да гдъ вы его нашли?

— Зарылся въ соломъ по уши около амбара; мы идемъ, ант глядь. двъ поги торчать изъ соломы... Вотъ мы его оттуда за ноги... ужъ тащили... тащили... словно лодку съ отмели...

— Послушай, Орленко, — перерваль Вадимъ, — мы отъ этого дурака можемъ больше узнать, чъмъ отъ упрямой въдьмы его матери.

Казакъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Только его надо вывести, иначе она намъ номъщаетъ.

— II то правда. Выведите-ка его на дворъ, — сказалъ Орленко. — а эту чертовку мы запремъ здъсь.

Услышавъ это, хозніка всныхнула; глаза ся засверкали.

— Послушай, Петруха,—закричала она звонкимъ голосомъ,—если скажень хоть единое слово, ятебя прокляну, сгоию со двора, заморю, убью.

Онъ затренеталъ при звукахъ знакомаго сму голоса; онъмъніе, произведенное въ немъ присутствіемъ столькихъ незнакомыхъ лицъ, еще удвоплось; онъ боялся матери больше, чъмъ всъхъ казаковъ на свъзъ, ибо привыкъ ее бояться; сепроводивъ свои угрозы значительнымъ движеніемъ руки, она

внала въ задумчивость и казалась спокойною. Прошло около десяти ужасныхъ минутъ. Вдругъ раздались на дворъ удары плети, ругательства казаковъ и крикъ несчастнаго. Ен материнское сердце сжалось, но вскоръ мысль, что онъ не вытерпить мученій до копца и выскажеть ся тайну, овладъла всъмъ ея существомъ; она и молилась, и плакала и бътала но избъ, въ нерънимости что ей дълать, даже было чтновенье, когда она почти покушалась на предательство... По воть, сперва утихли прини... потомъ удары... потомъ брань... и, наконецъ, она увидала изъ окна, какъ казаки выходили одинъ за одинмъ за ворота, и на улицъ, собравнись въ пружокъ, стали совътоваться между собою. Лица ихъбыли насчурны, омрачены обманутой нацеядой: рыявій Петруха, избитый, полуживой остался на дворъ; онъ, охая и стоная, лежалъ на землъ; мать, содрогаясь, подошла къ нему, по въ глазахъ на сіяла какая-то высокая, пензъяснимая радость: онъ не выказаль, не выдаль своей тайны душегубцамъ.....

[Около 1833 года, во время пребыванія въ Юнкерской Школь, Лермонтовь написаль «Панораму Москвы.» Руженсь находится въ Имп. Иубл. моліотекви, кажется, представляеть собою срчиненіе, писанное на заданную тур. Но въ описаніи Москвы мы вчимь глубокую любось поэта къ этому тороду и въ письмахъ и социнентахь его [напр. въ : Сашкъ»] найдется не малопераллельныхъмъсть. Печагаемь напораму въ первый разь въ приложеніи зъ этому тому].



Пода! подп! раздался прикъ! Пушкинъ,

Въ 1833 году, декабря 21 дня, въ 4 часа пополудни, по Вознесенской улицъ, какъ обыкновенио, валила толпа народа, и между прочимъ шелъ одинъ молодой чиновникъ. Замътъте день и часъ, потому что въ этотъ день и въ этотъ часъ случилось событіе, отъ котораго тянется цёнь различныхъ приключеній, постигшихъ всёхъ монхъ героевъ и героннь, исторію которыхъ я объщался передать потомству, если потомство станетъ читать романы. Итакъ Вознесенской шелъ одинъ мододой чиновинкъ, и шелъ опъ изъденартамента, утомленный одпообразною работой и мечтая о наградъ и вкусномъ объдъ, ибо всъ чиновники мечтаютъ. На немъ былъ картузъ неопредъленной формы и синяя ваточная иниель со старымъ бобровымъ воротникомъ; черты лица его различить было трудио: причипою тому козырекъ, воротникъ и сумерки; казалось, опъ не торонился домой, а наслаждался чистымъ воздухомъ морознаго вечера, разливавшаго сквозь зимиюю мглу розовые лучи свои по кровлямъ домовъ, соблазиптельнымъ блистаньемъ магазиповъ и кондитерскихъ. Порою поднявъ глаза кверху съ истинпоэтическимъ умиленіемъ, сталкивался онъ съ какою-иибудь розовою шлянкой и смутивинсь, извинялся. Коварная розовая иляпка сердилась, потомъ заглядывала ему подъ картузъ и пройдя ивсколько шаговъ, оборачивалась, какъ будто ожидая ьторичнаго извишенія; напраспо! Молодой чиновинкъ быль соь ршенно недогадливъ!.. По еще чаще онъ останавливался, чтобы поглазъть сквозь цъльныя окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолъпною позолотою; дол-10, пристально, съ завистью разглядывалъ различные предметы, и, опоминвишсь, съ глубокимъ вздохомъ и стоическою твердостью продолжаль свой путь. Самые же ужасные мучитан его были извозчики, и онъ ненавиделъ извозчиковъ. --Баринъ! куда изволите? — прикажете подавать? — подавать - съ? Это была пытка Тантала, и онъ въ душъ глубоко ненавидълъ извозчиковъ.

Спустись съ Вознесенскаго моста и собираясь поворотить направо по канавъ, вдругъ слышить оцъ крикъ: берегись, пои!..Прямо на него летълъ гиъдой рысакъ; изъ-за кучера мелькалъ бълый султанъ и развъвался воротникъ сърой инпели.
Едва онъ успълъ подиять глаза, ужъ одна оглобля была противъ его груди, и маръ вылетавшій клубами изъ ноздрей бътуна, обдалъ ему лицо; машинально опъ ухватился руками за



оглоблю и въ тотъ же мигъ сильнымъ порывомъ лошади былъ отброшенъ нѣсколько шаговъ въ сторону на тротуаръ... Раздалось кругомъ: задавиль, задавиль. Пзвозчики погнались за нарушителемъ порядка, по бѣлый султанъ только мелькнулъ у нихъ предъ глазами и былъ таковъ.

Когда чиновникъ очнулся, боли онъ ингдѣ не чувствовалъ, по колѣни у него тряслись еще отъ страха; онъ всталъ, облокотился на перила канавы, стараясь прійти въ себя; горькія думы овладѣли его сердцемъ, и съ этой минуты перенесъ онъ всю ненависть, къ какой только его душа была способна, съ извозчиковъ на гиѣдыхъ рысаковъ и бѣлые султаны.

Между тъмъ бълый султанъ и гивдой рысакъ происслись вдоль по каналу, новоротили на Невскій, съ Невскаго на Караванную, оттуда на Семіоновскій мостъ, нотомъ направо по Фонтанкъ, и туть остановились у богатаго подътзда, съ навъсоми и стеклянными дверьми съ мъдною блестящею отдълкой.

— Ну, сударь, — сказаль кучерь, широкоплечій мужикь съ окладистою рыжею бородой, — Васька ньиче показаль себя.

Надобно замътить что у кучеровъ любимая лошадь называется всегда Ваською. Даже вопреки желанію господъ, надълнющихъ ес громкими пменами Ахилла, Гектора, она все-таки будетъ для кучера не Ахиллъ и не Гекторъ, а Васька.

Офицеръ слѣзъ, потрепаль дымящагося рысака по крутой неѣ, улыбнулся ему признательно и взошель на блестящую лѣстинцу; о раздавленномъ чиновникѣ не было и помину...Теперь, когда онъ снялъ шинель закиданную спъгомъ и вошель въ свой кабинетъ, мы свободно можемъ пойти за пимъ и описать его наружность, къ несчастію вовсе не привлекательную: онъ былъ небольшого роста, широкъ въ плечахъ и вообще нескладенъ; казался сильнаго сложенія, исспособнаго къ чувствительности и раздраженію; походка его была нѣсколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто онъ выказывалъ лѣнь и беззаботное равнодушіе, которое теперь въ модѣ и въ духѣ вѣка, если это не илеоназмъ. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человѣка; видно было, что онъ слѣдовалъ не всеобщей модѣ, а сжималъ свои чувства и мысли изъ недовѣрчивости или



изъ гордости. Звуки его голоса были то густы, то ръзки, смотря по вліянію текущей мишуты; когда онъ хотъль говорить пріятно, то начиналь запинаться и вдругь оканчиваль тракою шуткой, чтобы скрыть собственное смущеніе, п въ свътъ утверждали, что языкъ его золь и опасенъ, нбо свъть не тернить въ кругу своемъ ничего сильнаго, потрясающаго, пичего, что бы могло обличить характеръ и волю: свъту пужны французскіе водевили и русская покорность чуждому мнтыю.

Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любонытно для Лафатера и его послъдователей: они прочли бы на немъ глубокіе слъды прошедшаго и чудныя объщанія будущности; толна же говорила, что въ его улыбкъ, въ его странио блестящихъ глазахъ есть что-то. Въ заключеніе портрета скажу что онъ назывался Григорій Александровичь Печоринь, а между родными просто Жоржь, на французскій ладъ, что притомъ ему было двадцать три года, и что у родителей его было три тысячи душъ въ Саратовской, Воронежской и Калужской губерніяхъ. Посл'яднее я прибавляю, чтобы немпого скрасить его наружность во мижніп строгихъ читателей. Виновать, забыль включить, что Жоржь быль единственный сынь, не считая сестры, шестпадцатильтней дьвочки, которая была очень недурна собою и, по словамъ маменьки [папеньки ужъ не было на свътъ], не нуждалась въ приданомъ и могла занять высокую степень въ обществъ, съ помощью Божіей, хорошенькаго личика и блестящаго воспитанія.

Григорій Александровичь, войдя въ свой кабинеть, новалился въ широкія кресла; лакей вошель и доложиль ему, что, дескать, барыня изволила убхать оббдать въгости, а сестра изволили ужь откушать. — Я оббдать не буду, — быль отвъть: я завтракаль. — Потомъ вошель мальчикъ лъть тринадцати, въ красной казачьей курткъ, быстроглазый, бъленькій и съ вилу большой илуть, и подаль, не говоря ни слова, визитную карточку: Печоринъ исбрежно положиль ее на столь и спросиль,

то принесъ.
— Сюда нынче прівзжала молодая барыня съ мужемъ, — отвичаль Федька, — и вельли эту карточку подать Татьянь Петровив [такъ называлась мать Печорина].



- Что жъ ты принесъ ее ко миъ?
- Да я думать, что это все равно-съ! можетъ-быть вамъ угодно прочесть.
  - То-есть тебъ хочется узнать, что туть написано?
  - Да-съ, эти господа никогда еще у насъ не были.
- Я тебя единкомъ избаловалъ, сказалъ Печоринъ стро-

гимъ голосомъ. — Набей мит трубку. Но эта визитиая карточка видно имъла свойство возбуждать любонытство. Долго Жоржъ не ръшался перемънить удобнаго положенія на широкихъ креслахъ и протянуть руку къ столу; притомъ въ комнать не было свъчей: она озарялась красноватымъ иламенемъ камина, а велъть подать отня и разстроить очаровательный эффектъ каминиаго освъщения ему также не хотълось. Но любонытетво превозмогло, онъ всталь, взяль карточку и съ какимъ-то непонятнымъ волненіемъ ожиданія поднесъ ее кърънеткъ камина. На ней было нанечатано готическими буквами: Киязь Степанъ Степанычъ Лиговскій, съ киятиней. Онъ побладиваљ, вздрогнулъ, глаза его сверкнули, и карточка полетъла въ каминъ. Минуты три онъ ходилъ взадъ и внередь по комнать, дълая разныя странныя движенія рукой, разныя восклицанія, то улыбаясь, то хмуря брови; наконецъ онъ остановился, ехватилъщинцы и бросился вытаскивать карточку изъ огня: - увы! одна ея половина преврагилась въ прахъ, а другая свернулась, почерићла, и на ней едва только можно было разобрать Степанг Степ... Нечоринь положиль эти бренцые остатки на столь, съль опять въ свои кресла и закрыль лицо руками. Хота я очень хорошо читаю нобужденія души на физіономіяхъ, но по этой именно причнит не могу пикакъ разсказать вамъ его мыслей. Въ такомъ положении сидълъ онъ четверть часа, и вдругъ ему послышался шорохъ, подобный легкимъ шагамъ, шуму илатья или движенію листа бумаги. Хотя онъ не върилъ привидъніямъ, но вздрогнулъ, быстроподняль голову и увидъль предъ собою въ сумракъ что-то бълое и, казалось, воздушное. Съ минуту онъ не зналъ на что подумать, такъ далеко были его мысли-если не отъ міра, то по крайней мфрф отъ этой комнаты.

— Кто это? — спроснав онъ.

- Я!—отвъчаль принужденный контральто, п раздался звонкій женскій хохоть.
  - Варенька! какая ты шалунья.
  - А ты спаль! ужаено весело!...
  - Я бы желаль спать опо покойнъе!
- Это стыдъ! отчего намъ на балахъ, въ обществахъ такъ скучно! Вы всъ ищете спокойствія... Какіе любезные молодые люди!
- -- А позвольте спросить, возразилъ Жоржъ, зѣвая, изъ какихъ благъ мы обязаны забавлять васъ?
  - Оттого что мы дамы.
  - Поздравляю: Но въдь намъ безъ васъ не скучно...
  - -- Я почему знаю! Ну, что мы станемъ говорить между собою?
- Моды, новости, развъ мало! Повъряйте другъ другу ваши тайны.
- Какія тайны, у меня п'тть тайнъ. Всѣ молодые люди такъ песносны.
- Большая часть изъ нихъ не привыкла къ женскому обществу.
- Пускай привыкаютъ они и этого не хотять попробовать!

Жоржъ важно всталън поклонился съ насмънгливой улыбкой.

— Варвара Александровна, я замѣчаю, что вы идете большими шагама въ храмъ просвъщенія.

Варенька покрасивла и надула розовыя губки, а брать ем преспокойно опять опустился въ свои кресла. Между твмъ помли свъчи и, нока Варенька сердится и стучить пальчикомъ въ окно, я опишу вамъ компату, въ которой мы находимся. Опа была вмъстъ и кабинетъ и гостиная, и соединялась коридоромъ съ другою частью дома. Свътлоголубые французскіе обои покрывали ся стъны; лоснящіяся дубовыя двери съ модными ручками и дубовыя рамы окопъ показывали въ хозяниъ человъка порядочнаго. Дранировка надъ окнамибыла въ китайскомъ вкусъ, а вечеромъ, или когда солице ударяло въ стекла, опускались пунцовыя сторы, противоположность ръзкая съ цвъзомъ горинцы, по ноказывающая какую-то любовь къ странному, оригинальному. Противъ окна стоялъ инсьменный столъ.



покрытый кипою картинокъ, бумагъ, кингъ, разныхъ видовъ чериильницъ и модныхъ мелочей, по одну его сторону стоялъ высокій густой трельяжь, увитый непрошидаемою съткой зеленаго плюща; по другую — пресла, на которыхъ теперь сидълъ Жоржъ. На полу подънимъ разостланъ былъ широкій коверъ, разрисованный пестрыми арабесками, другой персидскій коверъ висълъ на стъпъ, находящейся противъ оконъ, и на немъ развъшаны были инстолеты. два турецкія ружья, черкесскія шашки и кинжалы — подарки сослуживцевъ, погулявних ъкогдато за Балканомъ. На мраморномъ каминъ стояли три алебастровыя каррикатурки Наганини, Иванова и Россини. Остальныя стъпы были голыя кругомъ и вдоль по инмъ стояли широкіе диваны, обитые шерстянымъ штофомъ пунцоваго цвъта: одна единственная картина привлекала взоры, она висъла надъ дверьми, ведущими въ спальню; она изображала неизвъстное мужекое лицо, писанное неизвъетнымъ русскимъхудожникомъ. человъкомъ не знавинивъ своего тенія и которому никто объ немъ не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазія глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо безо всякаго искусственнаго наклоненія пли оборота; свъть надаль сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, казалось, вся мысль художника сосредоточилась въ глазахъ и улыбкъ. Голова была больше натуральной величины. Волосы гладко упадали по оббимъ сторонамъ лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имблъ въ устройствъ своемъ что-то необыкновенное. Глаза, устремленные впередъ, блистали тъмъ страниымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь проръзи черной маски. Пенытующій и укоризненный дучъ ихъ, казалось, слъдовалъ за вами во всъ углы компаты, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болъе презрительная, чъмъ насмънливая. Всякій разъ, когда Жоржъ смотрълъ на эту голову, онъ видълъ въ ней новое выраженіе; она сдълалась его собесъдникомъ въ минуты одиночества и мечтанія, и онъ, какъ нартизанъ Байрона, назвалъ ее портретомъ Лары. Товарищи, которымъ онъ ее съ восторгомъ показывалъ, называли ее порядочною картинкой. Между тъмъ, покуда я описывалъ кабинетъ, Варенька постепенно придвигалась къ столу, потомъ подошла ближе къ брату и стла противъ него на стулъ; въ ен голубыхъ глазахъ незамътно было ни даже искры минутнаго гитва, по она не знала, чты возобновить разговоръ. Ей поналась подъ руку полусгоръвшая визитная карточка.

— Что это такое? Степанъ Степ... А! это върно у насъ нынче быль князь Анговскій!.. какъ бы я желала видъть Върочку замужемъ. Она была такая добрая... Я вчера слышала что они прівхали изъ Москвы... Кто же сжегъ эту карточку?

Ее бы надо подать маменькъ!

— Кажется я, —отвъчаль Жоржь, раскуривая трубку.

— Прекрасно! я бы желала, чтобъ Върочка это узнала. ей было бы очень пріятно! Такъ-то, сударь, ваше сердце измѣн-чиво! Я ей скажу, скажу, непремѣино. Впрочемъ нѣтъ, теперь ей должно-быть все равно, она въдь замужемъ.

— Ты судишь очень здраво для твоихъ лътъ, — отвъчалъ ей

братъ и зъвнулъ, не зная, что прибавить.

— Для монхъ лътъ! что я за ребенокъ! маменька говоритъ что дъвушка въ семпадцать лътъ такъ же благоразумна, какъ тущина въ двадцать пять.

— Ты очень хорошо дълаешь, что слушаешь маменьки.

Эта фраза, повидимому похожая на похвалу, показалась намънкой; такимъ образомъ согласіе опять разстроилось и они амолчали. Мальчикъ вошелъ и принесъ записку: приглашеніе на балъ къ барону Руда.

— Каная тоска! — воскликнуль Жоржь. — Падо **т**хать.

- Тамъ будетъ Mademoiselle Negouroff!.. возразила пропическимъ тономъ Варенька.—Она еще вчера о тебъ спрашивала... Какіе у цея глаза, прелесть...
  - Какъ уголь въ горина раскаленный.
    Однако сознайся, что глаза чудесные!
- Когда хвалять глаза, то это значить, что остальное инлуда негодится.
  - Смъйся, а самъ неранодушенъ.

- - Положимъ.

— Я и это разскажу Върочкъ.

— Давио ли ты увъряла, что я для нея-все равно.

— Повърьте, я лучие этого говорю по-русски-я не монастырка.

— ()! совеймъ нйтъ, очень далеко...

Она покрасиъла и ущла.

По я васъ долженъ предупредить, что это былъ на нихъ черный день: они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жоржъ любилъ сестру самою нъжною братскою любовью.

Послъдній намекъ на Mademoiselle Negouroff [такъ будемъмы и называть вноследствін] заставиль Печорина задуматься. Наконецъ неожиданная мысль прилетъла къ нему свыше. Опъ придвинуль чернильницу, вынуль листъ почтовой бумаги и сталь что-то писать. Нокуда онъ писаль самодовольная улыбка часто появлялась на лицъ его, глаза искрились. Одинмъ словомъ, ему было очень весело, какъ человъку, который выдумалъ что-нибудь необыкновенное. Кончивъ писать, опъ положилъ бумату на конверть и надинсаль: «Милостивой государынъ Елизаветъ Львовиъ Пегуровой въ собственныя руки ... потомъ кликиулъ Өедьку и велълъ ему отнесть на городскую почту, да чтобъ никто изъ людей не видалъ. Маленькій Меркурій, гордясь великою дов'тренностію господина, стрълой помчался въ лавочку, а Нечоринъ велълъ закладывать сани и черезъ полчаса убхаль въ театръ. Однако въ этой побздкъ сму не удалось задавить ни одного чиновника.

## П.

Давали Фенеллу [4-е представленіе]. Въ узкой лазейкъ, ведущей къ кассъ, толинлась пепроходимая куча пароду. Печоринъ, который не имълъ еще билета и былъ нетериъливъ, адресовался къ одному театральному служителю продающему афиши. За 15 рублей досталь онъ кресло во второмъ ряду съ лъвой стороны, и съ краю-важное преимущество для тъхъ, которые берегуть свои ноги и ходять инть чай къ Фениксу. Когда Печоринъ вошелъ, увертюра еще не начиналась, и въ ложи не всъ еще събхались. Между прочимъ прямо надънимъ въ бельэтажъ была пустая ложа, возлъ пустой ложи сидъли Негуровы, отецъ, мать и дочь. Дочка была бы недурна, еслибъ блъдность, худоба и старость, почти общій педостатокъ нетербургскихъ дъвушекъ, не затмевали блеска двухъ огромныхъ глазъ и не разрушивали гармоніи между чертами довольно правильными и остроумнымъ выраженіемъ. Она поклонилась Нечорипу довольно ласково и просіяла улыбкой.

Видно еще письмо недошло по адресу, подумаль онъ, и сталъ наводить дорнетъ на другія ложи. Въ нихъ онъ узналъ множество бальныхъ знакомыхъ, съ которыми иногда кланялся, иногда иътъ, смотря по тому замъчали его или нътъ. Онъ не оскорблялся равнодушіемъ свъта къ нему, потому что оцънняъ свъть въ настоящую его цъну. Онъ зналь что заставить говорить объ себъ легко, но зналъ также что свъть два раза сряду не занимается однимъ и тъмъ же лицомъ; ему нужны повые кумпры, повыя моды, повые романы. Ветераны свътской славы, какъ и вев другіе ветераны, самыя жалкія созданія. Въ короткомъ обществъ, гдъ умный, разнообразный разговоръ замъняетъ танцы [рауты въ сторону], гдъ говорить можно обо всемъ, не боясь цензуры тетушекъ, не встръчая черезчуръ строгихъ и неприступныхъ дъвъ, въ такомъ кругу опъ могъ бы блистать и даже правиться, потому что умъ и душа, показываясь наружу, придають чертамъ жизнь, игру и заставляють забыть ихъ недостатки. Но такихъ обществъ у насъ въ Россін мало, въ Нетербургъ еще меньше, вопреки тому что его называють совершенно европейскимь городомъ и владыкой хорошаго топа. Замъчу мимоходомъчтохорошій топъ царствуєть только тамъ, гдъ вы не услышите инчего лишияго.

Но увы, друзья мон, за то какъ мало вы тамъ и услышите! На балахъ Печоринъ съ своею невыгодною наружностью терялся въ толић зрителей, былъ или нечаленъ, или елишкомъ золъ, нотому что самолюбіе его страдало. Танцуя ръдко, онъ могъ разговаривать только съ тъми дамами, которыя сидъля весь вечеръ у стънки, а съ этими-то именно онъ пикогда не знакомился. У него прежде было занятіе — сатира. Стоя виъ круга мазурки онъ разбиралъ танцующихъ, и его колкія замъчанія очень скоро расходились но залѣ и нотомъ но городу. Но разъ какъ-то, онъ поделушалъ въ мазуркъ разговоръ одного глинаго дипломата съ какою-то княжною. Дипломатъ подъ своимъ именемъ такъ и нечаталъ всѣ его остроты, а княжна



пзъ одного приличія не хохотала во все горло. Печоринъ вспомниль, что когда онъ говориль то же самое и гораздо лучше одной изъ бальныхъ нимфъ дня три тому назадъ, она только ножала плечами и не взяла на себя даже трудъ нонять его. Съ этой минуты онъ сталъ въ обществъ больше танцовать и ръже говорить умно, и даже ему показалось, что его начали принимать съ большимъ удовольствіемъ. Однимъ словомъ, онъ началь постигать, что по кореннымъ законамъ общества въ маниующемъ кавалеръ ума не полагается.

Загремъла увертюра; все было полно, одна ложа, рядомъ съ ложей Негуровыхъ, оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина. Это ему казалось странио, и онг желаль бы очень наконецъ увидать людей, которые пропусти-

ли увертюру Фенеллы.

Занавъсъ взвился, и въ эту минуту застучали стулья въ нустой ложь; Нечоринъ подняль голову, но могъ видъть только пунцовый береть и круглую от лую божественную ручку съ божественнымъ дористомъ, небрежно упаешую на малиновый бархатъ ложи. Нъсколько разъ онъ пробовалъ слъдить за движеніями неизвъстной, чтобъ разглядъть хоть глазъ, хоть щечку. Напрасно! Разъ онъ такъ закинулъ голову назадъ, что могъ бы видъть лобъ и глаза, но какъ на зло сму, огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ея лица. У него заболъла шея, онъ разсердился и далъ себъ слово не смотръть больше на эту проклятую ложу. Первый актъ кончился. Печоринъ всталъ и ношелъ съ иъкоторыми изъ товарищей къ Фениксу, старансь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

фениксъ—ресторація весьма примъчательная по своему топографическому положенію въ отношенін къ заднимъ нодъвздамъ Александринскаго театра. Бывало, когда неуклюжіе рыдваны, влекомые нарою хромыхъклячъ, тъсинлись возлѣ узкихъ
дверей театра и юныя инмфы, окутанныя грубыми казенными
илатками, прыгали на скринучія подножки, толна усастыхъ волокитъ, вооруженныхъ блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпилась на крыльцѣ твоемъ, о фениксъ!
Но скоро промчались эти буйные дни: и тамъ, гдѣ мелькали

прежде черные и бълые султаны, тамъ ныиче чинно прогуливаются трехъугольныя шляны безъ султановъ; великій при-

мъръ переворотовъ сульбы человъческой.

Печоринъ взошелъ къ Фениксу съ одиняъ преображенскимъ и другимъ конно-артиллерійскимъ офицеромъ. Онъ велъль подать чаю и сълъ съ ними подлъ стола. Народу было много всякаго. За тъмъ же столомъ, гдъ сидълъ Печоринъ, сидълъ также какой-то молодой человъкъ во фракъ, не совстыъ отлично одътый и курпвиній собственныя нахитосы, къ великому соблазну трактирных в служителей. Этотъ молодой челов вкъ былъ высокаго роста, блондинъ и удивительно хорошъ собою. Большіе томные голубые глаза, правильный нось, похожій на пось Аполлона Бельведерскаго, греческій овалъ лица и предестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него винманіе каждаго. Одий губы его, слишкомъ тонкія и блідныя въ сравненін съ живостію красокъ разлитыхъ по щекамъ, миѣ бы не понравились. Но мъднымъ пуговицамъ съ гербами на его фракъ можно было отгадать, что онъ чиновникъ, какъ веб молодые люди во фракахъ въ Петербургъ. Онъ сидълъ задумавшись и, казалось, не слушалъразговора офицеровъ, которые шутили, смъялись и разсказывали анекдоты, запивая дымъ трубки сквернымъ чаемъ. Между прочимъ стали говорить о лошадихъ. Одинъ артиллерійскій поручикъ хвастался своимъ рысакомъ. Пачался споръ; Печоринъ à propos разсказалъ, какъ опъ сегодня у Вознесенскаго моста задавиль какого-то франта и умчался отъ погони...Костюмъ франта въизмятомъ картузѣбылъ описанъ, его несчастное положение на тротуаръ также. Смъялись. Когда Нечоринъ кончилъ, молодой человъкъ во фракъ веталь и, протяпувъруку, чтобъ взять шляпу со стола, сдернулъ на полъ подносъ съ чайникомъ и чашками. Движеніе было явно умышленное, всъ глаза на него обратились, по взглядъ Печорина былъ дерзче и вопросительнъе другихъ. Кровь кинулась въ лицо неизвъстному господину, опъ стоялъ неподвиженъ и не извинялся. Молчаніе продолжалось съ минуту. Сдълался кружокъ, и всъ предугадывали исторію. Вдругь Печоринъ опять сълъ и громко кликнулъ служителя: что стоить посуда? Ему сказали цъну втрое дороже.



— Этотъ чиновникъ такъ былъ неловокъ что разбилъ ее, — продолжалъ Жоржъ холодно, — вотъ деньги.

Онъ бросилъ деньги на столъ и прибавилъ:

- Скажи ему, что теперь онъ можеть отсюда уйти свободно. Служитель при всёхъ доложиль съ почтеніемъ чиновнику, что онъ все получилъ и просилъ на водку, по тотъ, ничего не отвъчая, скрылся. Толна хохотала ему во слъдъ, офицеры смъялись еще больше и хвалили товарища, который такъ славно отдълаль противника, не запутавшись между тъмъ въ исторію. О! исторія у насъ вещь ужасная; благородно или инзковы ноступили, правы или пътъ, могли избъжать или не могди, но ваше имя замъщано въ исторію...все равно, вы теряете все, расположение общества, карьеру, уважение друзей. Понасться въ исторію, ужасибе этого ничего не можеть быть, какъ бы эта исторія ни кончилась. Частная извъстность ужъ есть острый ножь для общества. Вы заставили объ себъ говорить два дия, страдайте же двадцать абть за это. Судь общаго мибиія, вездъ ошибочный, происходить однако у насъ совстмъ на другихъ основаніяхъ, чтмъ въ остальной Европт. Въ Англін, напримітръ, банкротство — безчестіе пензгладимое, достаточная причина для самоубійства; развратная шалость въ Германін закрываетъ навсегда двери хорошаго общества [о Францін я не говорю: въ одномъ Нарижь больше разныхъ общихъ мибий, чтмъ въ цъломъ свътъ |. А у насъ? Объявленный взяточникъ принимается вездъ очень хорошо: его оправдываютъ фразою: и! кто этого не дъласть!.. Трусъ обласканъ вездъ потому, что онъ смирный малый. А замъщанный въ исторію! о! ему итть пощады. Маменьки говорять объ немъ: Богь его знаетъ какой опъчеловъкъ динапецьки прибавляютъ: мерзавецъ...

Офицеры безъ новой тревоги допили свой чай и ношли; Исчоринъ вышелъ послъ всъхъ. На крыльцъ кто-то его остановиль за руку, примолвивъ: — Я пмъю съ вами поговорить! Но трепсту руки онъ отгадалъ, что это его давишній противникъ. Нечего дълать, не миновать исторіи.

— Извольте говорить, — отвъчаль онъ небрежно.

— Только не здъсь на морозъ, пойдемте въ коридоръ театра, возразилъ чиновинкъ.

Они пошли молча.

Второй актъ уже начался, коридоры и широкія лѣстницы были пусты. На площадкѣ одной уединенной лѣстницы, едва освѣщенной далскою дамной, они остановились, и Печоринъ, сложивъ руки на груди, прислонясь къ желѣзнымъ периламъ и прищуривъ глаза, окинулъ взоромъ противника съ ногъ до головы и сказалъ:

- Я васъ слушаю!..
- Милостивый государь, голосъ чиновника дрожаль отъ прости, жилы на лбу его надулись, и губы поблъдиъли: милостивый государь, вы меня обидъли! вы меня оскорбили смертельно.
- Это для меня не секреть, отвъчаль Жоржь, и вы могли бы объясниться при всъхъ. Я вамь отвъчаль бы то же, что теперь отвъчу: когда жъ вамь угодно стръляться? ныпче? завтра? Я думаю, что угадаль ваше намъреніе, по крайней мъръ разбитіе чашекъ не было случайностью. Вы хотъли съ чегошодь начать и начали очень остроумно прибавиль, онъ насмъщливо поклонившись.
- Милостивый государь, отвъчаль онь, задыхансь, вы едва меня сегодня не задавили; да, меня, который предъ вами, и этимь хвастаетесь, вамъ весело? А но какому праву? Потому что у вась есть рысакъ, бълый султанъ, золотые эполеты? Развъ я не такой же дворянинъ какъ вы? Я бъденъ! Да, я бъденъ! хожу пъшкомъ. Конечно, послъ этого я не человъкъ, не только дворянинъ! А! вамъ это весело!.. вы думали что я буду слушать смиренно дерзости потому, что у меня нътъ денегъ, которыя бы я могъ бросить на стелъ... Нътъ, никогда, никогда, никогда я вамъ этого не прощу.

Въ эту минуту пламенъвнее лицо его было прекрасно какъ буря. Нечоринъ смотрълъ на него съ холоднымъ любопытствомъ и наконецъ сказалъ:

— Вани разсужденія немножко длинны, назначьте чась и разойдемтесь, вы такъ кричите, что разбудите всёхъ лакеевъ.

И точно и которые изъ шихъ, спавийе на барскихъ салонах в въ коридоръ перваго яруса, начали подымать головы.

- Какое двломив до нихъ, нускай весь міръ меня слушаеть.

— Я не этого мивнія... Если угодно завтра въ восемь ча-

совъ утра, я васъ жду съ секундантомъ.

Печоринъ сказалъ свой адресъ. — Драться! я васъ понимаю, на смерть драться... И вы думаете, что я буду достаточно вознагражденъ, когда всажу вамъ въ сердце свинцовый шарикъ... Прекрасное утъшеніе! Нъть, я желаль, чтобы вы жили въчно и чтобъ я могъ въчно метить вамъ. Драться — нътъ; тутъ усибхъ слишкомъ невъренъ.

— Въ такомъ случав ступанте домой, выпейте стаканъ воды и ложитесь спать, возразиль Печоринъ, ножавъ илечами,

и хотъль итти.

— Нътъ, постойте, — сказалъ чиновникъ, прійдя нъсколько въ себя: — и выслушайте меня!.. вы думаете что я трусъ? какъ будто храбрость неможеть существовать безъ вывъски шпоръ или эполетовъ? Повърьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью чемъ вы? Моя жизнь горька, будущности у меня пъть, я бъдень, такъ бъденъ что хожу въ стулья. Я не могу разъ въ годъ бросить иять рублей для своего удовольствія, я живу жалованьемъ, безъ друзей, безъ родныхъ. У меня одна мать старушка... Я все для нея: я ея провидъще и подпора: она для меня и друзья и семейство. Съ тъхъ поръ какъ живу, я еще никого не любилъ кромъ нея. Потерявъ меня, сударь, она либо умреть отъ нечали, либо умреть съ голоду...

Онъ остановился, глаза его налились слезами и кровью.

— И вы думали, что и съ вами буду драться?.. — Чего жъ наконецъ вы отъ меня хотите? — сказалъ Нечоринъ нетериъливо.

— Я хотъль васъ заставить распаяться.

— Вы кажется забыли, что не я началъ ссору.

— А развъ задавить человъка инчего, шутка, потъха!

— Я вамъ объщаюсь высъчь моего кучера...

— 0! вы меня выведете изъ терпънія. — Что жъ? мы тогда будемъ стръляться!..

Чиповникъ не отвъчалъ. Опъ закрылъ лицо руками, грудь его волновалась, въ его отрывнетыхъ словахъ проглядывало отчаније. Казалось, онъ рыдалъ и наконецъ онъ воскликнулъ:

— Иътъ не могу, не петублю ее... и убъжалъ.

Печориць съ сожальніемъ носмотрыль сму во слёдъ и пошель въ кресла. Второй акть Фенеллы ужь подходиль къ концу. Артиллеристь и преображенець, сидъвшіе съ другого края, не замътили его отсутствія.

## Ш.

Почтенные читатели, вы всё видёли сто разъ Фенеллу, вы всё съ громомъ вызывали Новицкую и Голланда, и ноэтому я нерескочу чрезъ остальные три акта и подииму свой занавъсъ въ ту самую минуту, какъ онустился занавъсъ Александринскаго театра. Замѣчу только, что Нечоринъ мало занимался піеской, былъ разсѣянъ и забылъ даже объ интересной ложъ,

на которую онъ далъ себъ слово не смотръть.

Шумною и довольною толною зрители спускались по извилистымъ лъстинцамъ къ нодъъзду. Винзу раздавался крикъ
жандармовъ и лакеевъ. Дамы, закутавшись и прижавшись къ
стънамъ и заслоняемыя медвъжьими шубами мужей и наненекъ
отъ дерзкихъ взоровъ молодежи, дрожали отъ холоду и улыбались знакомымъ. Офицеры и штатскіе франты съ лориетами
ходили взадъ и впередъ, стучали, одни саблями и шпорами,
другіе калошами. Дамы высокаго тона составляли особую групну на пижнихъ ступеняхъ парадной лъстищы; смъялись, говорили громко и наводилизолотые лориетки на дамъ безъ тона,
обыкновенныхъ русскихъ дворянокъ; и одиъ другимъ тайно
завидовали: необыкновенныя красотъ обыкновенныхъ, обыкновенныя, увы! гордости и блеску необыкновенныхъ.

У тъхъ и у другихъ были свои кавалеры; у нервыхъ почитительные и важные, у вторыхъ услужливые и порой неловкіе. Въ середнит же тъснился кружокъ людей не свътскихъ, не знакомыхъ ин съ тъми ин съ другими, кружокъ зрителей. Кунцы и простой народъ проходили другими дверями. Это была миніатюрная картина всего нетербургскаго общества.

Печоринъ, закутанный вълинель и надвинувъ на глаза шляну, старался продраться къ дверямъ. Онъ поравиялся съ Лизаветой Николаевной Петуровой; на выразительную улыбку отвъчалъ сухимъ поклономъ и хотълъ продолжать свой путь, но былъ задержанъ слъдующимъ вопросомъ:

- Отчего вы такъ серіозны, monsieur George? вы недоволь-
  - Напротивъ, я во все горло вызывалъ Голланда.
  - Неправда ли что Новицкая очень мила?
  - Ваша правда.
  - Вы отъ нея въ восторгъ?
  - Я очень ръдко бываю въ восторгъ.
- Вы этимъ никого не ободряете, сказала она съ досадой и стараясь пронически улыбнуться.
- Я не знаю пикого, кто бы нуждался въ моемъ ободреніи, отвѣчалъ Печоринъ небрежно.—П притомъ восторгъ есть чтото такое дѣтское...
- Ваши мысли и слова удивительно подвержены персивив... давно ли?
  - Право...

Печоринъ не слушалъ. Его глаза старались проникнуть неструю стъну шубъ, салоновъ, шлянъ. Ему ноказалось что тамъ за колонною мелькнуло-лицо ему знакомое, особенно знакомое... Въ эту минуту жандармъ крикнулъ и долговязый лакей

повториль за нимъ: карета князя Лиговскова.

Съ отчаянными усиліями расталкивая толпу, Печоринъ бросился къ дверямъ. Передъ нимъ, человъка за четыре, мелькнуль розовый салонь, шаркнули ботинки. Лакей подсадиль розовый салопь въ блестящій купе, потомъ вскарабкалась въ него медвъжья шуба. Дверцы хлопнули. — На Морскую, пошель!---Питересную карету замьнила другая, можеть-быть не менъе интересная, только не для Печорина. Опъ стоялъ какъ вконанцый. Мучительная мысль смутила его мозгъ. Эта ложа на которую онъ далъ себъ слово не смотръть... Княгиня сидъла въ ней. Ея розовая ручка покоплась на малиновомъ бархатъ. Ея глаза можетъ-быть часто ноконлись на немъ, а онъ даже и не подумаль оберпуться. Магшитическая сила взгляда любимой женщины не подъйствовала на его бычачьи первы. О! бъщенство! Опъ себъ этого никогда не проститъ. Раздосадованный онъ пошелъ по тротуару, отыскалъ свои сани, разбудиль толстаго кучера, который лежаль, свернувнись, попрытый медетжьею полостью, и отправился домой. А мы обратимся къ Лизаветъ Николаевиъ Цегуровой и послъдуемъ за. нею.

Когда она съла въ карету, то отецъ ся началъ длинную дис-

сертацію насчеть молодых влюдей нын вшияго в вка.

— Вотъ, напримъръ, Печоринъ, — говорилъ онъ, — нътъ того, чтобъ искать во мнъ или Катенькъ [Катенька его жена, иятидесяти пяти лътъ]. Нътъ, и смотръть не хочетъ. Какъ бывало въ наше время: влюбится молодой человъкъ, старается угодить родителямъ, всей родиъ, а не то чтобъ все но угламъ съ дочкой перешоптываться, да глазки дълать... Что это ныиче — срамъ смотръть, и дъвушки не тъ стали... Бывало слово лишнее услышатъ, покраснъютъ, да и баста: ужъ отъ нихъ не добъешься отвъта. А ты, матушка, двадцати интъ лъть дъвка, такъ на шею и въшаешься. Замужъ захотълось.

Анзавета Николаевна хотбла отвъчать. Слезы навернулись у нея на глазахъ, и она не могла произнесть ни слова. Кате-

рина Ивановна за нее заступилась.

— Ужъты всегда на цее нападаешь понапрасну. Что жь дълать когда молодые люди не женятся. Надо самой не упускать случая. Печоринъ женихъ богатый, хорошей фамиліи; чъмъ не мужъ? Въдь не въкъ же сидъть дома... слава Богу, что миъ ея наряды-то стоятъ, а ты свое: замужъ хочешь, замужъ хочешь. Да кабы замужъ не выходили, такъ что бы было...

Эти разговоры повторялись въ томъ или другомъ видъ всякій разъ, когда мать, отецъ и дочь оставались втроемъ... дочь молчала, а что происходило въ ея сердцъ въ эти минуты, одинъ

Богъ знаетъ.

Пріїхали домой. Катерина Ивановна съ ворчливымь супругомъ отправились въ свою компату, а дочка въ свою. Родители си принадлежали и къ старому и къ новому въку. Прежнія понятія, полузабытыя, полустертыя повыми внечатльніями жизни истербургской, вліяніемъ общества, въ которомъ Николай Петровичь по чину своему долженъ былъ находиться, проявлялись только въ минуты досады, или во время спора. Они назались ему сильнъйшими аргументами, пбо онъ поминтъ ихъ грозное дъйствіе на собственный умъ во дии его молодости. Катерина Пвановна была дама не глупая, по словамъ чи-



повинковъ служивнихъ въ канцелярін ся мужа, женщина хитрая и лукавая, во мибнін другихъ старухъ, добрая, довърчивая и сленая маменька для бальной молодежи... Истиннаго ся характера я еще не разгадаль; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вмъстъ всъ три вышесказанныя мибнія... И если выйдеть портретъ похожъ, то объщаюсь итти прикомъ въ Невскій монастырь слушать првицув.

А Лизавета Николаевна... 0! знакъ восклицанія... погодите. Теперь она пошла въ свою спальню и кликнула горинчную Мароушу, толстую, рябую дъвицу... Дурной знакъ... я бы не желаль, чтобь у моей жены или невъсты была толстая и рябая горинчиая!.. Терпъть не могу толстыхъ и рябыхъ горинчныхъ, съ головой вымазанною чухонскимъ масломъ или приглаженною квасомъ, отъ котораго волосы слинаются и рыжъють, сь руками шароховатыми, какъ вчеранній решетный хаббъ, съ сонными глазами, съ погами, хлонающими въ башмакахъ безъ ленточекъ, тижелою ноходкой и [что всего хуже] четвероугольною таліей, облишенною нестрымъ домашнимъ платьемъ, которое виизу уже, чъмъ вверху... Такая гориичная, сидя за работой възадней комнатъ порядочнаго дома, подобна крокодилу на диб свътлаго американскаго колодца; такая горицчиая, какъ сальное нятно, проглядывающее сквозь свъжіе узоры перекрашеннаго илатья, приводить умъ въ нечальное сомивніе насчеть домашняго образа жизни господъ... О, любезные друзья, не дай Богь вамъ влюбиться въдъвушку, у которой такая горинчиая; если вы раздъляете мон мибнія, то очарованіе ваніе погибло навъки.

Анзавета Инколаевна велъла горинчной сиять съ себя чулки и банмаки, и расшнуровать корсеть, а сама, съвъ на постель, сбросила небрежно головной уборъ на туалетъ. Черные ся волосы унали на плечи; но я не продолжаю описанія: ипкому не интересно любоваться поблекшими предестями, худощавою пожкой, жилистою шеей и сухими плечами на которыхъ обозначились красные рубцы отъ узкаго платья. Всякій, въроятно, на подобныя вещи довольно насмотрълся. Лизавета Инколаевна легла въ постель, поставила возлъ себя на столикъ свъчу и раскрыла какой-то французскій романъ. Мароуша вышла, тинина воцарилась въ комнатъ. Книга выпала изъ рукъ нечальной дъвушки. Она вздохнула и предалась размышленіямъ.

Конечно, ни одна отцебтная красавица не повъряла миъ думъ и чувствъ, волновавшихъ ся грудь послъ длиниаго бала или вечеринки, когда въ одинокой своей комнатъ она приноминала все свое прошедшее, пересчитывала всъ любовныя объясненія, которыя нъкогда выслушивала съ притворною холодностію, притворною ульюкой пли съ истинымъ наслажденіемъ, и которыя не имъли для нея другихъ слъдствій, кромъ лишинхъ десяти строкъ въ альбомъ или мстительной эпиграммы отвергнутаго обожателя, брошенной мимоходомъ цозади ен стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышленія должны быть тяжелы, неспосны для самолюбія и сердца, если оное налицо имъется, поо натуральная исторія нынче обогатилась новымъ классомъ очень милыхъ и красивыхъ существъ, именно классомъ женщинъ безъ сердца. Чтобъ легче угадать, о чемъ Лизавета Инколаевиа изволила думать, я принуждень, къ моему великому сожалънію, разсказать вачъ пркоторыя частности ся жизни, трмр болье, что для объясиенія сабдующихъ происшествій это необходимо. Она родилась иъ Петербургъ и инкогда не выъзжала изъ Петербурга. Правда, одинъ разъ на два мъсяца въ Ревель, на воды... Но вы сали знаете, что Ревель не Россія, и потому направленіе ся нетербургскаго восинтанія не получило никакого измъненія. У насъ, въ Россіи, итсколько вывелись изъ моды французскія мадамы, а въ Истербургъ ихъ вовее не держатъ. Англичанку нанимать ея родители были не въ силахъ, Англичанки дороги. Ифмку взять было также не ловко, Богъ знастъ, какая понадетея: здъсь такъ много всякихъ... Лизавета Пиколаевна осталась вовсе безъ мадамы. По-французски она выучилась отъ чаменьки, а больше отъ гостей; потому что съ самаго дътства она проводила дни свои въ гостинной, сидя возаъ маменьки и елушан всякую всячину. Когда ей исполнилось тринадцать лътъ, взяли учителя но билетамъ. Въ годъ она кончила курсъ французскаго языка... и началось ся свътское восинтаніе. Въ компать ся стояль рояль, не никте не слыхаль, чтобъ она играла...Танцовать она выучилась на дътскихъ балахъ. Романы она начала читать, какъ только перестала учить склады, и читала ихъ удивительно скоро... Между тъмъ отецъ ен получиль порядочное наслъдство, вслъдъ занимъ хорошее мъсто и сталъ жить открытъе... Пятпадцати лътъ ее стали вывозить, выдаван за семнадцатилътнюю, и до двадцати пяти лътъ условный этотъ возрастъ не измънялся... Семнадцать лътъ точка замерзанія: они растягиваются сколько угодио, какъ резиновыя помочи. Лизавета Инколасвна была недурна и очень интересна: блъдность и худоба интересны... потому что француженки блъдны, а Англичанки худощавы... Надооно замътить, что прелесть блъдности и худобы существують только въ дамскомъ воображеній и что здъщніе мущины только изъ угожденія потакаютъ ихъ миѣнію, чтобъ чъмъ-нибудь отклонить упреки въ невъжливости и такъ-называемой—казармности.

При первомъ вступленін Анзаветы Николаєвны на паркеть гостиныхъ у нея нашансь поклонники... Это все были люди всегда анилодирующіе новому водевилю, скачущіе слушать повую пъвицу, читающіе только повыя кинги. Ихъ замънили другіе: эти волочились за нею, чтобъ возбудить ревность въ остывающей любовниць или чтобъ кольнуть самолюбіе жестокой красоты. Послъ этихъ явился третій родъ обожателей: люди, которые влюблялись отъ нечего дълать, чтобы пріятиже провести вечеръ, ибо Лизавета Николаевна пріобръда навыкъ свътскаго разговора и была очень любезна, иъсколько насмъщлива, ижеколько мечтательна... Ижкоторые изъ этихъ волокитъ влюбились не на шутку и требовали ез руки: по ей хотълось попробовать лестную роль непреклонной... И къ тому же они, все были прескучные. Имъ отказали... Одинъ съ отчаянія долго быль болень, другіе скоро утбинілись... Между тъмъ время шло. Она едълалась опытною и бойкою дъвой; смотръла на всъхъ въ дорнетъ, обращалась очень смъло, не краспъла отъ двусмысленной ръчи или взора, и вокругъ нея стали увиваться розовые юноши, пробующіе свои силы въ словесной перестрълкъ и посвящавние ей первые свои опыты страстнаго красноръчія. Увы, на этихъ было еще меньше надежды, чъмъ на всъхъ прежнихъ. Она съ досадою и вмъстъ тайнымъ удовольствіемъ убивала ихъ падежды, останавливала вдкою насмъшкой разливы краспортиія—и вскорт они увтрились, что она непобъдимая и чудная женщина. Вздыхающій рой разлетался въ разныя стороны... и наконецъ для Лизавсты Николаевны наступиль періодъ самый мучительный и онасный сердну—отцвтающей женщины...

Она была въ тъхъ лътахъ, когда еще волочиться за нею было не совъетно, а влюбиться въ нее стало трудно; въ тъхъ лътахъ, когда какой-нибудь въгреный или безнечный франтъ не ночитаетъ уже за гръхъ увърять шутя въ глубокой страсти, чтобы нослъ, такъ, для смъху, скомирометировать дъвушку въ глазахъ нодругь ен, думая этимъ придать себъ болье въсу... увърить всъхъ, что она отъ него безъ намяти и стараться ноказать, что онъ ее жальеть, что онъ не знаетъ, какъ отъ нея отдълаться; говорить ей нъжности шонотомъ, а вслухъ колкости... Бъднан, предчувствуя, что это ея послъдній обожатель, безъ любви, изъ одного самолюбія, старается удержать шалуна какъ можно долье у ногъ своихъ... Напрасно. Она ботье и болье запутывается. И наконецъ... увы... за этимъ исріодомъ остаются только мечты о мужъ, какомъ-нибудь мужъ... однъ мечты.

Інзавета Николаевна вступила въ этотъ періодъ, но послъдній ударъ напесъ ей не безпечный шалунъ и не бездушный франтъ. Вотъ какъ это случилось.

Нолтора года тому назадъ Печоринъ былъ еще въ свътъ чеповъкъ довольно новый. Ему надобно было, чтобъ ноддержать
себя, пріобръсти то, что нъкоторые называють свътскою извъстностью, то-есть прослыть человъкомъ, который можетъ
тълать эло, когда ему вздумается. Пъсколько времени онъ напрасно искалъ себъ пьедестала, вставни на который, онъ бы
чогъ заставить толиу взглянуть на себя. Сдълаться любовникомъ извъстной красавицы было бы слишкомъ трудно для начинающаго, а скомирометировать дъвушку молодую и невинную, онъ бы не ръшился. И потому онъ избралъ своимъ оруцісмъ Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое.
Какъ быть. Въ нашемъ бъдномъ обществъ фраза: онъ погу-

биль столько-то репутацій, значить почти: онъ выиграль

столько-то сраженій.

Анзавета Николаевна и онъ были давно знакомы. Они клаиялись. Составивъ планъ свой, Печоринъ отправился на одинъ балъ, гдъ долженъ былъ съ нею ветрътиться. Онъ наблюдаль за нею пристально и замътилъ, что никто ея не пригласилъ на мазурку: знакъ былъ поданъ музыкантамъ начинать, кавалеры инумъли стульями, устанавливая ихъ въ кружокъ. Анзавета Пиколаевна отправилась въ уборную, чтобы скрыть свою досаду. Нечоринъ дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась въ залу, начиналась уже вторая фигура. Нечоринъ торонливо подошелъ къ ней.

— Гдъвы скрывались, — сказальопъ, — я искаль васъ вездъ, приготовиль даже стулья, такъ я сильно надъялся, что пы миъ не откажете.

— Какъ вы самоувъренны, — и неожиданное удовольствіе всныхнуло въ ся глазахъ.

— Однакожъ вы меня не накажете слишкомъ строго за эту самоувъренность?

Она не отвъчала и послъдовала за инмъ.

Разговоръ ихъ продолжался во время всего танца. Блистая инутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики, Печоринъ не щадилъ ни одной изъ ся молодыхъ и свъжихъ соперницъ. За ужиномъ опъ сълъ возлъ нея, разговоръ подвигался все далъе и далъе, такъ что наконецъ опъ чуть-чуть ей не сказалъ, что обожаетъ ее до безумія [разумъетел двусмысленнымъ образомъ]. Огромный шагъ былъ сдъланъ и онъ возвратился домой довольный своимъ вечеромъ.

Ибсколько недбль сряду носаб этого они встръчались на разныхъ вечерахъ. Разумбется, онъ неутомимо искалъ этихт встръчъ, а она по крайней мърб ихъ не избъгала. Однимъ словомъ, онъ ношелъ по слъдамъ древнихъ волокитъ и дъйствовалъ по формъ, классически. Скоро всъ стали замъчать ихъ постоянное влечение другъ къ другу, какъ явление новое и совершенно оригинальное въ нашемъ холодномъ обществъ. Нечоринъ избъгалъ нескромныхъ вопросовъ, но за то дъйство валъ весьма открыто. Лизавета Николаевна была также этимт

очень довольна, нотому что надъялась завлечь его дальше и нальше, и потомъ, какъ говорили наши матушки, женить его на себъ. Ея родители, не имъя еще объ немъ никакого мившія, такъ безо всякихъ видовъ пригласили однако-же его посъщать свой домъ, чтобъ узнать его короче. Многіе уже стали надънимъ подсмъпваться, какъ надъ будущимъ женихомъ; добрые пріятели стали уговаривать его, отклонять отъ безразсуднаго поступка, который ему не входилъ и въ голову. Изъ этого всего опъ заключилъ, что минута рънительнаго кризиса наступила.

Быль блестящій баль у барона \*\*\*. Нечоринь, по обыкновенію, танцоваль первую кадриль съ Елизаветой Николаевной.

— Какъ хороша сегодия меньшая Р., замътила Елизавета Николаевна.

Нечоринъ навелъ лориетъ на молодую красавину, долго смотрълъ молча и наконецъ отвъчалъ:

— Да, она прекрасна. Съ какимъ вкусомъ перевиты эти пунцовые цвъты въ ея густыхъ русыхъ локонахъ. Я непремъннодалъ себъ слово танцовать съ нею сегодня, именно потому, чтоона вамъ правится. Неправда ли, я очень догадливъ, когда хочувамъ сдълать удовольствіе.

— 0, безъ сомитиня, вы очень любезны, — отвъчала она. всныхнувъ.

Въ эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печоринъ очень въждиво раскланялся. Остальную часть вечера онъ или танцовалъ съ Р. или стоялъ возлъ ся стуна, старался говорить какъ можно больше и казаться какъ можно довольнъе, хотя, между пами, дъвица Р. была очень проста и почти его не слушала, по такъ какъ опъ говорилъ очень иного, то она заключила, что Печоринъ кавалеръ очень любезный. Послъ мазурки она подошла къ Елизаветъ Николаевнъ, и та ее спросила съ проинческою улыбкою.

— Какъ вамъ кажется вашъ постоянный пынѣнній кавалеръ?

— Il est tres aimable, отвъчала Р.

Это быль жестокій ударь для Елизаветы Инколасвны, которая почувствовала, что лишается своего послъдняго кавале-



II точно, съ этого дня Печоринъ сталъ съ нею разсъяните, холодиве; явио старался ей двлать тъ мелкія непріятности, которыя замъчаются встми и за которыя между тъмъ невозможно требовать удовлетворенія. Говоря съ другими дівушками, онъ выражался о ней съ оскорбительнымъ сожалфніемъ, тогда какъ она напротивъ, велъдствіе плохого расчета, желая кольнуть его самолюбіе, новъряла своимъ подругамъ подъ нечатью строжайшей тайны свою чистьйшую, искренивищую любовь. Но напрасно. Онъ только наслаждался излишнимъ торжествомъ, а она, увъряя другихъ, мало-по-малу сама увърилась, что его точно любить. Родители ея, болъе проницательные въ качествъ безпристрастныхъ зрителей, стали ее укорять, говоря: --Вотъ, матушка, цълый годъ пропустила даромъ, отказала жениху съ дваднатью тысячами доходу; правда, что опъ старъ и въ нараличъ, —да что иынъшніе молодые люди! Хорошъ твой Печоринъ, мы заранъе знали, что опъ на тебъ не женится, да и мать не позволить ему жениться! Что жт. вышло? Онъ же надъ тобой и насмъхается.

Разумъется, подобныя слова не усновоять ни уязвленнагосамолюбія, ин обманутаго сердца. Анзавета Николасвна чувствовала ихъ истину, по эта истина была уже для нея не пова. Кто долго преслъдовалъ какую-нибудь цъль, много для нея пожертвоваль, тому трудно отъ нея отступиться, а если ка этой цъли примывають нослъдиія надежды увядающей молодости, то невозможно. Въ такомъ положении мы оставили Лизавету Николасвну, прібхавшую изъ театра, лежащую на постели съ книжкою въ рукахъ и съ мыслями, бродящими въ ми-

пувшемъ и будущемъ.

Наскучивъ пробъгать глазами десять разъодну и туже страницу, она нетерпъливо бросила книгу на столикъ и вдругъ примътила инсьмо съ адресомъ на ея имя и со штемиелемъ городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шентало ей не распечатывать таниственный конверть, по любопытство превозмогло, конвертъ сорванъ дрожащими руками, свъча придвинута и глазася жадно пробътають первыя строки. Письмо было написано примътно искаженнымъ почеркомъ, какъ будто боялись, что самыя буквы измънять тайнъ. Вмъсто подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракули, очень похожая на интна, видимы я въ дунъ, которымъ многіе простолюдины придають какое-то символическое значеніе. Вотъ письмо отъ слова до слова:

— Милостивая Государыня, —Вы меня не знаете, я васъ знаю. Мы встръчаемся часто. Исторія вашей жизни такъ-жемиъ знакома, какъ моя записная кинжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю въ васъ участіе именно потому, что вы никогда на меня не обращали вниманія и притомъ я нынче очень доволенъ собою и намъренъ сдълать доброе дъло. Миъ извъстно, что Печоринъ вамъ правится, что вы всячески думаете снова возжечь въ немъ чувства, которыя ему никогда не синлись. Опъ съ вами ношутилъ. Онъ недостоинъ васъ, онъ любить другую. Всв вани старанія нослужать только къ вашей гибели. Свъть и такъ указываетъ на васъ нальцами. Скоро онъ совебмъ отъ васъ отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вамъ такіе неосторожные и смълые совъты, и чтобы вы болье убъдились въ моемъ безкорыстін, то я клянусь вамъ, что вы никогда не узнаете мосго пмени.

Всябдствіе чего остаюсь вашь покорибний слуга:

(Каракуля).

Отъ такого инсьма съ другою сдълалась бы истерика. Но ударъ, поразивъ Анзавету Николаевну въглубину сердца, не подъйствовалъ на ен первы. Она только поблъднъла, торопливо сожгла письмо и сдула на полъ легкій его пепелъ. Потомъ она погасила свъчу и обернулась къ стънъ Казалось, она илакала, по такъ тихо, такъ тихо, что еслибъ вы стояли у ен изголовья, то подумали бы, что она синтъ покойно и безмятежно.

Па другой день она встала блёдите обыкновеннаго, въ десять часовъ вышла въ гостиную, разливала сама чай по обыкновенно. Когда убрали со стола, отеңъ ся утхаль къ должности, мать съла за работу, она пошла въ свою комнату. Проходя черезъ залу, ей встрътился лакей:

— Куда ты идешь? — спросила она.

- Доложить-съ.

-- 0 комъ?

-- Вотъ тотъ-съ... офицеръ... Господинъ Нечоринъ...

- Гдъ онъ?

- У крыльца остановился.

Лизавета Инколасвиа покрасивла, потомъ снова побледив-

да и потомъ отрывисто сказала лаксю:

— Скажи ему, что дома никого ивть, и когда онъ еще пріъдеть, прибавила она, какъ бы съ трудомъ выговаривая послъднюю фразу,—то не принимать..

Лавей поклонился и ушель, а эна опрометью бросилась въ

свою комнату.

# IV.

Получивъ такой решительный отказъ, Печоринъ, какъ вы сами можете догадаться, не удивился: опъ приготовился къ такой развязкъ и даже желалъ ее. Онъ отправился на Морскую. Санн его быстро скользили по сынучему снъгу; утро было туманное и объщало близкую оттепель. Многіе жители Петербурга, проведшіе дътство въ другомъ климатъ, подвержены странному вліянію здъшняго пеба. Какое-то печальное равнодушіе, подобное тому, съ какимъ наше съверное солице отворачивается отъ неблагодарной здъшней земли, закрадывается въ душу, приводитъ въ оцъпенъніе всъ жизненные органы. Въ эту минуту сердце неспособно къ энтузіазму, умъкъ размышленію. Въ подобномъ расположенін находился Нечоринъ. Неожиданный усибхъ вбичаль его легкомысленное предпріятіе, и онъ даже не обрадовался. Чрезъ пъсколько минуть онъ должень быль увидъться съженщиною, которая была постоянною его мечтою въ продолжени пъсколькихъ лътъ, съ которою онь быль связань прошедшимь, для которой быль готовь отдать свою будущиесть, и сердце его не трепетало отъ нетеривнія, страха, падежды. Какос-то бользненное замираніе.



накая-то мутность и неподвижность мыслей, которыя подобно тяжелымъ обманамъ осаждали умъ его, предвъщали одиъ. близкую бурю душевную. Вспомпная прежиюю пылкость, онт. внутренно досадоваль на теперешнее свее спокойствіе.

Вотъ сани его остановились передъ одиниъ домомъ. Онъ вышелъ и взялся за ручку двери. По, прежде чѣмъ онъ отворилъ се, минувшее, какъ сонъ проскользиуло въ его воображеній, и различныя чувства внезапно шумно пробудились въ душъ сго. Онъ самъ испугался громкаго біснія сердца своего, какъ путаются сонные язители города при звукть почного набата. Какія были его намъренія, опасенія п надежды, извъстно только Богу; повидимому онъ готовъ былъ сдълать ръшительный шагъ, дать новое направление своей жизин. Наконецъ дверь отворилась, и онъ медленно взошель но инфокой лъстинцъ. Па вопросъ швейцара, кого ему угодно, онъ отвъчалъ вопросомъ: -- дома ли княгиня Въра Дмитріевна?

--- Киязь Степанъ Степановичъ у себя-съ.

— А княгиня? — повториль истерибливо Печоринь.

— Киягиня также-съ.

Печоринъ сказалъ швейцару свою фамилію, и тотъ пошелъ

доложить. Сквозь полураскрытую въ залу дверь Печоринъ бросилъ побонытный взглядь, стараясь сколько-инбудь по убранству комнать угадать хотя слабый оттъновъ семейной жизин хозяевъ. Но, увы! въ столицъ всъ залы схожи между собою, какъ вев ультови и вев привътствія. Одинъ только кабинеть иногта можетъ разоблачить домаший тайны. Но кабинетъ такъ же испроинцаемъ для постороннихъ посътителей, какъ сердце. Однако же краткій разговоръ соливейцаромъ позволиль догадаться Печорину, что главное лицо въ домъ былъ князь. «Стравно, подумаль опъ. она вышла замужь за стараго, непріятнаго и обыкновеннаго человъка, въроятно для того, чтобъ дълать свою волю. И что же если я отгадалъ правду, если она добровольно перемънила одно рабство на другое, то какая же у нея была цъль? Какая причина?.. Но пътъ, любить она его не можетъ, за это я ручаюсь головой».

Въ эту минуту швейцаръвошель и торжественно произнесь:

— Пожалуйте, князь въ гостиной.

Медленными шагами Нечоринъ прошелъ черезъ залъ. Взоръ его затуманился, кровь прилила къ сердцу, онъ чувствовалъ, что поблъдиълъ, когда нерешелъ черезъ порогъ гостиной. Молодан женщина въ утрениемъ атласномъ канотъ и блондовомъ ченцъ сидъла небрежно на диванъ. Возлъ нея на креслахъ въ мундприомъ фракъ сидълъ какой-то толстый, лысый господинъ съ огромными глазами, налитыми кровью, и безконечно инрокою улыбкой. У окна стоялъ другой, въ сюртукъ, довольно сухощавый, съ волосами обстриженными подъ гребенку, съ обвислыми щеками и довольно неблагороднымъ выраженемъ лица. Онъ просматривалъ газеты и даже не обернулся, когда вошелъ молодой офицеръ. Это былъ самъ князъ Степанъ Степановичъ. Молодая женщина посиъщно встала, обратись къ Нечорину съ какимъ-то очень не яснымъ привътствіемъ; потомъ подонла къ князю и сказала ему:

— Mon ami, вотъ господниъ Печоринъ, онъ старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печоринъ, рекомендую

вамъ моего мужа.

Князь бросиль газеты на окно, раскланялся, хотъль что-то сказать, но изъ усть его вышли только отрывистыя слова:

— Конечно... мит очень пріятно... семейство жены моей... что вы такъ любезны... Я поставиль себт за долгь... ваша матушка такая почтенная дама—я имталь честь быть вчерась у нея съ женой.

— Матушка съ сестрой хотъла сама быть у васъ сегодня, но она немного нездорова и поручила миъ засвидътельство-

вать вамъ свое почтеніе.

Исчоринъ самъ не зналъ что говорилъ. Опоминвшись и думая что онъ сказалъ глуность, онъ принялъ какой-то холодный, принужденный видъ. Киягинъ ноказалось въроятно, что этой фразой онъ хотълъ объяснить свой визитъ какъ будто бы невольный. Выраженіе лица ся также сдълалось принужденно. Она подозръвала намърсніе упрекнуть. Щеки ся готовы были вспыхнуть, по она быстро отвернулась, сказала чтото толстому господину, тотъ захохоталъ и громко произнесъ: о, да! Потомъ она пригласила Печорина състь, заняла сама прежисе мъсто, а князь взяль онять въ руки свои газеты.

Княгиня Въра Дмитріевна была женщина двадцати двухъ лътъ, средняго женскаго роста, блондинка, съ черными глазами, что придавало лицу ел какую-то оригинальную прелесть и такимъ образомъ, ръзко отличая ее отъ другихъ женщинъ, уничтожало сравненія, которыя можеть-быть были бы не въ ен пользу, Она была не красавица, хоти черты ен были довольно правильны. Оваль лица совершенно аттическій, и програчность кожи необыкновенная. Безирерывная изублупвость я физіономін, повидимому несообразная съ чертами нъскольпо ръзкими, мъщала ей правиться всъмъ и правиться во всявое время. Но за то человъкъ привыкцій сабдить эти мгновенныя перемъны могь бы открыть въ нихъ ръдкую нылкость туши и постоянную раздражительность нервовъ, объщающую только наслажденій догадливому любовнику. Ея станъ былъ гибокъ, движенія медленны, походка ровная. Видя ее въ перзый разъ, выбы сказали, если вы опытный наблюдатель, что сто жениципа съ характеромъ твердымъ, ръшительнымъ, холеднымъ, върующая въ собственное убъжденіе, готовая принесть счастіе въ жертву правиламъ, по не молвъ. Увидавъ же ея въ минуту страсти и волиенія, вы сказали бы совсъмъ тругое или, скоръе, не знали бы вовсе что сказать.

Ибсколько минуть Нечоринь и она сидъли другь противъ пруга въ молчаніи затруднительномъ для обоихъ. Толстый госновить, который быль но какому-то случаю баронъ, воснользовался этимъ промежуткомъ времени, чтобъ объяснить подробно свои родственныя связи съ прусскимъ посланникомъ. Киягиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще болъе растягивать ръчь свою. Жоржъ, пристально устремивъ глаза на Въру Дмитріевну, старался, но тщетно, угадать ея гайныя мысли; онъ видълъ ясно, что она не въ своей тарелкъ, озабочена, взволнована. Ен глаза то тускивли, то блистали; губы то улыбались, то сжимались, щеки красиъли и блъднъли поперемънно. Но какая причина этому безнокойству? Можетъ-быть домашняя сцена до него случившаяся, потому что князь явно былъ не въ духъ; можетъ-быть радость и смуще-



Печоринъ, не привыкий толковать женские взгляды и чувства въ свою пользу, остановился на нослъднемъ предположении... Изъ гордости онъ ръшился показать, что подобно ей забылъ прошедшее и радуется ея счастью... Но невольно въсло словахъ звучало оскорбленное самолюбіе. Когда онъ заговориль, то княгиня вдругъ отвернулась отъ барона... и тотъ остался съ отверзтымъ ртомъ, готовясь произнести самое важное и убъдительнъйшее заключение своихъ доказательствъ.

— Княгиня, сказаль Жоржь, — извините, я еще не поздравиль васъ... съ княжескимъ... титуломъ!.. Повъръте однако, что я съ этимъ намъреніемъ сиънилъ имъть честь васъ увидъть... по когда взошель сюда, то происшедшая въ васъ неремъна такъ меня поразила, что, признаюсь... забылъ долгъ възышвости...

— Я постаръла, не правда ли?—отвъчала Въра, наклонивъ головку къ правому влечу.

— 0, вы шутите! Развъ въсчасти старъютъ... напротивъ, вы пополитан, вы...

— 0! конечно я очень счастлива, прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая; многія молодыя дівушки вамъ завидують... Впрочемь, вы такъ благоразумны, что не могли не сділать такого достойнаго выбора... Весь світь восхищается любезпостью, умомъ и талантами вашего супруга... [баронъ слілаль утвердительный знакъ головой]. Княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потомъ вдругь досада изобразилась на ея лиць.

— Я вамъ отплачу комплиментомъ за комплиментъ, monsieur Печоринъ... вы также перемъпились къ лучшему.

— Какъ быть! время всесильно... даже наши одежды, нодобно намъ самимъ, подвержены чуднымъ измъненіямъ — вы тенерь несите блондовый ченчикъ, я вмъсте фрака московскаго педоросля или студентскаго сюртука пошу мундиръ съ энолетами... Въроятно отъ этого и имъю счастіе вамъ правиться больше чъмъ прежде... вы теперь такъ привыкан къ блеску!

Киягиня хотъла отметить за эниграмму.

— Прекрасио! воскликиула она; — вы отгадали, и точно... намъ, бъднымъ москвитянкамъ, гвардейскій мундиръ истинная диковинка!

Она насмъщанво улыбнулась, баронъ захохоталь, и Печо-

ринъ на пего взобенлея.

— У васъ такой усердный союзникъ, княгиня, сказалъ онъ, — что я долженъ признаться побъжденнымъ. И я увъренъ, что баронъ при данномъ знакъ готовъ меня сокрушить всею своею тикостью.

Баронъ илохо понималъ по-русски, хотя родился въ Россін; онъ захохоталь пуще прежняго, думая что это компличенть, относящійся къ нему вийсти съ Вирой Дмитрісиной. Печоринъ ножалъ плечами, и разговоръ снова остановился. Въ счастио, киязь подошель, преважно держа въ рукъ галсты:

— Вотъ это до тебя касается, сказаль онъ женъ: — новый нагазинъ на дияхъ открытъ на Невскомъ. Я покажу вачъ, сказаль онь обращаясь къ гостямъ, — нетербургскій гостипоцъ, который я вчера купилъ женъ: всъ говорятъ, что серьги самыя модныя, а жена говорить, что нъть. Какъ будуть но ва-

Онъ ношелъ въ другую компату и принесъ сафьянную кошему вкусу? робочку. Часто повторяемое княземъ слово «жена» какъ-то грубо и непріятно отзывалось въ ушахъ Печорина. Онъ съ перваго слова узналъ въ князъ человъка не далекаго, а теперь убъдился, что онъ даже человъкъ не свътскій. Серьги перехопли изъ рукъ въ руки. Баронъ произпесъ надъ ними и всколько протяжныхъ восклицаній, Печоринъ послів него сталь маининально ихъ разсматривать.

— А какъ вы думаете, спросилъ киязь Степанъ Степановичь, спрятавшись въ галстукъ и одною рукой вытаскивая накрахмаленный воротипчокъ, — сколько и за нихъ заплатилъ?

Серьги по большей мъръ стоили 25 рублей, а были заплоотгадайте. чены 75. Печоринъ нарочно сказалъ 150. Это озадачило княза. Онъ шичего не отвъчалъ, стыдясь сказать правду, и сълъ на канапе, очень немилостизо поглядывая на Печорина. Разговоръ сдълался общимъ размъномъ городскихъ новостей, московскихъ извъстій. Князь, ибсколько развеселившись, обълвиль жент откровение что еслибъ не тяжебное дъло, то никакъ бы не оставилъ Москвы и Англійскаго клуба, прибавляя, что здънній Англійскій клубъ инчто нередъ московскимъ. Наконецъ Печоринъ всталъ, расклапился и дошелъ уже до двери, какъ вдругъ княгиня вскочила съ своего мъста и убъдительно просила его не позабыть поцъловать за нее милую Вареньку сто разъ, тысячу разъ. Печорину хотблось ей замътить, что опъ не можетъ передавать словесныхъ поцълуевъ, но ему быдо не до шутки, и онъ очень важно онять поклонился. Княгиня улыбнулась ему тою инчего не выражающею улыбкою, которая разливается на устахъ танцовщицы, оканчивающей пируэтъ.

Съ горькимъ предчувствіемъ онъ вышель изъ компаты. Пройдя залу, обернулся, княгиня стояла въ дверяхъ, ненодвижно смотръла ему во слъдъ. Замътивъ его движеніе, она ис-

иезла.

«Странно, подумаль Печоринъ садясь въ сани, было время когда я читаль на лицѣ ея всѣ движенія мысли также безошибочно, какъ собственную рукопись, а теперь я ея не поничаю, совершенно не понимаю».

#### V.,

До двънаднатилътнято возраста Печоринъ жилъ въ Москвъ. Съ дътскихъ лътъ онъ таскался изъ одного нансіона въ другой и наконецъ увънчаль свои странствованія вступленіемъ въ университетъ, согласно волъ своей премудрой маменьки. Онъ получилъ такую охоту къ перемънъ мъстъ, что еслибы жилъ въ Германін, то сдълался бы странствующимъ студентомъ. Но скажите, ради Бога, какая есть возможность въ Россіи сдълаться бродягой повелителю трехъ тысячъ душъ и илемянитку дваднати тысячъ московскихъ тетушекъ. Итакъ всъ его путешествія ограничивались поъздками, съ толною такихъ же негодяевъ какъ онъ, въ Петровскій, въ Сокольники и Марьину

рощу. Можете вообразить. что они не брали съ собою тетрадей и книгь. — чтобъ не казаться недантами. Пріятели Нечорина, которых в число было впрочемь не очень вслико, были все молодые люди, которые встрічались съ нимъ въ обществів, ибо и въ то время студенты были почти единстьенными каватерами московских вкрасавиць, ездыхавших в невольно но эполетамъ и аксельбантамъ, не догадываясь, что въ нангъ ъбкъ оти блестящія вывъски утратили свое прежнее значеніе.

Печоринь съ товарищами являлся также на всёхъ гуланьихъ. Держась подъ руки, они прохаживались между вереницами каретъ, къ великому соблазну квартальныхъ. Встрътивъ одного изъ этихъ молодыхъ людей, можно было закрывни глаза держать пари, что сейчасъ явятся и остальные. Въ Москвъ, гдъ прозванія еще въ модъ, прозвали ихъ la bande joyense.

Приближалось для Исчорина время экзамена. Онъ въ продолженіе года почти не ходиль на лекціп и намъревался теперь пожертвовать и всколько почей паукт и одинять прыжкочть догнать товарищей. Вдругь явилось обстоятельство, которое появшало ему исполнить это геропское наивреніе. У чатери Неч фина, Татьяны Петровны, бывали дътскіе вечера для маленьпои дочери. На эти вечера съвзжались и взрослыя барышин, и переситалыя дтвы, жадныя до всякихъ возможныхъ вечеровъ ДЪТИ ЛОЖИЛИСЬ СИЗТЬ ВЪ ДЕСЯТЬ ЧАСОВЪ, ИХЪ СМЪНЯЛИ НА ПАРкетъ большія. На эти вечера являлись часто отецъ и дочь Р—вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже ивсколько ей сродии. Дочь этого господина Р-ва называлась тогда просто Върочкой. Жоржъ, привыкнувъ видъться съ нею часто, не находиль въ ней инчего особеннаго, она же избътала его разговора. Разъ собралась большая компанія жхать въ (плоновъ монастырь ко всенощной молиться, слушать пъв чихъ и гулять. Это было весною; усблись въ длишыя линейки, запряженныя каждая въ шесть лошадей, и тропулись съ Арбата веселымъ караваномъ. Солице склоинлось къ Воробьевымъ Горамъ, и вечеръ былъ въ самомъ дълъ прекрасенъ.

Покакому-то случаю Жоржу принлось сидъть рядомъ съ Върочкою. Онъ этимъ былъ сначала недоволенъ. Ея семпадцатилътияя свъжесть и скромность казались ему върными признаками холодности и черезчуръ приторнов сердечной невинности: кто изъ насъ въ девятнадцать лътъ не бросался очертя голову во слъдъ отцвътающен кокеткъ, которыхъ слова и взглады полны объщаній, и души которыхъ подобны выкрашеннымъ гробамъ притчи. Наружность ихъ — блескъ очаровательный,

внутри-смерть и прахъ.

Выбхавъ уже за городъ, когда растворенный воздухъ вечера освъжиль веселыхъ путемественниковъ, Жоржъ разговорился со своею сосъдкою. Газговоръ ея быль простъ, живъ и довольно свободенъ. Она была итсколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротивъ, стыдилась этого какъ слабости. Сужденія Жоржа въ товремя были ръзки, полны противорьчій, хотя оригинальны какъ вообще сужденія молодыхъ людей, воспитанныхъ въ Москвъ и привыкшихъ безъ принуж-

денія посторонняго развивать свои мысли.

Наконецъ прівхали въ монастырь. До всенощной ходили осматривать ствны, кладонще, лазили на илощадку западной башии, ту самую, откуда в в древийя времена наши предки слъдили движенія, и последній Новикъ открыль такъ ноздио имя свое и судьбу свою и свое изгланиическое имя. Жоржь не отставалъ отъ Върочки, потому что неловко было бы ушти, не кончивъ разговора, а разговоръ былъ такого рода, что могъ продолжиться до безконечности. Онъ и продолжался все время всенощной, псключая тёхъ минутъ, когда дивиын хоръ монаховъ и голосъ отца Виктора погружаль ихъ въ безмолвное умиленіе. Но за то послъ этихъ минутъ разгораченное воображение и чувства, взволнованныя звуками, давали повую инщу для мыслей и словъ. Послъ всенощной онять гулнан, и возвратились въ городътъмъ же порядкомъ очень поздно. Жоржъ весь слъдующій день думаль объ этомъ вечеръ, потомъ повхаль къ Р- вымъ, чтобы ноговорить объ немъ и нередать свои внечатавнія той, съ которою онъ ихъ раздълялъ. Визиты дълались чаще и продолжительнъе. По короткости обоихъ домовъ они не могли обратить на себя никакого подозрвнія; такъ прошель цвлый місяць, в они убъдплись оба, что влюблены другъ въ друга до безумія. Въ ихълъта, когда страсть есть наслаждение безъ примъси заботь, страха и раскаянія, очень легко убъдиться во всемъ. У



Жоржа была богатая тетушка, которая въ той же степени была родин и Р — вымъ. Тетушка пригласила оба семейства погостить къ себъ въ Подмосковную недъли на двъ; домъ у нея быль огромный, сады большіе, однимь словомь всё удобства. Частыя прогудки сблизили еще болъе Жоржа съ Върочкой; несмотря на толну мадамовъ и дътей тетушки, они какъ-то всегда находили средства быть вдвоемъ: средство впрочемъ очень тегкое, если обоимъ этого хочетен.

Между тымъ въ университетъ шелъ экзаменъ. Жоржъ туда не явился. Разумъется, онъ не получилъ аттестата, но о будущемъ онъ не заботился и увърилъ мать, что экзаменъ отложенъ еще на три педъли, и что онъ все знаетъ. Вечернія проулки имъли пеобходимымъ слъдствіемъ объясненіе, потомъ плятвы въ върности. Паконецъ, когда двухнедъльный срокъ тончился, надобно было возвращаться въ Москву. Наканунъ покового дня [это было вечеромъ] они стояли вдвоемъ на балпонъ. Какой-то невидимый демонъ сблизиль ихъ руки и уста чь безмольное пежатіе, въ безмольный поцелуй... Они испугались самихъ себя; и хотя Жоржъ рано съ номощью товарищей вступиль на соблазнительное поприще разврата, но честь пезинной дівушки была еще для него святыней. Надругой день, задясь въ экипажи, они расклапялись по прежнему очень учгиво, но Върочка покрасивла, и глаза ел блистали.

Обманъ Жоржа открылся, какъ скоро прітхали въ Москву. отчание Татыны Петровны было ужасно, брань ен неистощима. Жоржъ съ покорностью и молча выслушалъ все какъ стоикъ; но гроза невидимая сбиралась надълимъ. Въ комитеть дядющекъ и тетушекъ было положено, что его надобно отправить въ Нетербургъ и отдать въ юнкерскую школу. Другого спасенія они для него не видали. Тамъ, говорили они, его

прошколять и выучать дисциплинъ.

Въ это время открылась Польская кампанія. Вся молодежь спъшила опредъляться въ полки. Вступать въ школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера 2-го класса не должны были итти въ походъ. Онъ почти на колъняхъ выпросиль у матери позволеніе вступить въ Н... гусарскій полкъ, стоявшій педалеко отъ Москвы. Послъ многаго плаканья и оханья по-

лучиль онъ ея благословение. Но самое трудное оставалось ему еще сдълать: надобно было объявить объ этомъ Върочкъ. Онъ быль такъ еще невиненъ душою, что боялся убить ее неожиданнымъ извъстіемъ. Однакожъ она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взглядъ, не въря чтобъ какія бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлу-

читься съ нею. Клятва и объщанія се успоконли.

Чрезъ нъсколько дней Жоржъ пріъхаль къ Р-вымъ чтобъ окончательно проститься. Върочка была очень блъдна. Онъ посидълъ недолго въ гостиной, когда же вышелъ, то она, пробъжавъ чрезъ другія двери, встрътила его въ залъ. Она сама схватила его за руку, крънко ее сжала и произнесла невърнымъ голосомъ: «Я инкогда не буду принадлежать другому». Бъдиая, она дрожала всъмъ тъломъ. Эти ощущенія были для нея такъ новы, она такъ боялась потерять друга, она такъ была увърена въ собственномъ сердцъ. Напечатлъвъ жаркій поцелуй на холодномъ девственномъ челе ея, Жоржъ посадилъ ее на стулъ, опрометью совжаль съ лъстищы и поскакаль домой. Вечеромь пришель лакей оть Р зыхъкъ Татьянъ Петровиъ просить сталянку съ какими-то кандями в сиирту, потому что, дескать, барышна очень нездорова и разатри была безъ намяти. Это былъ ужасный ударъ для Жоржа. Онъ цълую ночь не спаль, чъмъ свъть съль въ дорожнув коляску и отправился въ свей полкъ.

До сихъ поръ, дюбезные читатели, вы видъли, что любовт моихъ героевъ не выходила изъ общихъ правилъ встахъ романовъ и всякой начинающейся любви. Но за то вноследстви, о! впоследствін вы увидите и услыните чудныя вещи.

Печоринъ въ продолжение камиании отличался, какъ отличается всякій русскій офицерь, драдся храбро, какъ всякій русскій солдать, любезипчаль сь многими наннами, но минуты посабдняго разставанья и милый образъ Вфрочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дъло! Онъ уъхалъ съ твердымъ намъреніемъ ее забыть, а вышло наоборотъ, ічто почти всегда и выходить въ такихъ случаяхъ]. Впрочемъ Печоринъ имбль самый несчастный правъ: внечатлънія силчала легкія постепенно връзывались въ его умъ все глубже и глубже, такъ что впослъдствіи эта любовь пріобръла надъ его сердцемъ право давности, священиъйшее изъ всъхъ правъ человъчества.

Послъ взятія Варшавы, онъ былъ переведенъ въ гвардію. Мать его съ сестрою перетхалижить въ Петербургъ, Варенька привезла ему поклонъ отъ своей милой Върочки, какъ она ес называла, — инчего больше какъпоклонъ. Печорина это огорчило-опътогда еще не понималъ женщинъ. Тайная досада была одна изъ причинъ, по которымъ онъ сталъ волочиться за Анзаветой Инколаевной. Слухи объ этомъ въроятно дошли до Върочки. Черезъ полтора года онъ узиллъ что она вышла замужъ, черезъ два года прівхала въ Петербургъ уже не Върочка, а киягиня Лиговская и киязь Степанъ Степановичъ.

Туть кажется мы остановились въ предъидущей главъ.

# 11.

Дня черезъ трп, послъ того какъ Печорикъ быль у князя, Татьяна Петровна пригласила и всколько челобъкъ знакомыхъ и родныхъ отобъдать. Степанъ Степановичъ съ подругою былъ разумъется въ ихъ числъ.

Печоринъ сидълъ въ своемъ кабинетъ и хотълъ уже одъваться чтобы выйти въ гостиную когда вошель кь нему артиллерійскій офицеръ.

— А, Браницкій, воскликнуль Печоринъ, — я очень радъ, что ты такъ кстати забхаль, ты непремънно будешь у насъ объдать. Вообрази, у насъ нынъ нолопъ домъ молодыхъ дъвушекъ, и я одинъ отданъ имъ на жертву. Ты всъхъ ихъ знасинь, едълай одолжение останься объдать!

— Ты такъ убъдительно просинь, отвъчаль Браницкій,—

какъ будто предчувствуещь отказъ.

— Иътъ, ты не смъсшь отказаться, сказалъ Печоринъ. Онъ кликнулъ человъка и велълъ отпустить сапи Браниц-

каго домой. Дальнъйшій разговоръ ихъ я не передаю, потому что онъ быль безсвязень и пусть, какъ разговоры всъхъ молодыхъ людей, которымъ нечего дълать. Й въ самомъ дълъ, скажите, о чемъ могутъ говорить молодые люди? Запасъ новостей скоро истощается, въ политику благоразуміе мѣшаеть нускаться, о службѣ и такъ слишкомъ много толкують на службѣ, а женщины въ нашъ варварскій вѣкъ утратили въ половину прежнее всеобщее свое вліяніе. Влюбиться кажется уже стыд-

но, говорить объ этомъ смънно.

Когда нъсколько гостей сътхалось, Нечоринъ и Браницкій вошли въ гостиную. Тамъ на трехъ столахъ играли въ вистъ. Нокуда маменьки считали козыри, дочки, усъвшись вкругъ небольшаго столика, разговаривали о послъднемъ балъ, о новыхъ модахъ. Офицеры подошли къ нимъ, Браницкій пскусно ожнвилъ непринужденною болтовией ихъ небольшой кружокъ. Печоринъ былъ разсъянъ. Опъ давно замъчалъ что Браницкій ухаживальза его сестрой и, не входя въ разсмотръпіе дальнъйшихъ слъдствій, не тревожилъ пріятеля наблюденіемъ, а сестру нескромными вопросами. Варенькъ казалось очень пріятно, что такой ловкій молодой человъкъ примътно отличаетъ се отъ другихъ, ее, которая даже еще не выъзжаетъ.

Мало-но-малу гости събзжались. Князь Лиговскій и княгиня прібхали одицизъпосліднихъ. Варенька бросилась навстрівчу своей старой пріятельниці, княгиня ноціловала ее съ ви-

домъ покровительства. Вскоръ съли за столъ.

Столовая была росконцио убранная компата, увънганная картинами въ огромныхъ золотыхъ рамахъ. Ихъ темная и старинная живопись находилась въ ръзкой противоположности съ украшеніями компаты, легкими, какъ все, что въ повъйшемъ вкусъ. Дъйствующія лица этихъ картинъ одни полунагія, другія живописно завернутыя въ греческія мантін или од'ятыя въ испанскіе костюмы въ широкополыхъ шляпахъ съ перьями, съ проръзными рукавами, пышными манжетами. Брошенныя на этоть холсть рукою художника въ самыя блестящія минуты ихъ миоологической или феодальной жизни, казалось строго смотрфли на дъйствующихъ лицъ этой компаты, озаренныхъ сотнею свъчь, не помышляющихъ о будущемъ, еще менъе о прошедшемъ, събхавшихся на пышный объдъ не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но чтобъ удовлетворить тщеславію ума, тщеславію богатства, другіе изъ любонытства, изъ приличія или для какихъ-либо другихъ сокровенныхъ цълей. Въ одеждъ этихъ людей, такъ чинио сидъвнихъ вокругъ длиннаго стола, уставленнаго серебромъ и фарфоромъ, также какъ въ ихъ понятихъ были перемъщаны всъ въка. Въ одеждахъ ихъ встръчались глубочайшая древность съ самою послъднею выгумкой парижской модистки; греческія прически, увитыя гирляндами изъ поддъльныхъ цвътовъ, готическія серьги, еврейскіе тюрбаны, далъе волосы, вздернутые зъ верху à la chinoise, букли à la Sevizué, нышныя платья на подобіе фижмъ, рукава чрезвычайно широкіе или чрезвычайно узкіе. У мущинъ прически à la jeune France, à la Russe, à la тоуен àge, и à la тітих, гладкіе подбородки, усы, эспаньолки, бакенбарды и даже бороды. Кстати было бы тутъ привести стихъ Пушкина: «какая смъсь одеждъ и лиць!» Понятія же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Нечорину пришлось сидъть наискось противу княгини Въры Дмитріевны. Сосъдъ его по лъвую руку былъ какой-то рыжій господинъ, увъщащный крестами, который ъздилъ къ нимъ въ домъ только на званые объды, но правую же сторону Иечорина силъла дама лътъ триднати, чрезвычайно свъжая и моложавая, въ малиповомъ токъ съ перьями и съ гордымъ виломъ, потому что она слыла неприступною добродътелью. Изъ этого мы видимъ, что Нечеринъ, какъ хозяниъ, избралъ самое лурное мъсто за столомъ.

Возать Въры Дмитріевны сидъла по одну сторону старушка, разряженная какъ кукла, съ съдыми бровями и черными нуклями; по другую —динломатъ, длинный полъдный, причесанный à la Russe и говорившій по-русски хуже веякаго Француза. Послъ второго блюда разговоръ началь оживляться.

— Такъ какъвы педавно въ Петербургъ, — говорилъ диплочатъкнягинъ. — то въроятно не усиъли еще вкуситъ и постигиуть всъ прелести здъишей жизни. Эти зданія, которыя съ перваго взгляда васъ только удивляютъ какъ все великое, со временемъ сдълаются для васъ безцъпны, когда вы вспомните, что здъсь развилось и выросло наше просвъщеніе и когда увидите, что оно въ нихъ уживается легко и пріятно. Всякій Русскій долженъ любить Петербургъ: здъсь все, что есть луч-



шаго русской молодежи какъ бы нарочно собралось, чтобъ подать дружескую руку Евронъ. Москва только великолънный памятникъ, пышная и безмолвная гробница минувшаго; здъсь жизнь, здъсь наши надежды...

Такъ высокопарно и мудрено говориль худощавый дипломать, который имъль претензію быть великимь натріотомъ.

Княгиня улыбнулась и отвъчала разсъянио.

— Можеть-быть со-временемь я нолюблю и Петербургь, но мы, женщины, такълегко предасмся привычкамъ сердца и такъ мало думаемъ, къ сожальнію, о всеобщемъ просвъщеніи, о славь государствъ! Я люблю Москву. Съ воспоминаніемъ о ней связана намять о такомъ счастливомъ времени! А здъсь, здъсь все такъ холодио, такъ мертво. О, это не мое миъніе: это миъніе здъщнихъ жителей. Говорятъ, что въъхавъ разъ въ Нетербургскую заставу, люди мъняются совершенно.

Эти слова она сказала улыбаясь динломату и взглянувъ на

Печорина. Дипломатъ взовленнася:

— Какія ужасныя клеветы про нашъ милый городъ, воскликнуль онъ,—а все это старая силетинца Москва, которыя изъ зависти клевещеть на молодую свою сопершицу.

При словъ «старая сплетница» разряженная старушка за-

трясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

- Чтобъ рѣшить нашъ споръ, продолжаль дипломать,— выберемте посредника, княгиня: вотъ хоть Григорія Александровича, онъ очень прилежно слушаль нашъ разговоръ. Какъ вы думаете объ этомъ, monsieur Печоринь? скажите по совъсти и не принесите меня въ жертву учтивости. Вы одобряете мой выборъ, княгиня?
  - Вы выбрали судью довольно строгаго, отвъчала она.
- Какъ быть, нашъ братъ всегда наблюдаетъ свои выгоды, возразилъ дипломатъ съ самодовольной улыбкою. Моиsieur Печоринъ, извольте же рѣшить.
- Мий очень жаль, сказаль Печоринь, что вы ошиблись въ своемъ выборй. Изо всего вашего спора я слышаль только то что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однакожъ, сказалъ онъ, — Москвъ или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина, отвъчалъ Печоринъ, стараясь отдъ-

даться.

— Однакожъ которая?.. Дипломатъ настанвалъ съ унор-

ствомъ.

— Я думаю, прерваль его Печоринь, — что ни зданія, ни просвъщеніе, ни старина не имъють вліянія на счастіе и веселость. А мъняются люди за Петербургскою заставой и за московскимь шлагбаумомь потому, что еслибь люди не мънялись, было бы очень скучно.

— Послъ такого ръшенія, княгиця, сказаль дипломать, я уступаю свое дипломатическое званіе господину Печорину. Онь увернулся оть ръшительнаго отвъта какъ Талейрань или

Меттеринхъ.

— Григорій Александровичь, 105 развіла княгиня— не увлекается страстью пли пристрастіємь, онь слёдуеть одному хо-

додному разсудку.

— Это правда, отвъчаль Печоринъ, — я теперь сталь взвъшивать слова свои и разсчитывать поступки, слъдуя примъру
другихъ. Когда я увлекался чувствомъ и воображеніемъ, надо мною смъялись и пользовались монмъ простосердечіемъ.
Но кто же въ своей жизии не дълаль глупостей! и кто не расканвался! Теперь по чести я готовъ пожертвовать самою чистъйшею, самою воздушною любовью, для трехъ тысячъ душъ
съ винокуреннымъ заводомъ и для какого-инбудь графскаго
герба на дверцахъ кареты. Надобно пользоваться случаемъ,
такія вещи не надаютъ съ неба. Не правда ли?

Этотъ неожиданный вопросъ быль едъланъ дамъ въ мали-

новомъ беретъ.

Молчавная добродътель пробудилась при этомъ неожиданномъ вопросъ, и страусовыя нерья заколыхались на беретъ. Она не могла тотчасъ отвътить, потому что ся невиниые зубки жевали кусокъ рябчика съ самымъ добродътельнымъ стараніемъ. Всъ съ териъніемъ молча ожидали ся отвъта. Наконецъ она открыла уста и важно молвила:

— Ко мит ли вашъ вопросъ относится?

- Если вы позволите, отвъчаль Печоринъ.

— Не хотите ли вы раздълить со мною вашу роль посрединка и судьи?

— Я бы желаль вамь передать ее совстмъ!

- Ахъ, избавьте!

Въ эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себъ на тарелку и продолжала:

— Вотъ адресуйтесь къ внагинъ. Она, я дучаю, гораздо лучие можетъ судить о любен и о графскомъ пли о княжескомъ титулъ.

- Ябыжелаль слышать ваше чивије, спараль Печоринь,

и ръшился побъдить вашу скромпость упрамствомъ.

- Вы не первые, и вамъ это не удастся, сказала она съ презрительною улыбкой. —Притомъ я не имъю никакого миънія о любви.
- Помилуйте! въ ваши лъта не имъть никакого миънія о такомъ важномъ предметъ для венкой женщины.

Добродътель обидълась.

- То-есть я слишкомъ стара, воскликиула она, нокративъвъ.
  - Напротивъ, я хотълъ сказать, что вы еще такъ молоды.
- --- Слава Богу, я ужъ не ребенокъ... Вы оправдались очень неудачно.
- Что дълать! Я вижу, что увеличиль единицею несмътное число несчастныхъ, которые вамъ напрасно стараются понравиться...

Она отъ него отвернулась, а онъ чуть не засмъялся вслухъ.

- Кто эта дама? шопотомъ спросиль у него рыжій господинь съ крестами.
  - Баронесса Штраль, отвъчаль Нечоринъ.

· - Aa! едълаль рыжій господинь.

-- Вы, конечно, объ ней много слыхали?

- Нътъ-съ, ничего формально.

- Она уморила двухъ мужей, продолжалъ Печоринъ, — теперь за третьимъ, который върно ее переживетъ.

— Oro! сказаль рыжій господинь и продолжаль уписывать соусь, унизанный трюфелями.

Гакимъ образомъ разговоръ прекратился, но дипломатъ взялъ

на себя трудъ возобновить его.

— Если вы любите искусства, сказаль опъ, обращаясь къ княгинт, -- то и могу вамъ сказать весьма пріятную новость: картина Брюлова «Послюдній день Помпеи» Бдеть въ Нетербургъ. Про нее кричала вся Италія, Французы ее разбрапили. Теперь любонытно знать, куда склонится русская публика —на сторону истиннаго вкуса, или на сторону моды.

Кингиня ничего не отвъчала, она была въ разебянности. Глаза ен бродили безъ цъли вдоль по стънамъ компаты, и слово «картина» только заставило ихъ остановиться на изображенін какой-то испанской сцены, виствиемъ противу нея. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая цъпность отъ того, что краски ен полиняли и дакъ растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и : Бдой мужчина сиди на бархатныхъ креслахъ обнималъ одною рукою молодую женщину, въ другой держаль онъ бокаль съ виномъ; онъ приближалъ свои руминыя губы къ пъжной щекъ этой женщины, и проливаль вино ей на платье. Она, какъ бы нехотя повинуясь его грубымъ ласкамъ, перегнувшись чевезъ ручку креселъ и облокотясь на его илечо, отворачивалась въ сторону, прижимая налецъ къ устамъ и устремивъ глаза на полуотворенную дверь, изъ-за которой во мракъ сверкали нва яркіе глаза и кинжаль.

Киятиня итсколько минуть со винманіемъ смотръла на эту партину и наконецъ попросила дипломата объяснить ея содер-

капіе.

Динломатъ вынулъ изъ-за галстука дорнетъ, прищурился, заводиль его въ разныхъ направленияхъ на темный холстъ и заключиль тъмъ, что это должна быть конія съ Рембранта или Мурильйо.

— Вирочемъ, прибавилъ опъ, — хозяпиъ ея долженъ лучне

знать что она изображаеть.

— Я не хочу вторично затрудиять Григорія Александровича разръшеніями вопросовъ, сказала Въра Дмитріевна, и онять устремила глаза на партину.

- Сюжетъ ея очень простъ, сказалъ Печоринъ, не дожида-

ясь чтобы его просили. — Зтысь изображила женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобиње обманывать богатаго и глупаго старика. Въ эту минуту она кажется что-то у него выпрашиваеть и удерживаеть бъщенство любовника ложными объщаніями. Когда она выманить пскусственнымъ поцълуемъ все, что ей хочется, она сама откроеть дверь и будеть хладнокровною свидътельницею убій-CTRa.

— Ахъ, это ужасно! восилнинула виягиня.

— Можетъ-быть я онибаюсь, давъ такой смыслъ этому изображенію, продолжаль Печоринь, — мое истолкованіе совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство можетт

существовать въ сердцъ женщины?

— Княгиня, отвѣчалъ Печоринъ сухо, — я прежде имълг. глупость думать, что можно понимать женское сердце. Послъдніе случан моей жизни меня уб'єдили въ противномъ, и поэтому я не могу ръшительно отвътить на вашъ вопросъ.

Княгиня покраситла, дипломать обратиль на нее испыту ющій взоръ и сталь что-то чертить вилкою на диб своей тарелки. Дама въ малиновомъ беретъ была какъ на иголкахъ, слыша такіе ужасы и старалась отодвинуть свой стуль отъ Печорина, а рыжій господинъ съ престами значительно улыбнулся и проглотиль три трюфели разомъ.

Остальное время объда дипломать и Печоринъ молчали. виятиня завела разговоръ со старушкою, добродътель горяче о чемъ-то спорила со своею сосъдкой съ правой стороны, ры-

жій господинь вль.

За десертомъ, когда подали шампанское, Печоринъ, подиявъ бокаль, обратился къ княгиић:

— Такъ какъ я не имълъ счастія быть на вашей свадьбъ,

то позвольте поздравить васъ теперь.

Она посмотръда на него съ удивленіемъ и инчего не отвъчала. Тайное страданіе изображалось на еялицъ столь измънчивомъ, рука державшая стаканъ съ водою дрожала... Печоринъ все это видълъ, и иъчто похожее на раскаяние закралось въ грудь его: за что онъ ее мучилъ? съ какою цълью? какую

пользу могло ему принесть это мелочное мщеніе?.. Онъ себъ въ этомъ не могъ дать подробнаго отчета. Вскоръ стулья зашумъли; встали изо стола, и пошли въ пріемныя комнаты... Іакен на серебряныхъ подносахъ стали разносить кофе; нѣкогорые мужчины, не игравшіе въ висть, и въ ихъ числъ киязь сенанъ Степановичъ, пошли въ кабинетъ Нечорина курить грубки, а княгиня подъ предлогомъ, что у нея развились локоны удалилась въ комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросплась въ широгіт кресла. Необъяснимое чувство стѣснило ен грудь, слезы наоѣжали на рѣсницы, стали канать чаще и чаще на ен разгорѣвшіяся лашты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло въ мысль, что съ красными глазами неловко будстъ показаться въ гостиную. Тогда она встала, подошла къ зеркалу, осущила глаза, натерла виски одеколономъ и духами, которые въ цвѣтныхъ пграненыхъ сткляночкахъ стояли натуалетъ. По временамъ она чие всхлипывала, и грудь ен нодымалась высоко, но это были чослѣдиін волны, забытыя на гладкомъ морѣ пролетѣвшимъ у аганомъ.

О чемъ же она плакала? спрашиваете вы, и я васъ спрошу, в чемъ женщины не илачутъ: слезы ихъ оружіе нападательпое и оборонительное. Досада, радость, безсильная непависть, безсильная любовь, имфють у нихъ одно выражение. Вфра Диптріевна сама не могла дать отчета, какое изъ этихъ чувствъ было главною причиной ся слезъ. Слова Нечорина глубоко се оскорбили, но странно: она его за это не возненавидъла. Можетъ-быть еслибъ въ его упрекв проглядывало сожалвніе о минувшемъ, желаніе ей спова правиться, она бы сумъла отвъчать ему колкою насмънкой и равподушіемъ, но, казалось, въ немъ было оскорблено одно самолюбіе, а не сердне, -- самая слабая часть мужчины, подобная няткъ Ахиллеса, - и по этой причинъ оно въ этомъ сражении оставалось вит ея выстръловъ. Казалось, Печоринъ гордо вызвалъ на бой ея ненависть, чтобы увъриться такъ же ли она будеть недолговременна, какъ любовь ея, и онъ достигь своей цъли. Ея чувства взволновались, ея мысли смутились, первое впечатлъніе быдо сильное, а отъ перваго впечатлънія зависьло все остальное: онъ это зналъ и зналъ также, что самая ненависть ближе къ любви, нежели равнодущіс.

Княгиня уже собиралась возвратиться въ гостиную, какъ

вдругъ дверь дегонько скрипнуда и вошла Варенька.

— Я тебя искала, chère amie, воскликнула она, — ты, кажется, нездорова...

Въра Дмитріевна томно улыбнулась ей и сказала:

— У меня болить голова, тамъ такъ жарко...

— Я за столомъ часто на тебя взглядывала, продолжала Варенька, — ты все время молчала. Миъ досадно было, что я не съла возлъ тебя, тогда можетъ-быть тебъ не было бы такъскучно.

— Мив вовсе не было скучно, отвъчала княгиня, горько улыбнувнись,—Григорій Александровичь быль очень любе-

зенъ.

— Послушай, мой ангель, я не хочу чтобь ты называла брата Григорій Александровичь— это такъ важно: точно вы будто вчерась только познакомились. Отчего не называть его просто Жоржь, какъ прежде, онь такой добрый.

— (), я этого послъдняго достоинства въ пемъ нынъ не замътила, онъмпъ нынъ наговорилътакихъ вещей, которыхъ бы

другая ему шикогда не простила.

Въра Дмитріевна почувствовала, что проговорилась, но успокоплась тъмъ, что Варенька вътреная дъвочка, не обратить вниманія на ея послъднія слова, или скоро позабудеть ихъ. Въра Дмитріевна, къ несчастію ся, была одна изъ тъхъ женщинь, которыя обыкновению осторожнъе и скромиъе другихъ, но въ-

минуты страсти проговариваются.

Ноправя свои локоны передъ зеркаломъ, она взяда подъ руку Вареньку и объ возвратились въ гостиную, а мы пойдемъ въ кабинетъ Печорина, гдъ собралось иъсколько молодыхъ людей и гдъ князь Степанъ Степановичъ съ сигаркою въ зубахътщетно старался вмъшиваться въ ихъ разговоръ. Онъ не зналъ ни одной нетербургской актрисы, не зналъ ключа ии одной городской интриги, и какъ пріъзжій изъ другого города, не могъ разсказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой

женщинъ, опъстарался казаться молодымъ на зло подставнымъ зубамъ и ивкоторымъ морщинамъ. Въ продолжение всей своей молодости этотъ человъкъ не пристрастился ни къ чему — ни пь женщинамъ, ни къ вицу, ни къ картамъ, ни къ почестямъ. и со вежмъ тъмъ, въ угодность тогарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три изъ угожденія въ женщинъ. поторыя хотвли ему правиться, проиградь однажды тридцать гысячь, когда была мода проигрываться, убиль свое здоровье на службъ, потому что начальникамъ это было пріятно. Будучи доисть въ высшей степени, онъ однако слылъ всегда добрымъ польгов. готовымъ на всякія услуги; женился же онъ потому, что вевыть роднымъ этого хотблось. Теперь онъ сидъль проглавъ камина, куря сигарку и донивая кофе и виимательно слушля разговоръдвухъмолодыхълюдей, стоявшихъ противъ нет. Одинъ изъ нихъ былъ артиллерійскій офицеръ Бранццкій, постои статскій. Этоть последній быль одно изьхарактеристи у чихъ лицъ нетербургского общества.

Онъ былъ порядочнаго роста и такъ худъ, что англійскаго сокроя фракъ висѣлъ на илечахъ его какъ на вѣшалкъ. Жестгін атласный галстукъ поднираль его угловатый подбородокъ. Готь его, лишенный губъ, походилъ на отверстіе, проръзанное керочиннымъ ножичкомъ въ картонной маскѣ. Щеки его, впа-тия и смугловатыя, мѣстами были испещрены мелкими ямочтоми, слъдами разрушительной осны. Носъ его былъ прямой, инаковой толицины во всей своей длинѣ, а пижияя оконечность какъ бы отрублена. Глаза, сѣрые и маленькіе, имѣли прякое выраженіе, брови были густы, лобъ узокъ и высокъ, волосы черны и острижены подъ гребенку, изъ-за галстука

его выглядывала борода à la St. Simonienne.

()нъ быль со встми знакомъ, служиль гдв-то, бздиль по порученіямъ, возвращаясь получаль чины, бываль всегда въсрениемь обществъ и говориль про связи свои со знатью, возочился за богатыми невъстами, подаваль множество проектовъ, продаваль разныя акціи, предлагаль встмъ подниски на разныя книги, знакомъ былъ со встми литераторами и журналистами, приписываль себт многія безыменныя статьи въжурналахъ, издаль брошюру, которую никто не читаль, былъ,



по его словамъ, заваленъ кучею дълъ и цълое утро проводилъ на Невскомъ проспектъ. Чтобъ докончить портретъ, скажу, что фамилія его была малороссійская, хотя вмъсто Горшенко онъ называлъ себя Горшенковъ.

— Что вы ко мив инкогда не завдете? говориль ему Бра-

нипкій.

— Повърите ли, я такъ занять, отвъчаль Горшенко, — вотъ завтра самъ долженъ докладывать министру; потомъ надобно ъхать въ комитетъ, работы тьма, не знаешь какъ отдълаться; еще надобно инсать статью въ журналь, потомъ надобно объдать у князя N, — всякій день гдъ-инбудь на балъ, вотъ хоть нынче у графини Ф. Такъ и быть ужъ пожертвую этой зимою, а лътомъ онять запрусь въ свой кабинетъ, окружу себя бумагами и буду ъздить только къ старымъ пріятелямъ.

Браницкій улыбнулся п, насвистывая арію изъ Фенеллы,

удалился.

Киязь, который быль мысленно занять своимь дёломь, подумаль, что ему не худо будеть познакомиться съ человъкомь, который всёхь знаеть и докладываеть самь министру. Онь завель съ нимь разговорь о политикъ, о службъ, потомь о своемь дёль, которое состояло въ тяжбъ съ казною о 20.000 десятинахъ льсу. Наконець киязь спросиль у Горшенко, не знаеть ли онь одного чиновника Красинскаго, у котораго въ столь разбирается его дъло.

— Да, да, отвъчаль Горшенко, —знаю, видаль, но онъ ничего не можеть сдълать, адресуйтесь къ людямъ, которые болье имъють въсу. Я знаю эти дъла, мит часто ихъ навязы-

вали, но я всегда отказывался.

Такой отвътъ поставилъ въ тупикъ князя Степана Степановича. Ему показалось, что передъ нимъ въ лицъ Горшенко стоитъ весь комитетъ министровъ.

— Да, сказаль онь, — ныпъ эти вещи стали ужасно затрудинтельны.

Печоринъ, слышавшій разговорь и узнавъ отъ князя въ какомъ департаментъ его дъло, объщался отыскать Красинскаго и привезти его къ князю. Степанъ Степановичъ въ восторгѣ отъ его любезности пожалъ ему руку и пригласилъ его завзжать къ себѣ всякій разъ, когда ему нечего будетъ дѣлать.

# VII.

На другой день Печоринь быль на службь, провель ночь въ дежурной компать и смънился въ двънадцать часовъ утра. Покуда онъ переодълся, прошель еще часъ. Когда онъ прітхаль въ департаменть, гдъ служиль чиновникъ Краснискій. то ему сказали, что этотъ чиновникъ куда-то ушель. Печорину дали его адресъ, и онъ отправился къ Обухову мосту. Остановясь у вороть одного огромнаго дома, онъ вызваль дворника и спросиль, здъсь ли живетъ чиновникъ Красинскій.

— Пожалуйте въ сорокъ девятый нумеръ, былъ отвъть.

— А гдъ входъ?

- Со двора-съ.

Сорокъ девятый нумеръ, и входъ со двора! этихъ ужасныхъ словъ не можетъ понять человъкъ, который не провель но правней мъръ половины жизни въ отыскиваніи разныхъ чиновшиковъ. Сорокъ девятый нумеръ есть число мрачное и тапиственное, подобное числу шестьсотъ шестьдесять шестому въ Анокалинсисъ. Вы пробираетесь сначала черезъ узкій и угловатый дворъ, по глубокому ситгу, или по жидкой грязи; высокія нирамиды дровъ грозять ежеминутно подавить васъ евоимь наденіемь, тяжелый запахь, ўдкій, отвратительный, отравляетъ ваше дыханіе, собаки ворчать при вашемъ появленін, бабдныя лица, хранящія на себъ ужасные сабды инщеты или распутства, выглядывають сквозь узкія окна нижняго этажа. Наконецъ, посят многихъ разспросовъ, вы находите желанную дверь, темную и узкую, какъ дверь въ чистилище. Поскользнувшись на порогъ, вы летите двъ ступени внизъ и поналаете ногами въ лужу, образовавнуюся на каменномъ помость, потомъ невърною рукой ощупываете лъстищу и начинаете взбираться на верхъ. Взойдя на первый этажъ и остановившись на четвероугольной площадкъ, вы увидите нъсколько дверей кругомъ себя, но увы, ни на одной ивтъ нумера. На-

чинаете стучать или звонить, и обыкновение выходить кухарна съ сальною свъчей, а изъ-за нея раздается брань, или илачъ дътей.

-- Кого вамъ угодно?

- - Сорокъ девятын нумеръ.

— Здъсь эдакихъ пъть-съ.

— Кто жъ здъсь живетъ?

Отвътъ бываетъ объяновение или какое-нибудь варварское ъмя, или: какое вамъ дъло, ступайте выше. Дверь захлопывается. Во всёхъ другихъ дверихъ та же сцена новторяется въ разныхъ видахъ. Чъмъ выше вы взбираетесь, тъмъ хуже. Софистъ-наблюдатель могъ бы заключить изъ этого, что че довъкъ, приближаясь къ небу, уподобляется растенію, которос на вершинахъ горъ тернетъ цвътъ и силу. Помучившись около часа, вы наконецъ пахадите желанный сорокъ девятый нумеръ или другой столько же тапиственный, и то если дворинкт. и · былъ пьянъ и понялъ вашъ вопросъ, если не два чиновикна съ одинаковымъ именемъ въ этомъ домъ, если вы не пои:ли на другую австинцу и т. д. Печоринъ претерпълъ всъ эти мучешія и накопецъ, вскарабкавшись на четвертый этажъ, ностучаль въ дверь. Вышла кухарка. Опъ сдълаль обычный вонросъ, ему отвъчали: здъсь. Онъ взошель, сияль шинель въ кухив и хотбав итти далве, какъ вдругъ кухарка остановила его, сказавъ, что г. Брасинскій не воротился еще изъ департамента. Я подожду, отвъчаль опъ, и вошелъ. Кухарка слъдовала за нимъ и разглядывала его съ видомъ удивленія. Бълый султанъ и красивый кавалерійскій мундиръ были повидимому явленіе необыкновенное на четвертомъ этажъ. Пры входъ Печорина въ гостиную, если можно такъ назвать четыреугольную комнату, украшенную единственнымъ столомъ, покрытымъ клеенкою, передъ которымъ стоялъ старый диванъ и три студа, пизенькая и опрятная старушка встада со своего мъста и повторила вопросъ кухарки.

— Я ищу господина Краспискаго, можетъ-быть я опибся.

— Это мой сынь, отвъчала старушка, — онь скоро будеть.

--- Если вы мив позволите подождать... продолжаль Печиринъ.

169

— Сдълайте одолжение, прервала его старушка и торопли-

во придвинула стулъ.

Печоринъ сълъ. Окинувъ взоромъ компату и все въ ней находившееся, ему стало какъ-то неловко: еслибъ судьба неожиданио бросила его во дворецъ Персидскаго шаха, онъ бы

скорже нашелся, нежели теперь.

Старушкѣ съ перваго взглида можно было дать лѣтъ шестьдесять, хотя она въ самомъдъль была моложе, но раннія печали сгорбили ея станъ, изсупили кожу, которая сдълалась нохожа цвътомъ на старый пергаменть. Синеватыя жилы рисовались по ея прозрачнымъ рукамъ, лицо ся было сморщено. Въ одинхъ ся маленькихъ глазахъ, казалось, сосредоточились всъ ен жизненныя силы, въ нихъ свътила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствіе. Печоринъ, не зная какъ начать разговоръ, сталъ нерелистывать кингу, лежавшую на столъ. Онъ думалъ вовсе не о книгъ, но странное заглавіе привлекло его винманіе: Легчайний способъ быть всегда богатымъ и счастливымъ. Сочиненіе Н. П. Москва, въ тип. И. Глазунова, цъна 25 копъскъ. Улыбка появилась на лицъ Печорина. Эта кинжка какъ пустой лотерейный билеть была ръзкое изображение мечтаній, обманутыхъ надеждъ, несбыточныхъ, тщетныхъ усилій представить себъ въ лучнемъ видъ нечальную существенность. Старушка замътила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитавъ объявление въ газетахъ, чтобъ онъ миъ досталь эту книжку, да въ ней инчего и втъ.

— Я думаю, возразиль Нечоринь,—что пикакая кинга не можеть выучить быть счастливымь. О, еслибь счастіе была

наука-дъло другое!

— Рузумъстся, возразила старуха, — утопающій за щенку хватается; мы не всегда были въ такомъ положеніи какъ тенерь. Мужъ мой быль польскій дворянинь, служиль въ русской службъ. Вслъдствіе долгой тяжбы онъ потеряль большую часть своего имънія, а остатки разграблены были въ послъднюю войну. Однакоже я надъюсь скоро все поправится. Мой сынь, — продолжала она съ нъкоторою гордостію, — имъсть теперь очень хорошее мъсто и хорошее жалованье.

Послъ минутнаго молчанія она спросила:

— Вы, конечно, къ моему сыну по какому-инбудь дёлу. Можетъ-быть вамъ скучно будетъ дожидаться, такъ неугодно

ли сказать мив, я ему передамъ.

— Мий препоручиль, отвёчаль Печоринь, — князь Лиговскій попросить вашего сына, чтобъ онь едівлаль одолженіе забхать къ нему. У князя есть тяжба, которая теперь должна разсматриваться въ столі у г. Красинскаго. Я вась попрощу передать ему адресь князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына къ нему забхать хоть завтра вечеромъ: я тамь буду.

Написавъ адресъ, Нечоринъ раскланялся и подошелъ къ двери. Въ эту минуту дверь отворилась, и онъ вдругъ столкнулся съ человъкомъ высокато роста. Они взглянули другъ на друга, глаза ихъ встрътились, и каждый сдълалъ шагъ назадъ. Враждебныя чувства изобразились на обоихъ лицахъ, удивлене сковало ихъ уста. Наконецъ Печоринъ, чтобы выйти изъ этого страннато положенія, сказалъ почти шонотомъ.

— Милостивый государь, вспомните, что я не зналь, что вы господинъ Краспискій, иначе бы я не имъль счастія встрътиться съ вами здъсь. Ваша матушка объяснить вамъ причи-

ну моего посъщенія.

Они разошлись не поклонившись. Нечоринъ убхалъ. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что онъ въ Красинскомъ узналъ того самого чиновника, котораго нъсколько дней назадъ едва не задавилъ и съ которымъ имълъ

въ театръ исторію.

Между тыть Красинскій, не менте нораженный этою встртчей, сталь противь своей матери на кресла, опустиль голову на руку и глубоко задумался, когда мать передала ему порученіе Печорина, стараясь объяснить какъ выгодно было бы взяться за дта князя, и стала удивляться тому, что Печоринь не объяснился самь. Тогда Красинскій вдругь вскочиль со своего мтста. Свтлая мысль озарила лицо его, и воскликнуль ударивь рукой по столу.—Да, я нойду къ этому князю! Потомь онь сталь ходить по комнатт мтрными шагами, дтая иногда безсвязныя восклицанія. Старушка, повидимому

привыкшая къ такимъ страннымъ выходкамъ, смотрѣла на него безъ удивленія. Наконецъ, онъ опять сълъ, вздохиулъ и посмотрѣлъ на мать съ такимъ видомъ, чтобъ только начать разговоръ. Она его угадала.

— Ну что, Станиславъ, сказала она, —скоро ли тебъ вый-

деть награждение? у насъ денегъ осталось мало.

— Не знаю, отвъчалъ онъ отрывисто.

— Ты върно не сумъль угодить начальнику отдъленія, продолжала она, — ну что за бъда, что онъ твоими руками жаръ загребаеть; придеть и твое время, а нокамъсть, если не будень искать въ людяхъ, и Богъ тебя не взыщеть.

Горькое чувство изобразилось на прекрасномъ лицъ Стани-

слава. Онъ отвъчаль глухимъ голосомъ.

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвоваль для васъ даже характеромъ; пожалуй, послъ всъхъ жертвъ, которыя я

принесъ вамъ, это будетъ капля воды въ моръ.

Она подияла къ небу глаза полные слезъ, и молчаніе снова воцарилось. Станиславъ сталъ перелистывать книгу и вдругь сказалъ не отрывая глазъ отъ нараграфа гдѣ безыменный сочинительдоказываль, что дружба есть ключъ истиниаго счастія:

— Знаете ли, матушка, кто этотъ офицеръ, который быль

сегодня у насъ?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный врагь, отвъчаль онъ.

Лицо старушки поблъдивло сколько могло, она всилеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же онь отъ тебя хочеть?

— Въроятно онъ мит не желастъ зла, но за то я имъюсильную причину его непавидъть. Развъ когда онъ сидълъ здъсь противъ васъ, блистая золотыми эполетами, поглаживая бълый султанъ, развъ вы не чувствовали, не догадались съ нерваго взгляда, что я долженъ непремъпно его ненавидъть. О, новърьте, мы еще не разъ съ нимъ встрътимся на дорогъжизни и встрътимся не такъ холодно, какъ нынъ. Да, я пойдукъ этому киязю, — какое-то тайное предчувствие шенчетъ миъ, чтобы я повиновался указаніямъ судьбы.

Напрасны были вев старанія испуганной матери узнать при-

чину такой глубокой ненависти. Станиславъ не хотъль разсказывать, какъ будто боялся, что причина ей нокажется слишкомъ ничтожна. Какъ всъ люди страстные и упорные, увлекаемые одною постоянною мыслію, опъ больше всъхъ препятствій старался избъгать убъжденій разсудка, могущихъ отвлечь его отъ предположенной цъли.

На другой день онъ одблея какъ можно лучие. Цблое утро онъ прилежно, можетъ-быть въ первый разъ отъ роду, разсматриваль съ погъ до головы департаментскихъ франтиковъ. чтобъ выучиться повязывать галстукъ и запомнить сколько пуговинъ у жилета надобно застегнуть, и пожертвоваль четвертакъ Фаге, который безсовъстно взбилъ его мягкія и волнистыя кудри въ жесткій и пеуклюжій хохолъ. А когда пробило семь часовъ вечера, Краспискій отправился на Морскую, полный смутныхъ надеждъ и опасецій.

# YIII.

У князя Анговскаго были гости, кос-кто изъ родныхъ, когда Красинскій взошель въ лакейскую.

— Киязь принимаеть? спросиль онь, неръшительно взгля-

дывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здъщніе, отвъчаль одинь изъ шихъ, даже не приподнявнись съ барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?...

— Онъ изрио сейчасъ самъ выдетъ, былъ отвътъ, — а памъ нельзя!

Наконецъ явился швейцаръ.

— Киязь Лиговскій дома?

— Пожалуйте-съ.

— Доложи, что пришель Краспискій,—онь меня знасть. Швейцарь отправился въ гостиную, и подойдя къ Степану Степановичу, сказаль ему тихо:

— Господинъ Красинскій прівхаль-съ, онъ говорить, что

вы изволите его знать.

— Какой Красинскій? Что ты врешь? воскликнуль князь, важно прищурясь.

Печоринъ, прислушавинсь въ чемъ дѣло, посиѣнилъ на помощь скоифуженному швейцару.

— Это тоть самый чиновинкъ, сказаль онъ, у котораго ва-

ше дъло. Я къ нему нышче заъзжалъ.

- А! очень обязанъ, отвъчаль Степанъ Степановичь.

Онь пошель въ кабипетъ и велъль просить туда чиновника. Мы не будемъ слушать ихъ скучныхъ толковъ о занутанномъ дълъ и останемси въ гостиной. Двъ старушки, какой-то камергеръ и молодой человъкъ обыкновенной наружности играли въ вистъ. Киягиня Въра и другая молодая дама сидъли на канане возлъ камина. слушая Печорина, который, придвинувъ свои кресла къ камину, гдъ сверкали остатки каменныхъ угольевъ, разсказывалъ имъ одно изъ своихъ похожденій во время Польской камиаціи. Когда Стенанъ Степановичъ ушель, онъ занялъ праздное мъсто, чтобъ находиться ближе къ княгинъ.

 Итакъ вамъ велъли отправиться со взводомъ въ эту деревию... сказала молодая дама, [которую Въра называла ку-

зиною], продолжая прерванный разговоръ.

— Пя, какъ разумъется, отправился, хотя ночь была темная и дождливан, сказалъ Печоринъ, —миъ вельно было отобрать у напа оружіе, если найдется, а его самого отправить въ главную квартиру... Я только что былъ произведенъ въ корпеты, п это была первая моя откомандировка. Къ разсвъту мы увидали передъ собой деревню съ каменнымъ господскимъ дочомъ, у околицы мон гусары поймали мужика и притащили ко мив. Показанія его объ имени нана и о числъ жителей были согласны сь моею инструкціей. — А есть ли у вашего пана жена или дочери? спросилъ я. —Есть, пане капитане. —А какъ ихъ зовутъ, графиню жену вашего Острожскаго? — Графиня Рожа. Должно быть красавица, подумаль я наморщась.—Ну а дочки ея такія же рожи, какъ ихъ маменька? — Пътъ, пане капитане, старшая называется Амалія и меньшая Евелина. Это еще пичего не доказываетъ, подумалъ я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжалъ разспросы: — А что сама графиня Рожа старуха?--- Ни нане, ей всего тридцать три года.--- Какое несчастье! Мы вътхали въ деревню и скоро остановились у во-



ротъ замна. Я велблъ людямъ слазть и въ сопровождени унтеръ-офицера вошелъ въ домъ. Все было пусто. Пройдя нъсколько комнать, я быль встръчень самимь графомь, дрожащимъ и батанымъ, какъ полотно. Я объявнаъ ему мое порученіе. Разумбется, онъ увбряль, что у него пъть оружія, отдалъ мић ключи ото всъхъ своихъ кладовыхъ и между прочимъ предложилъ завтракать. Послъ второй рюмки хереса, графъ сталъ просить позволенія представить миб свою супругу и дочерей. — Помилуйте, отвъчалъ я, — что за церемонія. Я признаться боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего анцетита. Но графъ настанвалъ и повидимому сильно надъялся на могущественное вліяніе своей Рожи. Я еще отнъкивался, какъ вдругъ дверь отворилась и взошла женщина, высокая, стройная, въ черномъ платьъ. Вообразите себъ Польку и красавицу Польку, въ ту минуту какъ она хочетъ обворожить русскаго офицера. Это была сама графини Розалія или Роза, по простонародному Рожа.

Эта случайная игра словъ показалась очень забавна двумъ

дамамъ. Онъ смъялись.

—— Я предчувствую, вы влюбились въ эту Рожу? воскликпула наконецъ молодая дама, которую княгиня Въра называла кузиной.

— Это случилось бы, отвъчаль Нечоринь, — еслибъ я уже не любиль другую.

— Oro! ностоянство, сказала молодая дама.—Знаете, что этою добродътелью не хвастаются?

— Во мий это не добродътель, а хроническая бользиь.

— Вы однакоже выабчились?

- Но крайней мъръ лъчусь, отвъчалъ Печоринъ.

Киягиня на него быстро взглянула, на лицъ ся изобразилось что-то похожее на удивленіе и радость. Потомъ вдругъ она сдълалась печальна. Этотъ быстрый нереходъ чувствъ не ускользиулъ отъ вниманія Нечорина. Онъ неремънилъ разговоръ. Анекдотъ остался недоконченнымъ и скоро былъ забытъ среди весслой и пеприпужденной бесъды. Наконецъ подали чай и вошелъ князь, а за нимъ Красинскій. Киязь отрекомендовалъ его женъ и просилъ садиться. Взоры маленькаго кружка обратились на него, и молчаніе воцарилось. Еслибъ князь быль нетербургскій житель, онь бы задаль ему завтракь въ 500 р.; если имъль въ немъ нужду, даже пригласиль бы его къ себъ на баль, или на шумный рауть потолкаться между раутнаго рода гостями, но ни за что въ мірт не ввель бы въ свою гостиную запросто человъка посторонняго и никакимъ образомъ не принадлежащаго къ высшему кругу. Но князь восинтывался въ Москвъ, а Москва такая гостепрінмная старушка. Княгиля изъ въжливости обратилась къ Красинскому съ ивкоторыми вопросами. Онъ отвъчаль просто и коротко.

— Мы очень благодарны, сказала она наконець, — госнодину Печорину за то, что онъ доставилъ намъ случай съ вами

познакомиться.

При этихъ словахъ Печоринъ и Красинскій невольно взгляпули другъ на друга и послъдній отвъчалъ скоро:

— Я еще болке вась должень быть благодарень господину

Печорину за эту неоцъненную услугу.

По губамъ Печорина пробъжала улыбка, которая могла бы выразиться слъдующею фразой: «ого, нашъ чиновникъ пускается въ комилименты». Понялъ ли Красинскій эту улыбку, или же самъ испугался своей смълости, потому что въроятно это быль его первый комилиментъ сказацный женщинъ такъ высоко поставленной надъ нимъ обществомъ, не знаю, но онъ покрасиълъ и продолжалъ неувърсинымъ голосомъ.

— Повърьте, кингиня, что я никогда не забуду пріятныхъ минуть, которыя нозволили вы мит провесть въ вашемъ обществъ. Прошу васъ не сомитваться, я исполню все что будеть зависть отъ меня... и къ тому же ваше дъло только за-

путано, по совершенно правое.

-— Скажите, спросила его княгиня съ тёмъ участіемъ, которое такъ похоже на обыкновенную вёжливость, когда не клають что сказать незнакомому челоейку:—скажите, вы, я думаю, ужасно замучены дёлами... Я воображаю эту скуку: съ утра до вечера писать и прочитывать длинныя и безсвязныя бумаги, — это нестериимо: повърите ли, что мой мужъ кладый день въ продолжени года толкусть и объясияеть мийнаше дёло, а я до сихъ поръ инчего еще не понимаю. Какой любезный и занимательный супругъ», нодумалъ Нечоринъ.

— Данзачъмъ вамъ, княгиня? сказалъ Красинскій: — Вашъ удъль забавы, роскошь, а нашъ—трудъ и заботы; оно такъ

и сабдуеть: еслибъ не мы, кто бы сталь трудиться.

Наконецъпототъ разговоръ истощился. Красинскій всталь, раскланялся... Когда онъ ушелъ, то кузина княгини замътида, что онъ вовсе не такъ неловокъ, какъ бы можно ожидать отъ чиновинка и что опъ говоритъ вовсе не дурно. Киягиня прибавила: «et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!..» Печоринъ при этихъ словахъ сталъ превозносить до невозможности его довкость и красоту: онъ увърядъ, что никогда не видываль такихъ темноголубыхъ глазъ ни у одного чиновника на свътъ и увърялъ, что Красинскій, судя по его глубовимъ замъчаніямъ, непремънно будеть великимъ государственнымъ человъкомъ, если не останется въчно титулярнымъ совътникомъ. «Я непремънно узнаю, прибавилъ онъ очень серіозно, есть ли у него университетскій аттестать». Ему удалось разсмъщить двухъ дамъ и обратить разговоръ на другіе предметы. Несмотря на то выражение княгини глубоко връзалось въ его памяти. Оно показалось ему упрекомъ, хотя случайнымъ, но тъмъ не менъе язвительнымъ. Онъ прежде самъ восхищался благородной красотою лица Красинскаго, но когда женщина, увлекавшая всъ его думы и надежды обратила особенное вииманіе на эту красоту, онъ попяль, что она невольно сдъдала сравнение для него убійственное и ему почти ноказалось, что онъ вторично потеряль ее навъки и съ этой минуты въ свою очередь возненавидълъ Красинскаго. Грустно, а надо признаться, что самая чистъйшая любовь на-половину перемъщана съ самолюбіемъ.

Увлекаясь самъ наружной красотою и обладая умомъръзкимъ и проницательнымъ, Нечоринъ умъдъ смотръть на себя съ безпристрастіемъ и, какъ обыкновенно люди съ нылкимъ воображеніемъ, преувеличивалъ свои недостатки. Убъдясь по собственному опыту какъ трудно влюбиться въ одии душевныя качества, онъ сдълался недовърчивъ и пріучился объясиять вниманіе или ласки женщинъ расчетомъ или случайностью.

Въ томъ, что казалось бы другому доказательствомъ нъживйшей любви, онъ пренебрежительно видълъ примъты обманчивыя, неразборчиво слова сказанныя безъ намъренія, взгляды, улыбки брошенныя на вътеръ, первому кто захочетъ ихъ поймать. Другой бы упаль духомъ и уступиль сопершивамъ поле сраженія, но трудность борьбы увлекаеть унорный характеръ, и Печоринъ далъ себъ честное слово остаться побъдителемъ. Слъдуя системъ своей и вооружась несноснымъ наружнымъ хладнокровіемъ и терибніемъ, онъ могъ бы разрушить лукавыя увертки самой пскусной кокетки... Онъ зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымъ и пепреклоннымъ, следуя какому-то закону природы, досель необъясиенному. Можно было навърное сказать, что онъ достигнетъ своей цъли, если страсть, всемогущая страсть не разрушить какъ буря одинмъ порывомъ высокіе подмостки его разсудка и стараній... по это если, это ужасное если, почти похоже на «если» Архимеда, который объщался приподнять земной шаръ, если ему дадуть точку унора.

Толпа разныхъ мыслей осаждала умъ Печорина, такъ что подъ конецъвечера онъ сдблался разсбянъ и молчаливъ; князь Степанъ Степановичъ разсказывалъ длинную исторію, почеринутую изъ семейныхъ преданій; дамы украдкою зъвали.

— Отчего вы сдълались такъ печальны? спросила наконецъ

у Печорина кузина Въры Дмитріевны.

-- Причину даже совъстно объявить, отвъчаль Печоринъ.

— Однакожъ! Зависть!

— Кому жъ вы завидуете, напримъръ?

— Пе миъ ли? сказалъ князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса. Нечорину тотчасъ пришло въ мысль, что княгиня разсказала мужу прежиюю ихъ любовь, покаялась въ ней какъ въ дътскомъ заблужденіи. Если такъ, то все было кончено между инми, и Печоринъ непримътно могъ едълаться предметомъ насмънки для супруговъ или жертвою коварнаго заговора. Я удивляюсь какъ это подозръще не потревожило его прежде, но увъряю васъ, что оно пришло ему въ голову именно теперь. Онъ объщаль себъ постараться узнать, исповъдывалась ли Въра своему мужу, и между тъмъ отвъчаль:

— Нътъ, князь, не вамъ, хотя бы я могъ и всякій долженъ вамъ завидовать, но, признаюсь, я бы желалъ имъть счастливый даръ этого Красинскаго — правиться всъмъ съперваго взгляда.

— Повърьте, отвъчала княгиня, - кто скоро правится, о

томъ скоро и забывають.

— Боже мой! что на свътъ не забывается? и если считать ни во что минутный успьхь, то гдъ же счастіе? Добиваенься прочной любви, прочной славы, прочнаго богатства, — глядинь, смерть, бользнь, пожаръ, потопъ, война, миръ, соперникъ, перемъна общаго мивнія—и всъ труды пропали!.. А забвенье? забвенье равно неумолимо къминутамъ и столътіямъ. Еслибъ меня спросили, чего я хочу, — минуту полнаго блаженства или годы двусмысленнаго счастія, я бы скоръй ръшился сосредоточить всъ свои чувства и страсти на одно божественное мгновеніе, и потомъ страдать сколько угодно, чъмъ мало-по-малу растягивать ихъ п размъщать но нумерамъ въ промежуткахъ скуки или печали.

— Я во всемъ съ вами согласна, кромъ того, что все на свътъ забывается. Есть вещи, которыхъ забыть невозможно,

особенно горести, сказала виятиня.

Ея милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный видь, и что-то нохожее на слезу пробъжало, блистая вдоль по длиннымъ ея ръсницамъ, какъ капля дождя, забытая бурей на листкъ березы, тренеща нерекатывается по его краямъ, нокуда новый порывъ вътра не умчитъ ее Богъ знаетъ куда.

Печоринъ съ удивленіемъ взглянуль на нее. Увы! онъ не могь ничёмъ объясинть этотъ странный принадокъгрусти. Онттакъ давно разлученъ былъ съ нею, и съ тёхъ норъ онъ не зналь ни одной подробности ея жизии. Даже очень вёроятно, что чувства Вёры въ эти минуты относились вовсе не къ нему: мало ли могло быть у ней обожателей послё его отъёзда въ армію. Можетъ-быть и ей измёнилъ который-нибудь изъ нихъ, —какъ знать!

Кто объяснить, кто растолкуеть Очей двусмысленный изыкъ...

Когда онъ всталъ, чтобъ увзжать, княгиня его спросила, будетъ ли онъ послъ завтра на балъ у баронессы Р., ен родственницы.

— Миъ досадно, что баронесса такъ убъдительно насъ звала, прибавила она; — я почти вовее не знаю здъшняго круга и увърена, что миъ тамъ будетъ скучно.

Печоринъ отвъчалъ, что опъ еще не званъ.

«Теперь я понимаю, подумаль онь садясь въ санп, ей хочется имъть на этомъ баль знакомаго кавалера... Дай Богь, чтобъ меня не звали: тамъ върно будеть Лиза Негурова. Ахъ, Боже мой! да кажется они съ Върой давишнийя знакомыя... О! но если она осмълится...» Туть сани его остановились и мысли также. Войдя къ себъ въ кабинеть, онъ нашель въ столь пригласительный билеть отъ баренессы...

## IX.

Баропесса Р\*\* была русская, но замужемъ за курляндскимъ барономъ, который какимъ - то образомъ сдълался ужасно богатъ. Она жила на Милліонной въ самомъ центръ высшаго круга. Съ 11 часовъ вечера кареты одна за одною, стали подъжзжать къ ярко освъщенному си подъъзду. По объимъ сторонамъ крыльца тъснились на тротуаръ прохожіе, остановленные любонытствомъ, съ опасностью быть раздавленными. Въ числъ ихъ былъ Красинскій. Прижавшись къ стъпъ опъ съ завистью смотрълъ на разныхъ господъ со звъздами и крестами, которыхъ длинные лакеи осторожно вытаскивали изъкареты, на молодыхъ людей небрежно выскакивавшихъ изъ сапей на гранитныя ступени, и множество мыслей тъснилось въ головъ его. «Чъмъ я хуже ихъ? думалъ онъ. Эти лица, блъдныя, истощенныя, испривленныя мелкими страстями, ужели правятся женщинамъ, которыя имъють право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одић деньти, на что имъ красота, умъ и сердце? О, я буду богать непремънно, во что бы то ин стало, итогдазаставлю этп общества отдать мив должную справедливость».

Въдный, невинный чиновникъ! Онъ не зналъ, что для этого общества, кромъ кучи золота пужно имя украшенное историческими воспоминаціями какія бы опи ин были, нмя столь уже знакомое лакейскимъ, чтобь швейнаръ его не исковеркалъ п чтобы въ случат, когда его произнесутъ, какая-нибудь важная дама, законодательница и судія гостиныхъ, спросила бы: который это? не родия ли онъ киязю В. или графу К.? Итакъ Красиискій стояль у подъезда закутанный въ шинель. Воть подъехада карета, изъ нея вышла дама. При блескъ фонарей брилліанты ярко сверкали между ея локонами, за нею вылъзъ изъ кареты мужчина въ медвъжьей шубъ. Этобылъ князь Лиговскій сл. киягиней. Красинскій поспъшно высунулся изъ толны зъвакъ. сиялъ шляпу и почтительно поклопился, какъ знакомымъ, по увы! его не замътили, или не узнали, что еще въроятиъе. И въ самомъ дълъ, женщинъ, видъвшей его одинъ только разъ и готовой предстать на грозный судь лучшаго общества, и пожилому мужу, слъдующему на баль за хорошенькою женой, право. не до толны любонытных в зваакъ, мерзнущихъ у подъвзда. По Красинскій приписаль гордости и умышленному небреженію, вещь чрезвычайно простую и случайную, и съ этой минуты тайная непріязнь къ княгинъ зародилась въ его подозрительномъ сердцъ. «Хорошо, подумалъ опъ удаляясь, будетъ и на нашей улицъ праздинкъ», — жалкая поговорка медочной нена-BHCTH.

Между тёмъ въ залё уже гремъла музыка, и баль начиналъ оживляться. Туть было все, что есть лучшаго въ Истербургѣ: два носланика, съ ихъ заморскою свитой, составленною изълюдей говорящихъ очень хорошо по-французски (что впрочемъ вовсе пеудивительно) и ноэтому возбуждавшихъ глубокое участіе въ нашихъ красавицахъ; иѣсколько генераловъ и государственныхъ людей; одинъ англійскій лордъ, нутешествующій изъ экономіи и ноэтому не почитающій за нужное ин говорить, ин смотрѣть. За то его супруга, благородная леди, принадлежавшая къ классу bleи-stockings и иѣкогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверыхъ и смотрѣла въ четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, въ кото-

рыхъ было не менъе выразительности чъмъ въ ен собственныхъ глазахъ. Тутъ было пять или шесть нашихъ доморощенныхъ динломатовъ, путешествовавшихъ на свой счетъ не далъе Ревеля и утверждавнихъ ръзко, что Россія государство совершение европейское, и что они знають ее вдоль и поперекъ, потому что бывали ивсколько разъ въ Царскомъ селв и даже въ Парголовъ. Они гордо носматривали изъ-за напрахмаленныхъ галстуковъ на военную молодежь, повидимому такъ безнечно и необдуманию преданную удовольствию. Они были увърены, что эти люди, затянутые въвышитый золотомъ мундиръ, неспособны ни къ чему, кромъ машинальныхъ занятій службы. Туть могли бы вы также встритить и всколько мододыхъ и розовыхъ юношей, военныхъ съ тупеями, штатскихъ причесанныхъ à la Russe, спромныхъ подобно наперсникамъ классической трагедін, недавно представленныхъ высшему обществу капиль-инбудь знатимих розственникомъ. Не усиввъ познакомиться съ большею частно дамъ, и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встрътить одинъ изъ тъхъ ледяныхъ ужасныхъ взглядовъ, отъ которыхъ нереворачивается сердце какъ у больного при видъ черной микстуры, они робкою толною зрителей окружали блестящія кадрили и вли мороженое, ужасно вли мороженое. Исключительно танцующіе кавалеры могли раздълиться на два разряда. Одни добросовъстно не жалбли ни ногъ ни языка, танцовали безъ устали, сапились на прай стула, обративнись лицомъ къ своей дамъ, улыбались и кидали значительные взгляды при каждомъ словъ, короче, исполняли свою обязанность какъ нельзя лучше. Другіе, люди срединхъ лътъ, чиновные, заслуженные ветераны общества, съ важною осанкой и гордымъ выраженіемъ лица скользили небрежно по наркету, какъ бы изъ милости или сипсхожденія къ хозяйкъ, и говорили только съ дамою своего vis-a-vis, когда встръчались сънею, дълая фигуру.

Нозатодамы...о, дамы были истиннымъ украшениемъ этого бала, какъ и вебхъ возможныхъ баловъ!.. Сколько блестящихъ глазъ и брилліантовъ, сколько розовыхъ устъ и розовыхъ лентъ... чудеса природы, и чудеса модной лавки... Волшебныя маленькія ножки и чудно узкіе башмаки, бѣломраморныя плечи и лучшія французскія бѣлила, звучныя фразы, заимствованныя изъ моднаго романа, брилліанты, взятые на прокать изъ лавки... Я не знаю, но въ монхъ понятіяхъ женщина на баль составляеть со своимъ парядомъ нѣчто цѣлое, нераздѣльное, особенное. Женщина на балѣ совсѣмъ не то что женщина въ своемъ кабинетъ. Судить о душѣ и умѣ женщины, протапцовавъ съ нею мазурку, все равно что судить о миѣніи и чувствахъ журналиста, прочитавъ одну его статью.

У двери, ведущей изъ залы въ гостиную, сидъли двъ зрълыя дъвы, вооруженныя лорнетами и разговаривающія съдвумя инсателями, молодыми людьми не танцующими. Одна изънихъ была Лизавета Николаевна. Пущовое платье придавало ен блъднымъ чертамъ немного болъе жизни и вообще она была кълицу одъта. Въ надеждъ на это преимущество, она довольно холодно отвътила на въжливый поклонъ Печорина, когда тотъ подошелъ къ ней. (Надобно замътить, между прочимъ, что дама, дурно одътан, обыкновенно гораздо любезиъе и сниеходительнъе—это впрочемъ вовсе не значитъ, что онъ должны дурно одъваться). Печоринъ сталъ возлъ Лизаветы Николаевны, ожидая чтобы она начала разговоръ, и разсъянно смотрълъ на танцующихъ. Такъ прошло нъсколько минутъ, и наконецъ она принуждена была сорвать со своихъ устъ нечать молчанія.

- Отъ чего вы не танцуете? спросила она его.
- Я всегда и вездъ слъдую вашему примъру.
- Развъ съ ныпъннято дня.
- Чтожъ, лучие поздно чъмъ никогда. Не правда ли?
- Иногда бываетъ слишкомъ поздно.
- Боже мой! какое трагическое выражение!

Лизавета Николаевна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвъчала:

— Я съ нѣкоторыхъ поръ перестала удивляться вашему поведенію; для другихъ бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я васъ теперь очень хорошо знаю.

— A нельзя ль узнать кто такъ искусно объясниль вамъ мой характерь?

\_\_ 0, это тайна, сказала она, взглянувъ на него присталь-

но, и прижавъ къ губамъ свой въеръ.

Онъ наклонился и съ притворною пъжностію шепнуль ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы миъ давно уже повърили,

ужели другая важибе первой?

Она покраситла при всей своей неспособности красить, по не отъ стыда, не отъ восноминація, не отъ досады; невольное удовольствіе, тайная надежда завлечь снова непостояннаго ноклонника, выйти замужь или хотя отомстить со временемь по-своему, по-женски, промелькиуло въ ея душть. Женщины никогда не отказываются отъ такихъ надеждъ, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цтли и отъ такихъ удовольствій, когда цтль достигнута.

Принявъ тотчасъ серіозный, печальный видъ, она отвъчала

сь разстановкой.

— Вы мит напоминаете вещи, о которыхъ я хочу забыть.

— Но еще не забыли? сказаль онь съ ивжностио.

— 0, не продолжайте, — я ничему не повърю болъе, вы миъ дали такой урокъ....

-- R?

Въ этомъ я было больше удивленія, чёмъ въ няти восклицательныхъ знакахъ, поставленныхъ рядомъ. Потомъ Нечо-

ринъ задумался.

— Да, сказаль онь, — теперь я начинаю поипмать! кто-инбудь меня оклевсталь предъ вами, у меня столько враговъ и особенно друзей; тенерь поинмаю, отчего намедии, когда я затажаль къ вамь — это было поутру, и я знаю, что у васъ были гости, но меня не приняли. О, конечно я самъ не буду искать вторично такого оскорбленія.

— Но вы не знаете, что этому причиной, сказала посившио Лизавета Николаевна, — я получила письмо отъ цензвъстна-

го, въ которомъ...

— Въ которомъ меня хвалять и толкують мои поступки

въ самую лучшую сторону, отвъчаль горько улыбаясь Печоринъ. — О, я догадываюсь, кто мив оказаль эту услугу. Однакожь прошу васъ върьте, върьте всему, что тамъ написано, какъ вы върили до сей минуты.

Оня засмямся и хотбля отойти прочь.

— Но если я не върю? воскликнула испугавшись Лизавета Николаевна.

— Напрасно, всегда выгодите втрить дурному, чтыт хо-

рошему... одинъ противъ двадцати что...

Онъ не кончиль фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, гдъ произошло небольное движение. Глаза Лизаветы Николаевны боязливо обратились въ туже сторону.

Сквозь толну прибликалась къ гостиной княгиня Лиговская

и за нею князь Степанъ Степановичъ.

Она была одъта со вкусомъ, только строгіе законодатели моды могли бы замътить съ важностио, что на ней было слишкомъ много бризліантовъ. Она медленно подвигалась сквозь толну, небрежно раздавничнося передъ нею. Ни одно привътствіе не удерживало ее на нути, и ето любонытныхъ глазъ, ознравшихъ съ головы до ногъ цезнакомую красавицу, вызвали краску на ибазныя щеки сал глаза покрылись какою-то электрической влагой, грузь веровью полымалась, и можно было догадаться по выражение лина, что настала минута, для нея мучительная. Она была нохожа на неизвъстнаго оратора, всходящаго въ первый разъ по ступенямъ каоедры. Отъ этого бала зависвать успъхъ ен въ мотночь свъть... Пекстати пришитый банть, не на мъстъ приколотый цвътокъ могъ навсегда разрушить ся будущиость.... ІІ въ самомъ дізлів, можеть ли женщина наябиться на усибув, зожеть зи она правиться наинмъ франтамъ, если съ перерго взглита скажуть: elle a l'air bourgeoise...это выражение, такъ некстати вкравшееся вънаше чисто дворянское общество имъстъ однакоже ужасную власть надъ умами и отнимаетъ всъ права у прасоты и любезпости: «вкусъ, батюшка, отмънная малера.

Когда княгиня поровнялась съ Нечоринымъ, то едва отвъчала легкимъ наклоненісмъ голозы и мимолетною ульюкой на его поклонъ. Онъ хотъль что-то сказать, но она отвернулась. Глаза ея безпокойно бъгали кругомъ, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и унали на Лизавету Николаевиу... Узнавъдругъ друга, соперницы очень ласково обмънались иривътствіями... Потомъ кто-то еще высунулся изъ толиы мущинъ и съ радостнымъ видомъ сталъ спрашивать, когда она изъ Москвы и проч. Она постепенно дълалась привътливъй, такъ что можно почти держать нари, что еслибъ она встрътила здъсь 99 знакомыхъ, то девниосто девятый остался бы въ счастливомъ убъжденіи, что одинмъ взглядомъ побъдилъ ея сердце... Только что княгиня и князь прошли въ гостицую, Лизавета Николаевна тотчасъ обратилась къ Печорицу, чтобъ возобновить прерванный разговоръ, но онъ былъ такъ блъденъ, такъ ненодвиженъ, что ей стало страшно.

— Появленіе этой дамы, сказала она наконецъ ему,—сдълало на васъ очень странное висчатлъніе!.. Выдавно ее знаете?

— Съ дътства! отвъчалъ Печоринъ.

— Я также ее когда-то знала... за къмъ она замужемъ?

Печоринъ сказалъ.

— Какъ! неужели этотъ господинъ, который за нею шелъ такъ смиренно, ея мужъ?... Еслибъ я ихъ встрътила на улицъ, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она дълаетъ изъ него все, что хочетъ.

— По крайней мірт все, что можно изъ него сділать...

- Однако она счастлива.

— Развъ вы не замътили сколько на ней брилліантовъ.

— Богатство не есть счастіе!..

— Все-таки оно ближе къ цему, нежели бъдность. Иътъ инчего безвкусиъе, какъбыть довольною своею судьбою, въ скромной хижинъ... за чашкою грешиевой каши.

— Кто жь вамъ говорить о бъдности? Вездъ надо умъть

выбирать середину...

— Я вамъ желаю мужа, который бы такъ думалъ.

Онъ отошель. Кадрили кончились, музыка замолкла. Въ широкой залъ раздавался смъщанный говоръ тонкихъ и толстыхъ голосовъ, шарканья сапогъ и башмачковъ. Составились группы. Дамы пошли въ другія комнаты подышать свѣжимъ воздухомъ, пересказать другь другу свои замѣчанія, немногіе кавалеры за ними послѣдовали, не замѣчая, что они лишиіс и что отъ нихъ стараются отдѣлаться. Киягиня пришла въ залу и сѣла возлѣ Негуровой. Онѣ возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговоръ...

[Герой нашего времени быль инсань въ промежутоть оть 1838 до 1841 года и. ч. въ этотъ, годъ смерти своей поэтъ пересмотраль руконись и написаль предисловіє ко 2-му изданію. — Кажется, что ранье 1838 года Лермонтовъ не трудился надъ знаменятыми своими повъстями, хотя могъ ихъ задумать еще въ 1837 году на Кавказъ. Печатать началь онъ только въ 1839 году. Рукопись ибкоторыхъ повъстей, вошедшихъ въ знаменитый «романъ» Лермонтова, находится въ Ими. публ. библ. На заглавномъ листъ написано: «Одинъ изъ героевъ нашего въка». То, что теперь извъстно подъ названіемь: «Максимь Максимовичь», именовалось сперва: «Изъ записокъ офицера». Туть же римскими цыфрами поставлено II. Первей повъсти: «Бэла» иътъ [«Тамани» тоже]. Подъ № III помъщенъ «Фаталистъ и затъмъ уже «Кийжна Мери». Рукопись и значительнъйшіе варіанты были мною напечатаны въ Русской старинъ 1878 г томъ XXIII, стран. 361. и затемь, безь указанія, откуда взято, съ пропусками, еделанными типографією въ моемъ текстъ, перепечатывалось во всъ изданія, начиная сь 1880 года, какъ примъчанія кътексту. Самый же тексть Героя Пашего Времени быль г. Ефремовымь тщательно пересмотринь для изд. соч. 1873 года по изданію 1841. Теперь это было сдёлано еще разъ и исправленій пришлось сдвлать не много .

## Герой нашего времени.

(1838-1841).

предисловие ко 2-му изданию.

Во всякой книги предисловіе есть первая и вмисти съ тимь послидняя вещь. Оно или служить объясненіемь цили сочиненія, или оправданіємь и отвитомь на критики. По обыкновенно читателямь дила ийть до нравственной цили и до журнальных в нападокь, и потому они не читають предисловій. А жаль, что это такь; особенно у пась! Наша публика такь еще молода и простодушна, что не понимаєть басии, если въ конци ся не находить правоученія. Она не угадываєть шутки, не чув-

ствуетъ проніп; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществъ и въ порядочной книгъ явная брань не можетъ имъть мъста; что современная образованность изобръла орудіе болье острое, почти невидимое, и тъмъ не менъе смертельное, которое, подъ одеждою лести, наноситъ неотразимый и върный ударъ. Нана публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ динломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увъренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нъживищей дружбы.

Эта кишта испытала на себъ еще недавно несчастную довърчивость нъкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значеню словъ. Иные ужасно обидълись, и не шутя, что имъ ставять въ примъръ такого безиравственнаго человъка, какъ «Герой Нашего Времени»; другіе же очень топко замъчали, что сочинитель нарисоваль свой нортретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! По, видно, Русь такъ уже сотворена, что все въ ней обновляется, кромъ нелъпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избъгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности \*.

\* Въ черновомъ спискъ забев находилось еще сабдующее, въ печати опущенное: «Мы жазуемся только на недоразуминіе публики, не на журналы; они, почти вст, были болже нежели благосклонны къ этой кингъ; всь, кромь одного, который упрямо смышиваль имя сочинителя съ именемъ героя его повъсти, въроятно надъясь, что этого викто не замътитъ; но хотя ничтожность этого журнала и служить ему достаточной защитой, однако, все-таки должно признаться, что, прочитавъ пустую и непристойную брань, на душт остается непріятное чувство, какъ послт встръчи съ пьянымъ на улицъ». Все это нечаталось въ последнихъ изданіяхъ сочин. Лермонтова. Но всегда съ большими искажениями смысла. Издатели не давали себъ труда свърить печатаемое съ оригиналомъ. -- Предположение, что Лермонтовъ, говоря о ничтожномъ журналь, имъль въ виду Библіотеку для чтенія и редактора его, Сенковскаго [барона Брамбеуса] — неосновательно. Сенковскій приняль романь съ симпатіею и только поздиже, по смерти поэта, разразился бранью. Поэтъ, очевидно, имъль въ виду извъстнаго въ то время редактора журнала «Маякъ» — Бурачка, который [ «Маякъ» 1840 г. ч. ІУ, стр. 210-269] напаль на произведение съ простыю и злословиемъ. Въроятно Лермонтовъ выпустиль это мъсто нисанное по адресу г. Бурачка, считая его нелостойнымъ своего внимація.

189

TOJIA.

«Герой Пашего Времени», милостивые государи мои, точно портреть, но не одного человъка; это портреть, составленный изъ пороковъ всего нашего покольнія, въ нолномъ ихъ развитіи. Вы мит опять скажете, что человъкъ не можеть быть такъ дурень; а я вамъ скажу, что ежели вы върили возможности существованія встав трагическихъ и романтическихъ злодтевь, отчего же вы не втруете въ дтйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болте ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали?

Вы скажете, что правственность отъ этого невынгрываеть? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; пужны горькія лъкарства, ъдкія истины. По не думайте, однако, нослъ этого, чтобъ авторъ этой книги имълъ когда-инбудь гордую мечту сдълаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невъжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго теловъка, какимъ опъ его понимаетъ и, къ сго и вашему несчастью, слишкомъ часто встръчалъ. Будетъ и того, что болъзнь назана, а какъ ее излъчить—это ужъ Богъ знаетъ!—[1841].

## J. БЭЛА.

Я бхаль на перекладных изъ Тифлиса. Вся поклажа моей гельжки состояла изъ одного небольшого чемодана, который то половины быль набить путевымизаписками о Грузін. Большая часть изъ нихъ, къ счастію для васъ, потеряна, а чемодань съ остальными вещами, къ счастію для меня, остался цъль.

Ужъ солице начинало прятаться за сивтовой хребеть, когда я въвхаль въ Койнаурскую Долину. Осетинъ-извозчикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ усивть до почи взобраться на Койнаурскую гору, и во все горло расивалъ ивсии. Славное мъсто эта долина! Со всъхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвъщанныя зеленымъ илющемъ и увън-

чанныя купами чинарь, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамь высоко, высоко, золотая бахрома сивтовь; а виизу Арагва, обнявшись съ другой безыменной ръчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полнаго мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаеть, какъ змъя своею чешуею.

Подъбхавъ къ подонивъ Койнаурской горы, мы остановились возлъ духана. Тутъ толиплось шумно десятка два грузинъ и горцевъ: по близости караванъ верблюдовъ остановился для ночлега. Я долженъ былъ напять быковъ, чтобъ втащить мою телъжку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица—а эта гора имъетъ около двухъ верстъ длины.

Нечего дёлать, я наняль шесть быковь и нёсколькихь осетинь. Одинь изъ нихь взвалиль себё на плечи мой чемодаць,

другіе стали помогать быкамъ почти одинмъ крикомъ.

За моею тельжкою четверка быковь тащила другую, какъ ни въ чемъ не бывало, не смотря на то, что она была до верху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шелъ ея хозяниъ, покуривая изъ маленькой кабардинской трубочки, об-дъланной въ серебро. На немъ былъ офицерскій сюртукъ безъ эполетъ и черкесская мохнатая шапка. Онъ казался лътъ пяти-десяти; смуглый цвътъ лица его показывалъ, что оно давно знакомо съ закавказскимъ солицемъ, и преждевременно посъ-дъвшіе усы не соотвътствовали его твердой походкъ и бодрому виду. Я подошелъ къ нему и поклонился; онъ молча отвъчалъ мнъ на поклонъ и пустиль огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ модча опять поклопплся.

— Вы, върно, ъдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, ножалуйста, отчего это вашу тяжелуютелёжку четыре быка тащать шутя, а мою, пустую, шесть скотовъ едва подвигають съ помощію этихь осетинь?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.-Вы, върно, недавно на Кавказъ?

— Съ годъ, отвъчалъ я. Онъ улыбнулся вторично.

— A что жъ?

- Да такъ-съ; ужасныя бестін эти азіаты? Вы думаете они помогають, что кричать? А чорть ихъ разбереть, что они кричать? Быки-то ихъ понимають; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикпуть по-своему, быки все ни съ мъста... Ужасные плуты! А что съ пихъ возьмешь?.. Любять деньги драть ть проъзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они сще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю; меня не проведуть!
  - А вы давно здъсь служите?
- Да я ужъ здёсь служиль ири Алексё Петровиче, \* отвечаль онъ, пріосанившись. Когда онъ пріёхаль на Линію, я быль подпоручикомъ, прибавиль онъ, и при немъ полушиль два чина за дъла противъ горцевъ.
  - А теперь вы?...
- Теперь считаюсь въ третьемъ линейномъ батальонъ. А вы, смъю спросить?...

Н сказаль ему.

Разговоръ этимъ кончился, и мы продолжали молча итти тругъ подлѣ друга. На вершинѣ горы нашли мы снъгъ. Солиме закатилось, и почь послъдовала за днемъ безъ промежутка, какъ это обыкновенио бываетъ на югъ; но, благодаря отливу спъговъ, мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла въ гору, хотя уже не такъ круто. Я велѣлъ положить чемоданъ свой въ телѣжку, замънить быковъ лошадьми, и въ послъдий разъ оглянулся внизъ на долину; по густой туманъ, нахлынувший волнами изъ ущелій, покрываль се совершенно, и пи единый звукъ не долеталъ уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумпо обступили меня ц требовали на водку; но штабсъканитанъ такъ грозно на нихъ прикрикнулъ, что они вмигъ разбъжались. —Вѣдь этакой народъ! — сказаль онъ: — и хлѣба по русски назвать не умъетъ, а выучилъ: «офицеръ, дай на водку?» Ужъ татары по миъ лучше: тъ хоть непьющіе...

До станцін оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо, что по жужжанію комара можно было следить за его полетомъ. Налево чернёло глубокое ущелье; за нимъ п

<sup>\*</sup> Ермоловъ.

впереди насъ темносинія вершины горь, изрытыя морщинами, покрытыя слоями сита, рисовались на блёдномъ небосклонть, еще сохранявшемъ послёдній отблескъ зари. На темномъ небё начинали мелькать звёзды, и странно: мит ноказалось, что онт гораздо выше, что у насъ на стверть. По объммъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камии, кой-гдт изъ-подъ сита выглядывали кустаршики, но ин одинъ сухой листокъ не невелился, и весело было слышать среди этого мертваго сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскиго колокольчика.

—- Завтра будеть славная погода! — сказаль я. Штабсъ-каинтань не отвъчаль ин слова и указаль мив нальцемъ на вы-

сокую гору, подпизавшуюся прямо противъ насъ.

- Что ять это? - спросиль я.

-- Гуть-Гора.

- Пу. такь что жь?

- Посмотрите какть гурптея.

И въ самомъ дълъ. Гутл-Гора курилась; по бокамъ ея ползали легкія струйки облакель, а на вершинъ лежала черная туча, такая черная, что на темпомъ небъ она казалась иятномъ.

Уже мы различали постовую станцію, кровли окружающих се саклей, и передъ нами мелькали привътные огоньки, когда пахнулъ сырой, холодный вътеръ, ущелье загудѣло и пошелъ мелкій дождь. Едва успѣлъ я пакинуть бурку, какъ новалиль сиъть. Я съблагоговъніемъ посмотрѣлъ на штабсъ-канитана...

— Намъ придется здъсь почевать, — сказаль опъ съ досадою: — въ такую метель черезъ горы не перебдешь. Что? Были ль обвалы на Крестовой? спросиль опъ извозчика.

— Не было, тосподинъ, тосподинъ,

а виситъ много, много.

За неимъніемъ комнаты для протажающихъ на станціи, намъ отвели ночлегъ въ дымной саклъ. Я пригласилъ своего спутника выпить вмъстъ стаканъ чаю, нбо со мной былъ чугунный чайникъ—единственная отрада моя въ путешествіяхъ по Кавказу.

Саклябыла прилъплена однимъ бокомъ къ скалъ; три скользкія мокрыя ступени вели къ ея двери. Ощупью вошелъ я и наБЭЛА. 193

ткнулся накорову [хлѣвъ уэтихъ людей замѣняетъ лакейскую]. И не зналъ куда дѣваться: тутъ блеютъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастю, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и номогъ миѣ найти другое отверстіе на подобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша оппралась на два законченные столба, была полна народа. По серединѣ трещалъ огонскъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстилался вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худощавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Печего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашинѣлъ привѣтливо.

— Жалкіе люди! — сказаль я штабсь-капитану, указывая на нашихь грязныхъ хозяевъ, которые модча на насъ смотрѣли

зь какомъ-то остолбенвий.

— Преглуный народъ! — отвъчаль онъ. — Повърители? пичего не умъютъ, неспособны ин къ какому образованию! Ужъ по крайней мъръ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разболники, гольнии, за то отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружно никакой охоты пътъ: порядочнаго книжала ин на одномъ не увидинь. Ужъ подлицио осетины!

— А вы долго были въ Чечиъ?

у Каменнаго Брода—знаете?

— Слыхалъ.

— Воть, батюшка, надобли этп намь головорбзы. Нынче, слава Богу, смирибе; а бывало, на сто шаговь отойдень за валь, ужь гдв инбудь косматый дьяволь сидить и караулить: чуть зазбвался, того и гляди— либо аркань на шев, либо пуля нь затылкв. А молодцы!...

— 1, чай много съ вами бывало приилюченій? — сказаль я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало.

Туть онь началь щинать лівый усь, новіспль голову и призадумался. Мий страхь хотілось вытянуть изь него какуюинбудь исторійку—желаніе, свойственное всёмь путешеству-

ющимъ и записывающимъ людямъ. Между тъмъ чай посиълъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъкакъ будто про себя: «да!..бывало!» Это восклицаніе подало мить большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, норазсказать; имъ такъ ръдко это удается: другой лътъ иятъ стоитъ гдъ нибудь въ захолустьт съ ротой, и цълыя иять лътъ ему никто не скажеть: здравствуйте [потому что фельдфебель говоритъ здравія желаю]. А поболтать было бы о чемъ: кругомъ народъ дикій, любонытный; каждый день онасность; случан бываютъ чудные, и тутъ ноневолъ пожалъсшь о томъ, что у насъ такъ мало записываютъ.

— Не хотите ли подбавить рому?— сказаль я моему собесъднику:—у меня есть бълый изъ Тифлиса; теперь холодио.

- Нътъ-съ, благодарствуйте, не нью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я даль себъ заклятье. Когда я быль еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а почью сдълалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фрунтъ навеселъ, да ужъ идосталось намъ, какъ Алексъй Петровичъ узналъ: не дай Господи, какъ онъ разсердился! чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цълый годъ живешь, никого не видинь, да какъ тутъ еще водка—пропадий человъкъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Давотъхотьчеркесы, —продолжаль опъ: —какъ напьются бузы на свадьбъ, или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ноги унесъ, а еще у мириого князябыль въгостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... [онъ набиль трубку, затянулся и началь разсказывать], вотъ изволите видъть, я тогда стояль въ кръности за Терекомъ съ ротой — этому скоро иять лѣтъ. Разъ, осенью, иришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортъ быль офицеръ, молодой человъкъ лѣтъ двадцати-ияти. Онъ явился ко миѣ въ нолной формѣ и объявилъ, что ему велѣно остаться у меня въ кръпости. Онъ былъ такой тоненькій, оѣленькій; на немъ мундиръ былъ такой новенькій, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказъ у насъ недавно. «Вы, вѣрно», спросилъ

я его, «переведены сюда изъ Россіп?»—Точно такъ, господицъштабсъ-капитанъ, отвъчаль онъ. Я взяль его за руку и сказаль: «Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... иу, да мы съ вами будемъ жить попріятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мит всегда. въ фуражкъ. »Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ кръпости.

— А какъ его звали? — спросилъ я Максима Максимыча.

— Егозвали. Григоріемъ Александровичемъ Печоринымъ. Славный быль малый, смію вась увірить; только немножко страненъ. Відь, напримірь, вь дождикь, въ холодь, цілый день на охоті; всі иззябнуть, устануть — а ему ничего. А другой разь сидить у себя въ комнаті, вітерь нахнёть, увіряеть, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнеть и побліднітеть; а при мит ходиль на кабана одинь на одинь; бывало, по цілымъ часамъ слова не добьешься, за то ужь иногда какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со сміха... Да-съ, съ большими странностями, и должно быть богатый человікъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещиць!...

— А долго онъ съ вами жилъ? — спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ за то памятенъ мив этотъ годъ; надълаль онъ мив хлопотъ, не тъмъ будь помянутъ!.. Въдь есть, право, этакіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи!

— Необыкновенныя? — воскликнуль я съ видомъ любоныт-

ства, подливан ему чаю.

— А воть я вамь разскажу. Версть шесть оть крыности, жиль одинь мириой князь. Сынпшко его, мальчикь лыть иятнадцати, новадился кь намь ыздить: всякій день, бывало, то за тымь, то за другимь. И ужь точно избаловали мы его съ Григоріемь Александровичемь. А ужь какой быль головорызь, проворный на что хочешь; шанку ли поднять на всемь скаку, изъ ружья ли стрылять. Одно было въ немь нехорошо: ужасно падокь быль на деньги. Разь, для смыха, Григорій Александровичь обыль на деньги.



лучшаго козла изъ отцовскагостада; и что жъ вы думаете? на другую же ночь притащиль его за рога. А, бывало, мы его вздумаемъ дразнить, такъ глаза кровью и нальются, и сейчасъ за кинжалъ. «Эй, Азаматъ, не сносить тебѣ головы», говорилъ

я ему: «яманъ будетъ твоя башка!»

— Разъ, прібзжаеть самъ старый князь звать насъ насвадьбу: онъ отдаваль старніую дочь замужь, а мы были съ нимъ
кунаки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, хоть онь и татаринъ. Отправились. Въ аулъ множество собакъ встрътило насъ
громкимъ лаемъ. Ліенщины, увидя насъ, прятались; тъ, которыхъ мы могли разсмотръть въ лицо, были далеко не красавицы. «Я имълъ гораздо лучшее мивиіе о черкешенкахъ»,
сказалъ мив Григорій Александровичъ. — Ногодите! отвъчалъ
я, усмёхаясь. У меня было свое на умъ.

— У князя въ саклъ собралось уже множество народа. У азіатовъ, знаете, обычай всъхъ встръчныхъ и поперечныхъ приглашать на свадьбу. Насъ приняли со всъми почестями и повеливъкунацкую. Я,однакожъ, не позабылъ подмътить, гдъ поставили нашихъ лошаден, знаете, для непредвидимаго случая.

— Какъ же у нихъ празднуютъ свадьбу? — спросилъ я

итабсъ-капитана.

— Да обыкновенио. Спачала мулла прочитаетъ имъ что-то изъ корана; потомъ дарять молодыхъ и всъхъ ихъ родственликовъ; фдять, пьють бузу, потомъ начинается джигитовка и всегда одинъ какой-нибудь оборвышъ, засаленный, на скверной хромой лошадёнкъ, ломается, наясничаеть, смъшить честную компанію; потомъ, когда смеркиется, въ купацкой начинается, по нашему сказать, баль. Бъдный старичишка бренчить на трехструпной... забыль какь по ихнему... пу, да въ родъ нашей балалайки. Дъвки и молодые ребята становятся въ двъ шеренги, одна противъ другой, хлонають въ ладоши и поють. Вотъ выходить одна дъвка и одинъ мужчина на середниу, и начинають говорить другь другу стихи парасиввъ, что попало, а остальные подхватывають хоромъ. Мы съ Печоринымъ сидъли на почетномъ мъстъ и вотъ къ нему подощла меньшая дочь хозянна, дівушка літь нестнадцати, и пропівла ему... макъ бы сказать, въ редъ комплимента?...

— А что жъ такое она пропъла, не поминте ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а
молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвъсти ему въ нашемъ саду». Печоринъ всталъ, поклонился ей,
приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвъчать ей;
я хороно знаю по-ихнему, и неревель его отвътъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнулъ Григорію Александровичу: ну что, какова?—Прелесть! отвъчаль онъ; а

какъ ее зовуть?-Ее зовуть Бэлою, отвъчаль я.

— II точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенькой княжной: изъ угла компаты на нее смотръли другіе два глаза, неподвижные, отненные. Я сталь вглядываться, и узналь моего стараго знакомца Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирибй, не то, чтобъ немирной. Подозржній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замъченъ. Бывало, опъ приводиль кънамъвъкрѣность барановънпродавалъдешего, только пикогда не торговался: что запросить, давай, -хоть заръжь, не уступить. Говорили про него, что онь любить таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широконлечій... А ужъ довокъ-то, довокъ-то быль, какъ бъсъ! Бешметъ всегда изорванный, възаплаткахъ, а оружіе въ серебръ. А лошадь его славилась въ цълой Кабардъ — и точно, лучше этой лошади пичего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всъ наъздники, и не разъ нытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, поги-струнки, и глаза не хуже чёмъ у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 версть; а ужъ вывзжена-какъ собака бъгаеть за хозянномъ; голось даже его знала! Бывало, онъ ее никогда не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!...

— Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмъе, чъмъ когда-

нибудь, и я замътиль, что у него подъ бешметомъ надъта кольчуга. — «Не даромъ на немъ эта кольчуга», подумалъ я: «ужъ онъ върно что-нибудь замышляеть».

— Душно стало въ саклъ, и я вышель на воздухъ освъжиться. Ночь ужъ ложилась на горы, и туманъ начиналъ бро-

дить но ущельямъ.

— Мий вздумалось завернуть нодъ навысь, гды стояли наши лошади, посмотрыть, есть ли у нихы кормы, и притомы осторожность никогда не мышаеть; у меня же была лошадь славная, и ужы не одины кабардинець на нес умильно ногля-

дываль, приговаривая: якши тее, чеко якши!

— Пробираюсь вдоль забора, и вдругь слышу голоса; одник голось я тотчась узналь: это быль новъса Азамать, сынь нашего хозянна; другой говориль ръже и тише. «Очемъ они туть толкують?» подумаль я: «ужъ не о мосй ли лошадкъ?» Вотъ присъль я у забора и сталь прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шумъ пъсенъ и говоръ голосовь, вылетая изъ сакли, заглушали любонытный для меня разговоръ.

— Славная у тебя лошадь! говориль Азамать: если бъ я быль хозяннь въ домъ и имъль табунь въ триста кобыль, то

отдаль бы половину за твоего скакуна, Казбичь!

— А! Казбичъ! — подумаль я, и вспомицлъ кольчугу.

— Да, отвъчаль Казончь нослъ нъкотораго молчанія: въ цълой Кабардъ не найдень такой. Разъ—это было за Терекомь—я ъздиль съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не носчастливилось, и мы разсынались кто куда. За мной неслись четыре казака; ужъ я слышаль за собою крики гяуровъ и нередо мною быль густой лъсъ. Прилегъ я на съдло, поручиль себя Аллаху, и въ нервый разъ въ жизни оскорбиль коня ударомъ илети. Какъ птица нырнуль онъ между вътвими; острыя колючки рвали мою одсжду, сухіе сучья карачага били меня по лицу. Конь мой прыгаль черезъ пни, разрываль кусты грудью. Лучше было бы миъ его бросить и скрыться въ лъсу пъшкомъ, да жаль было съ нимъ разстаться—и пророкъ вознаградилъ меня. Иъсколько пуль провизжало надъ моей головою; я уже слышалъ, какъ сиъшившіеся казаки бъжали по

слъдамъ... Вдругъ передо мною рытвина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнуль. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ новисъ на переднихъ погахъ. Я бросилъ поводья и полетъль въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочиль. Казаки все это видъли, только ни одинъ не спустился меня искать: они върно думали, что я убился до смерти, и я слышаль, какъ они бросились довить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травъ вдоль по оврагу-смотрю: лёсь кончился, иёсколько казаковъ выбажаетъ изъ него на ноляну, и вотъ выскакиваетъ нрямо къ нимъ мой Карагёзъ; вей кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, цолго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею аркана; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ молиться. Черезъ и всколько мгновеній подшимаю ихъ —и вижу, мой Карагёзъ летитъ, развивая хвостъ, вольный какъ вътеръ: а гнуры далеко одинъ за другимъ тянутея по стени на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, инстицпая правда! До поздней ночи я сидълъ въ своемъ оврагъ. Вдругъ, что жъ ты думаешь, Азаматъ? во мракъ слышу, бъгаеть по берегу оврага конь, фыркаеть, ржеть и бьеть конытами о землю; я узналь голось моего Карагёза, это быль онь, мой товарищъ!... Съ тъхъ поръ мы не разлучались.

— II слышно было, какъ онъ трепаль рукою по гладкой шев своего скакуна, давая ему разныя нъжныя названья.

— Если бъ у меня былъ табунъ въ тысячу кобылъ, сказалъ Азаматъ: то отдалъ бы тебъ его весь за твоего Карагёза.

— Йокъ, не хочу, отвъчалъ равнодушно Казопчъ.

- Послушай, Казбичь, говориль, ласкаясь къ нему Азамать: ты добрый человъкь, ты храбрый джигить, а мой отець боится русскихь и не пускаеть меня въ горы: отдаймив свою лошадь, и я сдълаю все, что ты хочешь; украду для тебя у отца лучшую винтовку, или шашку, что только пожеласшь а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеемъ къ рукъ, сама въ тъло вопьется; а кольчуга такая, какъ твоя, ли почемъ.
  - Казбичъ молчалъ.
  - Въ первый разъ, какъ я увидълъ твоего коня, продол-

жаль Азамать, когда онь подь тобой крутился и прыгаль, раздуван ноздри, и кремни брызгами летвли изъ-подъ копыть его, въ моей душъ сдълалось что-то непонятное, и съ тъхъ поръ все мнъ опостыльло: на лучшихъ скакуновъ моего отца смотръль и съ презръніемъ, стыдно было мнъ на нихъ показаться, и тоска овладъла мной; и тоскуи, просиживаль и на утесъ цълые дии, и ежеминутно мыслямъ менмъ являлся вороной скакунъ твой съ своей стройной ноступью, съ своимъ глад-кимъ, прямымъ, какъ стръла, хребтомъ; онъ смотрълъ мнъ въ глаза своими бойкими глазами, какъ будто хотълъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты миъ непродашь его! — сказалъ Азаматъ дрожащимъ голосомъ.

— Миъ послыналось, что опъ заплакалъ; а надо вамъ сказать, что Азаматъ былъпреупрямый мальчишка, и ничъмъ, бывало, у него слезъ не выбъешь, даже когда опъ былъ и помоложе.

— Въ отвъть на его слезы послышалось что-то въ родъ смъха.

— Нослушай, сказаль твердымъ голосомъ Азаматъ: видинь, я на все рѣшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она иляшетъ! какъ поетъ! а вышиваетъ золотомъ—чудо! не бывало такой жены и у турецкаго надишаха... Хочешь? Дождись меня завтра ночью, тамъ, въ ущельѣ, гдѣ бѣжитъ потокъ: я нойду съ нею мимо въ сосѣдній ауль—и она твоя. Неужли не сто́итъ Бэла твоего скакуна?

— Долго, долго молчаль Казбичь; наконець, вмъсто отвъ-

та, онъ затянуль старинную ивеню вполголоса \*:

Много красавиць въ аулахъ у насъ, Звъзды сіяють во мракъ ихъ глазъ. Сладко любить ихъ—завидная доля; Но веселъй молодецкая воля. Золото кунить четыре жены, Конь же лихой не имъетъ цъны: Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ; Онъ не измънитъ, онъ не обманетъ.

<sup>\*</sup> Я прошу прощенія у читателей въ томъ, что переложиль въ стихи пъсню Казбича, переданную мив, разумбется, прозой; по привычка— вторая натура. М. Л.

— Напрасно упрашиваль его Азамать согласиться, и плакаль, и льстиль ему, и клялся; наконець Казбичь петеривливо прерваль его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Гдъ тебъ ъздить на моемъ конъ? На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сбросить, и

ты разобыены себъ затылокъ объ камин.

— Меня! крикнуль Азамать въ бъщенствъ, и жельзо дътскаго кинжала зазвенъло объ кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь и онъ ударился объ илетень такъ, что илетень защатался. Будетъ потъха! подумалъ я, кинулся въ коношню, взиуздаль лошадей нашихъ и вывелъ ихъ на задній дворъ. Черезъ двъ минуты ужъвъ саклъ быль ужасный гвалтъ. Вотъ что случилось: Азаматъ вбъжаль туда въ разорванномъ бенметъ, говоря, что Казбичъ хотълъ его заръзать. Всъ выскочили, схватились заружья—и пошла потъха! Крикъ, шумъ, выстрылы; только Казбичъ ужъ былъ верхомъ и вертълся среди толица по улицъ, какъ бъсъ, отмахиваясь шанкой. — Плохоны по на чужомъ пиру похмълье, — сказалъ я Григорію Александровичу, поймавъ его за руку: — не лучие ли намъ поскоръй убраться?

— Да погодите, чъмъ кенчится.

— Да ужъ, върно, кончится худо; у этихъ азіатовъ все гакъ: натянулись бузы—и пошла ръзня!—Мы съли верхомъ и ускакали домой.

- А что Казбичъ? — спросилъ я нетерићанво у штабсъ-ка-

ım lana.

— Да что этому народу дълается! — отвъчаль опъ, допивая гакан в чак — въдь ускользнулъ!

- II не раненъ? - спросилъ я.

— А Богь его знаеть? Живущи разбойники! Видаль я-сь иныхь въ дълъ, напримъръ: въдь весь исколотъ, какъ ръшето, итыками, а все махаетъ шашкой.—Штабсъ-канитанъ послъ иъкотораго молчанія продолжаль, топнувъ погою о землю:

— Никогда себъ не прощу одного: чортъменя дернулъ, пріъхавъ въ кръпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмъялся—такой китрый!—а самъ задумалъ кое-что.

- А что такое? Разскажите, пожалуйста.
- Ну, ужъ нечего дълать! началъ разсказывать, такъ надо продолжать.
- Дия черезъ четыре прівзжаеть Азамать въ крвпость. По обыкновенію, онъ зашель къ Григорію Александровичу, который его всегда кормиль лакомствами. Я быль туть. Зашель разговорь о лошадяхь, и Печоринь началь расхваливать лошадь Казбича: ужь такая-то она ръзвая, красивая, словно серна—ну, просто, по его словамь, этакой ивъцъломь мірть нъть.
- Засверкали глазёнки у татарченка, а Печоринъ будто не замъчаетъ; я заговорю о другомъ, а онъ, смотринь, тотчасъ собьетъ разговоръ на лошадь Казбича. Эта исторія продолжалась всякій разъ, какъ пріъзжаль Азаматъ. Недъли три спустя, сталь я замъчать, что Азамать блъдиъетъ и сохиетъ, какъ бываетъ отъ любви въ романахъ-съ. Что за диво?
- Вотъ видите, я ужъ послъ узналъ всю эту штуку: Григорій Александровичь до того его задразниль, что хоть въ воду. Разъ, онъ ему и скажи: —Вижу, Азаматъ, что тебъ больно понравилась эта лошадь, а не видать тебъ ея, какъ своего затылка! Ну, скажи, что быты даль тому, кто тебъ ее подариль бы?...
  - Все, что онъ захочеть, отвъчаль Азамать.
- Въ такомъ случав я тебв ее достану, только съ условіемъ... Поклянись, что ты его исполнинь...
  - Клянусь... Клянись и ты!
- Хорошо! Клянусь, ты будешь владъть конемъ; только за него ты долженъ отдать миъ сестру Бэлу: Карагёзъ будетъ ся калымомъ. Надъюсь, что торгъ для тебя выгоденъ.
  - Азаматъ молчалъ.
- Не хочешь? Ну, какъ хочешь! Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребенокъ: рано тебъ ъздить верхомъ...
  - Азаматъ вспыхнулъ.
  - А мой отець? сказаль онъ.
  - Развъ онъ пикогда не уъзжаетъ?
  - Правда...
  - Согласенъ?..
  - Согласенъ, прошенталь Азаматъ, блёдный какъ смерть.
  - Когда же?

203

— Въ первый разъ, какъ Казбичъ прівдеть сюда; онъ объщался пригнать десятокъ барановъ; остальное — моедвло. Смотри же, Азаматъ!

BOJA.

— Воть они сладили это дёло... по правдё сказать, нехорошее дёло! Я послё и говориль это Нечорину, да только онъ мнё отвёчаль, что дикая черкешенка должиа быть счастлива, имъя такого милаго мужа, какъ онь, потому что, по-ихнему, онь все-таки ея мужь, а что Казбичь—разбойникь, котораго надо было наказать. Сами носудите, что жъ я могъ отвёчать противъ этого?... Но въ это время я инчего не зналь объ ихъ заговорё. Вотъ, разъ пріёхаль Казбичъ и спрашиваеть, не нужно ли барановь и меду; я велёль ему привести на другой день. «Азамать!» сказаль Григорій Александровичь: «завтра Карагёзъ въ моихъ рукахъ; если ныпче ночью Бэла не будеть здёсь, то не видать тебё коня»...

— Хорошо! сказаль Азамать и поскакаль въ ауль. Вечеромъ Григорій Александровичь вооружился и выбхаль изъ кръпости: какъ они сладили это дъло—не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видъль, что поперегь съдла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны,

а толова окутана чадрой.

— А лошадь? спросиль я у штабсъ-канитана.

— Сейчасъ, сейчасъ. На другой день утромъ рано прівхалъ Казбичь и пригналь десятокъ барановъ на продажу. Привязавъ лошадь у забора, онъ вошелъ ко миъ; я нопотчеваль его чаемъ, потому что хотя разбойникъ онъ, а все-таки быль монмъ кунакомъ. \*

— Стали мы болтать о томь о семь... Вдругь, смотрю, Казбичь вздрогнуль, перемънился въ лицъ — и къ окну; по окно, къ несчастию, выходило на задворье. — «Что съ тобой?»

спросиль я.

— Моя лошадь!... лошадь! сказалъ опъ, весь дрожа.

Точно, я услышаль топоть копыть: — это, върно, какойшибудь казакъ пріъхаль...

— Нътъ! Урусъ-яманъ, яманъ! заревълъ онъ и опрометью

<sup>\*</sup> Купакъ значитъ пріятель.

бросился вонъ, какъ дикій барсъ. Въ два прыжка онъ былъ ужъ на дворъ; у воротъ кръпости часовой загородиль ему нуть ружьемъ; онъ перескочиль черезъ ружье и кинулся бъжать по дорогъ... Вдали вилась пыль-Азаматъ скакалъ на лихомъ Карагёзъ; на бъгу Казбичъ выхватиль изъчехла ружье и выстрълилъ. Съ минуту онъ остался неподвиженъ, пока не убъдился, что даль промахъ; потомъ завизжалъ, ударилъ ружье о камень, разбиль его въ дребезги, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ... Вотъ кругомъ него собрался народъ изъ кръпости-онъ никого не замъчалъ; постояли, потояковали и пошли назадъ; я велълъ возлъ него положить деньги за бараповъ-онъ ихъ не тронулъ, лежалъ себъ инчкомъ, какъ мертвый. Новфрите ли, такъ онъ пролежаль до поздней почи и цълую почь?... Только на другое утро пришель въ кръпость и сталь просить, чтобь сму назвали похитителя. Часовой, который видблъ какъ Азаматъ отвизалъ коня и ускакалъ на немъ, не почелъ за нужное скрыпать. При этомъ имени глаза Казбича засверкали, и онъ отправился въ ауль, гдъ жиль отецъ Азамата.

- Что жъ отецъ?
- Да въ томъ-то и штука, что его Казбичъ не нашель: онъ куда-то убзжаль дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?
- А когда отецъ возвратился, то ни дочери, ин сына не было. Такой хитрецъ: въдь смекцулъ, что не спосить ему головы, если бъ онъ попался. Такъ съ тъхъ поръ и проналъ: върно, присталъ къ какой-инбудь шайкъ абрековъ, да и сложилъ буйную голову за Терекомъ, или за Кубанью; туда и дорога!...
- Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Какъ я только провъдаль, что черкешенка у Григорія Александровича, то надъль эполеты, шнагу и пошель къ нему.
- Онь лежаль въ первой компать на постели, подложивъ одну руку подъ затылокъ, а въ другой держа погасшую трубку; дверь во вторую компату была заперта на замокъ, и ключа въ замкъ не было. Я все это тотчасъ замътилъ... Я пачалъ

кашлять и постукивать каблуками о порогь—только онъ притворялся, будто не слынить.

— Господинъ прапорщикъ! — сказалъя какъ можно строже: — развъ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

- Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвъчалъ онъ, не приподнимаясь.
  - Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.
- Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучитъ меня забота!
  - Я все знаю, отвъчаль я, подошедъ къ кровати.
  - Тъмъ лучше: я не въ духъ разсказывать.
- Господинъ пранорщикъ, вы сдълали проступокъ, за который и я могу отвъчать...
- И, нолноте! что жъ за бъда? Въдь у насъ давно все нополамъ.
  - Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!
  - Murbra, muary!...
- Митька принесъ шнагу. Исполнивъ долгъ свой, сълъ я къ нему на кровать и сказалъ: Нослушай, Григорій Александ-ровичъ; признайся, что нехорошо...
  - Что нехорошо?
- Да то, что ты увезь Бэлу... Ужь эта мив бестія Азанать!.. Пу, признайся,—сказаль я ему.
  - Да когда она мит правится?...
- Пу, что прикажете отвъчать на это?.. Я сталь втупикъ. Однако жъ, послъ пъкотораго молчанія, я ему сказаль, что если отець станеть ее требовать, то надо будеть отдать.
  - Во̀все не надо!
  - Да онъ узнаеть, что она здъсь.
  - А какъ опъ узпаетъ?
- Я опять сталь втупикь. Послушайте, Максимь Максимы!—сказаль Печоринь, приподнявнись: въдь вы добрый человъкъ—а если отдадимь дочь этому дикарю, онь ее заръжеть, или продасть. Дъло сдълано, не надо только охотою портить, оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...
  - Да нокажите мив ее, сказаль я.
  - Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хо-

тъль ее видъть: сидить въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотрить; пуглива, какъдикая серна. Я наняль нашу духанщицу: она знаеть по-татарски, будеть ходить за нею и пріучить ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будеть принадлежать кромъ меня! — прибавиль онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дълать? Есть люди, съ которыми непремънно должно согланаться.

— А что? — спросиль я у Максима Максимыча: — въ самомъ ли дълъ онъ пріучиль ес нь себъ, или она зачахла въ неволъ,

съ тоски по родинъ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинъ? Изъ кръпости видны были тъ же горы, что изъ аула — а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да при томъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что-инбудь; первыедии она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицъ и возбуждали ся краспоръчіс. Ахъ, подарки! чего не сдълаетъ женщиназацвътную тряничку!... Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичь, между тъмъ учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-но-малу, она пріучилась на него смотръть, сначала исподлобья, некоса, и все грустила, напъвала свои и всии въ нолгодоса, такъ что, бывало, и миъ становилось грустно, когда слушаль ее изъ сосъдней компаты. Никогда не забуду одной сцены: шелъ я мимо и заглянулъ въ окно; Бэла сидъла на лежанкъ, повъсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стояль передълею. - Послушай, моя пери, - говориль онъ: -- выдь ты знаешь, что рано или ноздно ты должна быть моею -отчего же только мучинь меня? Развъ ты любинь какогоньбудь чеченца? Если такъ я тебя сейчасъ отпущу, отпущу дочоні. -Она вздрогнула едва примътно и покачала головой. --Пли, - продолжаль опъ, - я тебъ совершение ненавистень? -Она ванохиула. — Или твоя въра запрещаетъ полюбить меня? -Она поблідивла и молчала. - Повітрь мив, Аллахъ для ветх: илемень отипь и тоть же, и если онъ мив позволяеть любить тебя, отчето же запретить тебф илатить миф взаимпостью? — Она посмотрът слу пристально въ лино какъ

207

будто пораженная этой новой мыслію; въ глазахъ ся выразились педовърчивость и желаніе убъдиться. Что за глаза! они

такъ и сверкали, будто два угля.

— Послушай, милая, добрая Бэла! продолжаль Печоринь: ты видишь, какь я тебя люблю; я все готовь отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобь ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь весельй? —Она призадумалась, не спуская съ него черныхъглазъ своихъ; нотомъ улыбнулась и ласково кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взяль ее за руку и сталъ ее уговаривать, чтобъ она его поцъловала; она слабо защищалась и только новторяла: —поджалуста, полжалуста, не нада, не нада. — Онъ сталъ наста- ивать; она задрожала, заплакала. — Я твоя илъница, — говорила она: — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить! — и онять слезы.

— Тригорій Александровичь удариль себя въ лобъ кулакомъ и выскочиль въ другую компату. Я зашель къ нему; онъ, сложа руки, прохаживался угрюмый взадъ и впередъ. — Что, батюшка? — сказаль я ему. — Дьяволъ, а не женщина! — отвъчаль онъ: — только я вамъ даю честное слово, что она будеть моя... Я нокачаль головою. — Хотите нари? — сказаль онъ: — черезъ недълю! — Извольте! — Мы ударили по рукамъ и разошлись.

— На другой день онъ тотчасъ отправилъ нарочнаго въ Кизляръ за разными покупками; привезено было множество

разныхъ персидскихъ матерій, всъхъ не перечесть.

— Какъ вы думаете, Максимъ Максимычъ, — сказалъ онъ миъ, показывая подарки: — устоитъ ли азіатская красавица противъ такой батарен! — Вы черкешенокъ не знаете, — отвъчалъ я; — это советмъ не то, что грузники или закавказскія татарки — советмъ не то. У нихъ свои правила; онъ иначе воспитаны. — Григорій Александровичъ улыбнулся и сталъ насвистывать маршъ.

— А въдь вышло, что ябыль правъ: подарки подъйствовали только въ половину: она стала ласковъе, довърчивъе да и только; такъ онъ ръшился на послъднее средство. Разъ утромъ онъ велъль осъдлать лошадь, одълся по-черкески, вооружился и вошель къ ней. — Бэла! — сказаль онъ: — тызнаешь;

какъ я тебя люблю. Я ръшился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: — прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имъю; если хочень, веринсь къ отцу— ты свободна. Я вановать передъ тобой, идолженъ наказать себя. Прощай, я ъду-куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударомъ шашки; тогда вспомни обо миъ и прости меня. -- Онъ отвернулся и протяпулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я могь въ щель разсмотръть еплицо; и миъ стало жаль—такая смертельная бабдиость покрыла это милое личико! Не слыша отвъта, Печоринъ сдълалъ ивсколько шаговъ къ двери; онъ дрожалъ-и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состоянін быль исполнить въ самомъ двлё то, о чемъ говорильшутя. Таковъ ужъ быль человъкъ, Богъ его знаетъ! Только едва онъ коспулся двери, какъ она векочила, зарыдала и бросилась сму на шею. - Повърите ли? я, стоя за дверью, также заплакаль, то есть, знаете, не то, чтобъ заплакаль, а такъ-глупость!...

Штабсъ-капитанъ замодчалъ.

— Да, признаюсь, — сказаль онь нотомь, теребя усы: — миъ стало досадно, что никогдаци одна женщина меня такъ не любила.

— И продолжительно было ихъ счастіе? — спросиль я.

— Да, она намъ призналась, что съ того дня, какъ увидъла Печорина, онъ часто ей грезился во сиъ, и что ин одинъ мужчина инкогда не производилъ на исе такого внечатлънія. — Да, они были счастливы!

— Какъ это скучно! — воскликнулъ я невольно. Въ самомъ дълъ, я ожидалъ трагической развязки, и вдругъ такъ неожиданно обмануть мон надежды!.. —, (а неужели, — продолжалъ я: — отецъ не догадался, что она у васъ въ кръности?

— То есть, кажется, онь подозраваль. Спустя насколько дней, узнали мы, что старикь убиль. Воть какь это случи-

MOCB...

Випманіе мое пробудилось снова.

— Надо вамъ сказать, что Казбичь вообразиль, будто Азамать съ согласія отца украль у него лошадь, по крайней мъръ я такъ полагаю. Воть онъ разъ и дожидался у дороги, версты

три за ауломъ; старикъ возвращался изъ напрасныхъ поисковъ за дочерью; уздени его отстали-это было въ сумерки-онъ **Тхалъ** задумчиво шагомъ, какъ вдругъ Казбичъ, будто кошка, нырнуль изъ-за куста, прытъ сзади его на лошадь, ударомъ кинскаја свадилъ его наземь, схватилъ поводья — и былъ таковъ; иткоторые уздени все это видъли съ пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Онъ вознаградилъ себя за потерю коня и отметилъ,—

сказалъ я, чтобъ вызвать мивніе моего собесъдника.

— Конечно по-ихнему, — сказалъ штабсъ-капитанъ. — опъ

былъ совершенио правъ.

Меня невольно поразила способность русскаго человъка примъняться къ обычаниъ тъхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. Не знаю, достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только опо доказываеть неимовърную его гибкость и присутствіе этого яснаго, здраваго смысла, который прощаеть зло вездь, гдъ видить его необходимость, или не-

возможность его уничтоженія.

Между тъмъ чай быль выпить; давно запряженные кони продрогли на сиъту; мъсяцъ бабдибаъ на западъ и готовъ ужт. быль погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальнихт. периниахъ, какъ клочки разодраннаго занавъса. Мы вышли изъ сакан. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и объщала намъ тихое утро; хороводы звъздъ чудными узорами силетались на далекомъ небосклоиъ и одна за другою гасли по мъръ того, какъ блъдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постененно крутыя отлогости горъ, покрытыя дъвственными спътами. Направо и пальво черивли мрачныя, тапиственныя пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змън, сползали туда по морщинамъ сосъднихъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дия.

Тихо было все на небъ и на землъ, какъ въ сердцъ человъка въ минуту утрешней молитвы; только изръдка набъгалъ прохладный вътеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ нуть; съ трудомъ нять худыхъ клячъ тащили наши повозки по извилистой дорогъ на Гудъ-гору. Мы шан ибшкомъ езади, подкладывая камин подт

колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядъть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакъ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинъ Гудъ-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; сніть хрустыль поды ногами нашими; воздухъ становился такъ ръдокъ, что было больно дышать: кровь номинутно приливала въ голову, но со всъмъ тъмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всёмъ монмъ жиламъ, и миж было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромь чувство дътское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природъ, мы невольно становимся дътьми: все пріобрътенное отпадаеть отъ души, и она дълается вновь такою, какой была ивкогда и вврно будеть когда-нибудь опить. Тотъ, кому случалось, какъ миъ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, разсказать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ, наконецъ, мы взобрались на Гудъ-гору, остановились и оглянулись: на ней висъло сърое облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурею; по на востокъ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-канитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнье, живье во стократь, чьмъ въ насъ, восторженных разсказчикахъ на словахъ и на бумагъ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолъпнымъ картинамъ? — сказалъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное біеніе сердца.

— Я слышаль, напротивь, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумъется, если хотите, оно и пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, —прибавиль онъ, указывая на востокъ: —что за край!

И точно такую панораму врядь ли гдѣ еще удастся миѣ видѣть: подъ нами лежала Койнаурская долица, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными нитями;

211

голубоватый туманъ скользиль но ней, убъгая въ сосъдиія тъсинны отъ теплыхъ лучей утра; направо и нальво гребни горъ,
одинъ выше другого, пересвкались, тянулись, покрытые снътами, кустарникомъ; вдали тъ же горы, не хоть бы двъ скалы,
нохожія одна на другую—и всъ эти снъга горъли румянымъ
блескомъ такъ весело, такъ ярке, что кажется, тутъ бы и
остаться жить навъки; солице чуть ноказалось изъ-за темносиней горы, которую только привычный глазъ могь бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солицемъ была кровавая нолоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе.
— И говорилъ вамъ—, воскликиулъ онъ,—что ныиче будетъ
ногода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на
врестовой. Трогайтесь!—закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цёни подъ колеса вмёсто тормазовъ, чтобъ они не раскатывались; взяли лошадей подъ-уздцы и начали спускаться; направо быль утесь, налбво пропасть такая, что цвная деревушка осетинъ, живущихъ на диъ ея, казалась гиъздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здёсь, въ глухую ночь, по этой дорогь, гдъ двъ повозки не могутъ разъвхаться, какой-инбудь курьерь разъ десять въ годъ пробзжаетъ, не вылъзая изъ своего тряскаго экинажа. Одинъ изъ пашихъ извозчиковъ быль русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ-уздцы со всъми возможными предосторожностями, отпрягши заранъе уносныхъа нашъ безпечный русакъ даже не слъзъ съ облучка! Когда я ему замътиль, что онь могь бы побезпоконться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ я вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвъчаль миъ: - И, баринъ! Богъ дастъ не хуже ихъ добдемъ; въдь намъ не внервые! — и онъ былъ правъ: мы точно могли бы не добхать, однакожъ все-таки добхали. И если бъ всъ люди побольше разсуждали, то убъдились бы, что жизнь не стоить того, чтобъ объ ней такъ много забо-THIBCH ..

По, можеть быть, вы хотите знать окончаніе исторіи Бэлы?—Во-первыхь, я пишу не повъсть, а путевыя записки: слъдовательно, не могу заставить штабсь-капитана разсказывать прежде, нежели онь началь разсказывать въ самомъ дъ-

лъ. Итакъ, погодите, или, если хотите, переверните иъсколько страницъ, только я вамъ этого не совътую, потому что переъздъ черезъ Крестовую гору [или, какъ называетъ ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe] достоинъ вашего любонытства. Итакъ, мы спускались съ Гудъ-горы въ Чертову долину... Вотъ романтическое названіе! Вы уже видите гитя здо злого духа между неприступными утссами — не тутъ-то было: названіе Чертовой долины происходить отъ слова «черта», а не «чортъ» — ибо здъсь когда-то была граница Грузіи. Эта долина была завалена ситговыми сугробами, наноминавшими довольно живо Саратовъ, Тамбовъ и прочія милыя мъста нашего отечества.

— Вотъп Крестовая! — сказалъмит штабсъ-капитанъ, когда мы събхали въ Чертову долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою сибга; на его вершицъ чериълся каменный крестъ, и мимо него вела едва-едва замътная дорога, по которой проъзжають толькотогда, когда боковая завалена сибгомъ: наши извозчики объявили, что обваловъ еще не было, и сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотъ встрътили мы человъкъ иять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцъиясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу телъжку. И точно, дорога опасная: направо висъли надъ нашими головами груды сибга, готовыя, кажется, при первомъ порывъ вътра оборваться въ ущелье; узкан дорога частно была покрыта сибгомъ, который въ иныхъ мъстахъ проваливался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ оть действія солнечных лучей и почных в морозовь, такъ что съ трудомъ мы сами пробирались; лошади падали; — налъво зіяла глубокая разсълина, гдъ катилея потокъ, то скрываясь подъ ледяной корою, то съ изною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору - двъ версты въ два часа! Между тъмъ лучи спустились, новалиль градъ, спътъ; вътеръ, врываясь въ ущелья, ревълъ, свисталъ, пакъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманъ, котораго волны, одна другой гуще и тъсиъе, набъгали съ востока... Кстати, объ этомъ крестъ существуетъ странное, по всеобщее преданіе, будто его поставиль императоръ Петръ I, пробзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ Дагестанъ, и во-вторыхъ, на крестъ было написано крупными буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, не смотря на подпись, такъ укоренилось, что, право, не знаешь чему върнть, тъмъ болъе, что мы не привыкли вършть надинсямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенъвшимъ скаламъ и тонкому спъгу, чтобъ достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудъла сильнъе и сильнъе, точно наша родимая, съверная; только ея дикіе нанъвы были нечальные, заунывите. — И ты, изгнанинца, думалъ я, -- илачешь о своихъ инпрокихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдв развернуть холодныя крылья, а здвсь тебъ душно и тъсно какъ орлу, который съ крикомъ бъется о ръшетку жельзной своей клътки!

 Плохо! — говорилъ штабсъ-капитанъ: — посмотрите, кругомъ инчего не видно, только туманъ да сиъгъ; того и гляди, что свалимся въ пропасть или засядемъ въ трущобу; а тамъ пониже, чай, Байдара такъ разыгралась, что и не переъдешь. Ужъ эта миъ Азія! что люди, что ръчки—никакъ нельзя по-

JOHNTESCH.

Пзвозчики съ крикомъ и бранью колотили лошадей, которыя фыркали, унирались и не хотбли ин за что въ свътъ тронуться съ мъста, не смотря на краспоръчіе кнутовъ. - Ваше благородіе, — сказалъ, наконецъ, одинъ: — въдь мы нынче до Коби не добдемъ; не прикажете ли, покамъстъ можно, своротить налъво? Вонъ тамъчто-то на косогоръ черивется-върно, сакли: тамъ всегда-съ пробажающіе останавливаются въ погоду; они говорятъ, что проведутъ, если дадите на водку, -- прибавиль опъ, указывая на осетина.

— Знаю, братенъ, знаю безъ тебя! — сказалъ штабсъ-капитанъ. -- Ужъ эти бестін! рады придраться, чтобъ сорвать на

. водку.

— Признайтесь однако, — сказаль я, — что безь нихъ намъ было бы хуже.

— Все такъ, все такъ, — пробормоталъ опъ: — ужъ эти миъ

проводники! чутьемъ слышать, гдё можно попользоваться будто безъ нихъ и нельзя найти дороги.

Вотъ мы свернули налъво и кое-какъ послъ многихъ хлонотъ, добрались до скуднаго пріюта, состоявнаго изъ двухъ саклей, сложенныхъ изъ плитъ и булыжника и обведенныхъ такою же стъною. Оборванные хозяева приняли насъ радушно. Я послъ узналъ, что правительство имъ илатитъ и кормитъ ихъ съ условіемъ, чтобъ они принимали нутешественниковъ, застигнутыхъ бурею. —Все къ лучшему, —сказалъ я, присъвъ у огня: —теперь вы миъ доскажете вашу исторію про Бэлу; я увъренъ, что этимъ не кончилось.

— А почему-жъвы такъ увърены? — отвъчаль миъ штабсъ-

капитанъ, примигивая съ хитрой улыбкою.

— Оттого что это не въ порядкъ вещей: что началось необыкновеннымъ образомъ, то должно такъ-же-и кончиться.

— Въдь вы угадали...

— Очень радъ.

— Хорошо вамъ радоваться, а миъ такъ, право, грустно, какъ вспомню. Славная была дъвочка, эта Бэла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нътъ семейства: объ отцъ и матери я лътъ двънадцать ужъ не имъю извъстія, а запастись женой не догадался раньше — такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу; я и радъ былъ, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пъсии, пль плишетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губерискихъ барышень, а разъ быль-съ и въ Москвъ въ благородномъ собраніи, лътъ двадцать тому назадъ, — только куда имъ! совсвиъ не то!.. Григорій Александровичь наряжаль ее какь куколку; холиль и лелънлъ, и она у насъ такъ хорошъла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго отъ нея это скрывали, пока она не привыкла къ своему положению; а когда сказали, такъ она дия два поплакала, а нотомъ забыла.

- Мъсяца четыре все шло какъ нельзя лучше. Григорій Александровичь, я ужъ кажется говориль, страстно любиль охоту: бывало, такъ его въ льсь и подмываеть за кабанами, или козами— а туть хоть бы вышель за кръпостной валь. Воть однакожъ, смотрю онъ сталь снова задумываться; ходить по комнать, загнувь руки назадь; потомъ разь, не сказавъ никому, отправился стрълять—цълое утро пропадаль; разъ и другой, все чаще и чаще...—Пехорошо, подумаль я: върно между инми черная кошка проскочила.
- Одно утро захожу къ нимъ—какъ теперь передъ глазами: Бэла сидъла на кровати въ черномъ, шолковомъ бешметъ, блъдненькая, такая печальная, что я пспугался.
  - А гдъ Печоринъ? спросилъ я.
  - На охотъ.
- -- Сегодия ушель? Она молчала, какъ будто ей трудно быде выговорить.
- Нътъ, еще вчера, наконецъ сказала она, тяжело вздохнувъ.
  - Ужъ не случилось ли съ шимъ чего?
- Я вчера цълый день думала, думала, —отвъчала она сквозь слезы: —придумывала разныя несчастія: то казалось миъ, что его раниль дикій кабань, то чеченець утащиль въ горы... А нынче миъ ужь кажется, что онь меня не любить.
  - Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать!
- Она заплакала, потомъ съ радостью подняда голову, отер-
- ла слезы и продолжала:
   Если онъ меня не любить, то кто ему мъщаеть ото-
- слать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будеть продолжаться, то я сама уйду: я не раба его — я княжеская дочь!..
- Исталь ее уговаривать. Послушай, Бэла, въдь нельзя же ему въкъ силъть здъсь, какъ пришитому къ твоей юбкъ: онъ человъкъ моледой, любитъ погоняться за дичью походить да и придеть; а если ты будешь грустить, то скоръй ему наскучишь
- Правда, правда, отвъчала она: я буду весела. II съ кохотомъ схватила свой бубенъ, начала иъть, илясать и пры-

гать около меня; только и это не было продолжительно: она опять учала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было съ нею мив двлать? Я, знаете, пикогда съ женщинами не обращался; думаль, думаль, чвмъ ее утвишть, и шичего не придумаль; ивсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-сь!

Наконецъ я ей сказалъ: — хочень, пойдемъ прогуляться на валъ, ногода славная! — Это было въ сентябръ. И точно, день быль чудесный, свътлый и не жаркій; всъ горы видны были какъ на блюдечкъ. Мы пошли, походили но кръностному валу взадъ и внередъ, молча: наконецъ, она съла на дериъ, и я сълъ возлъ нея. Ну, право, вспоминть смънно: я бъгалъ за нею, точно какая-нибудь нянька.

— Кръпость наша стояла на высокомъ мъстъ, и видъ былъ съ вала прекрасный: съ одной стороны широкая поляна, изрытая иъскольними балками. Оканчивалась лъсомъ, который тянулся до самаго хребта горъ; кое-гдъ на ней дымплись аулы, ходили табуны; съ другой бъжала мелкая ръчка, и къ ней примыкалъ частый кустарникъ, покрывавний креминстыя возвышенности, которыя соединялись съ главной цънью Кавказа. Мы сидъли на углу бастіона, такъ что въ объ стороны могли видъть все. Вотъ, смотрю: изъ лъса выбъжаетъ кто-то на сърой лошади, все ближе и ближе, и наконецъ остановился но ту сторону ръчки саженихъ во стъ отъ насъ, и началъ кружить лошадь свою какъ бъщеный. Что за притча!..—Посмотри-ка, Бэла,—сказалъ я:— у тебя глаза молодые, что это за джигитъ: кого это онъ пріъхаль тъщить?..

— Она взглянула, и вскрикнула: — Это Казбичъ!

— Ахъ онъ разбойникъ! смъяться что ли прібхаль надъ нами? — Всматриваюсь, точно Казбичь: его смуглая рожа, оборванный, грязный какъ всегда. — Этолошадь отца моего, — сказала Бэла. схвативъ меня за руку; она дрожала какъ листъ, и глаза ея сверкали. — Ага! — подумалъ я: — и въ тебъ, душенька, не молчитъ разбойничья кровь!

— Подойди-ка сюда, — сказалъя часовому: — осмотри ружье,

<sup>\*</sup> Ospara.

217

да ссади мий этого молодца — получишь рубль серебромъ. — Слушаю, ваше высокоблагородіе; только онъ не стопть на мість...—Прикажи! — сказаль я, смівсь. — Эй! любезный! — закричаль часовой, махая ему рукой: — подожди маленько, что ты крутишься какъ волчокъ? — Казбичь остановился въ самомь дёль и сталь вслушиваться: вірно думаль, что съ шимь заводять переговоры — какъ не такъ! .. Мой гренадеръ приложился... баць! .. мимо; — только-что порохь на полкі всныхнуль, Казбичь толкиуль лошадь, и она дала скачекъ въ сторону. Онь приветаль на стременахъ, крикнуль что-то по свосму, ногрозиль нагайкой — и быль таковъ.

— Какъ тебъ не стыдно! — сказалъ я часовому.

— Ваше высокоблагородіе! умирать отправился, — отвъчаль опъ: — такой проклятый народъ, съ разу не убъешь.

— Четверть часа спустя, Нечоринъ вернулся съ охоты. Бэла бросилась ему на шею, и ин одной жалобы, ин одного упрека за долгое отсутствіе... Даже я ужъ на него разсердился. — Номилуйте, — говорилъ я: — въдь воть сейчасъ туть былъ на ръчкою Казбичъ и мы но немъ стръляли; ну долго ди вамъ на него наткнуться? Эти горцы народъ метительный; вы дучаете, что онъ не догадывается, что вы частію номогли Азамату? А я бьюсь объ закладъ, что ныиче онъ узналъ Бэлу. Я жиаю, что, годъ тому назадъ, она ему больно правилась — онъ мив самъ говорилъ — и еслибъ надъялся собрать порядочный калымъ, то върно бы посватался... — Тутъ Печоринъ задумалея. —Да, — отвъчаль онъ: — надо быть остороживе... Бэла! съ ны- ибинияго дня ты не должна болъе ходить на кръностной валъ.

— Вечеромъ я имълъ съ ишмъ длинное объяснение: миъ было досадио, что онъ перемънился къ этой бъдной дъвочкъ; кромъ того, что онъ половину дня проводилъ на охотъ, его обращение стало холодио, ласкалъ онъ се ръдко, и она замътно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большие глаза потускитьи. Бывало спросишь: — о чемъ ты вздохнула, Бэла? ты нечальна? — Нътъ. — Тебъ чего-ипбуль хочется? — Нътъ. — Ты тоскуешь по роднымъ? — У меня нътъ родныхъ. — Случалось по цълымъ днямъ, кромъ «да» да «пътъ», отъ нея инчего больше не добъешься.



мий осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будеть можно, отправлюсь — только не въ Европу, избави Боже! — пойду въ Америку, въ Аравію, въ Индію — авось гдй-нибудь умру на дорогъ. По крайней мйрй, я увйрень, что это нослийнее утйшеніе исскоро истощится, съ помощію бурь и дурныхъ дорогъ. — Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врйзались у меня въ намяти, потому что въ первый разъ я слыналъ такія вещи отъ двадцатинятилютняго человика, и, Богъ дастъ, въ нослидій... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжаль штабсъ-канитанъ, обращаясь ко мит: — вы вотъ. кажется, бывали въ столиці, и недавно — неужто тамошняя чолодежь вся такова?

Я отвъчаль, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, въроятно, и такіе, которые говорять правду; что впрочемь разочарованіе, какъ вст моды, начавь съ высшихъ слоевь общества, спустилось къ низшимъ, которые его лонашивають, и что ныиче тъ, которые больше встхъ и въ самомъ дълъ скучають, стараются скрыть это несчастіе, какъ норокъ.—Штабсъ-капитанъ не поняль этихъ тонкостей, покачаль головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

--- Изть, анганчане.

— Ага. вотъ что!..-отвъчалъ онъ: - да въдь они всегда

..!ининкап эминэвакто ивыб

Я невольно вспоминя объ одной московской барышив, которан утверждала, что Байронъ быль больше инчего, какъ ньяница. Впрочемъ, замъчаніе штабсъ-капитана было извинительные: чтобъ воздерживаться отъ вина, онъ конечно старался увърять себя, что всъ въ міръ несчастія происходять отъ ньянства.

Между тъмъ онъ продолжалъ свой разсказъ такимъ образомъ:

— Казбичъ не являлся снова. Только, не знаю почему, я не могь выбить изъ головы мысль, что онъ не даромъ пріъзжаль и затъваетъ что-нибудь худое.

— Вотъ, разъ уговариваетъ меня Печоринъ ъхать съ инмт на кабана; я долго отнъкивался: ну, что мит былъ за диковинка кабанъ! Однако жъ утащилъ-таки онъ меня съ собою. — Мы взяли человъкъ иять солдать и уъхали рано утромъ. До десити часовъ шныряли по камышамъ и но лъсу — иътъ звъря. — Эй. не воротиться ли? — говорилъ я: — Къчему упрямиться? Ужъ, видно, такой задался несчастный день! — Только Григорій Александровичъ, не смотря на зной и усталость, не хотълъ воротиться безъ добычи... Таковъ ужъ былъ человъкъ: что задумасть — подавай; видно въ дътствъ былъ маменькой избалованъ... Наконенъ въ полдень отыскали проклятаго кабана — нафъ! нафъ! не тутъ-то было: ушелъ въ камыши.... такой ужъ былъ несчастный день!.. Вотъ мы, отдохнувъ маленько, отправились домои.

— Мы тали рядомь, молча, распустивъ поводья, и были ужь почти у самой кртности; только кустарникъ закрываль ее отъ насъ. Вдругь выстртль... Мы взглянули другь на друга: насъ поразило одинаковое подозртніе... Опрометью поскавали мы на выстртль—смотримъ: на валу солдаты собрались въ кучку и указывають въ ноле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бълое на съдлъ. Григорій Александровичъ взвизгнуль не хуже любого чеченца; ружье изъ

чехла-и туда; я за инмъ.

— Къ счастью, по причинъ пеудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались изъ-подъ съдла и съ каждымъ миновеніемъ мы были все ближе и ближе... И наконецъ я узналь Казбича, только не могъ разобрать, что такое онъ держаль передъ собою. Я тогда поравиялся съ Печоринымъ и кричу ему: — это Казбичь!.. — Онъ посмотрълъ на меня, кивнулъ головою, и ударилъ коня илетью.

— Вотъ наконецъ мы были ужъ отъ него на ружейный выстръль; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже нашихъ, только, не смотря на всъ его старанія, она не больно подавалась впередъ. Я думаю, въ эту минуту онъ вспомнилъ своего

Карагёза...

— Смотрю: Печоринъ на скаку приложился изъ ружья...
— Не стръляйте! — кричу я сму: — берегите зарядъ; мы и такъ его догонимъ. — Ужъ эта молодежь! въчно некстати горячится.... Но выстръль раздался и пуля перебила задиюю ногу ло-

шади: она сгоряча сдълала еще прыжковъ десять, споткиулась и унала на колъни. Казбичъ соскочилъ и тогда мы увидъли, что онъ держаль на рукахъ своихъ женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бъдная Бэла! -- Опъ что-то намъ закричалъ но-своему и занесъ надъ нею кинжалъ... Медлить было нечего: я выстрълнять въ свою очередь, на удачу; върно пуля понала ему въ илечо, потому что вдругъ онъ опустилъ руку. Когда дымъ разсъялся, на землъ лежала раненая лошадь и возлъ неи Бэла; а Казбичъ, бросивъ ружье, по кустариикамъ, точно кошка, карабкался на утесъ. Хотълось миъ его сиять оттуда — да не было заряда готоваго! Мы соскочили съ дошадей и кипулись къ Бэлъ. Бъдняжка, она лежала пеподвижно, и кровь лилась изъ раны ручьями... Такой злодъй! хоть бы въ сердце ударилъ-ну, такъ ужъ и быть, одинмъ разомъ исе бы кончиль, а то въ снину... самый разбойничій ударъ! Она была безъ намяти. Мы изорвали чадру и неревязали рану какъ можно туже. Напрасно Печоринъ цъловалъ ел холодныя губы-инчто не могло привести ее въ себя.

— Печоринъ сълъ верхомъ; я подиялъ ее съ земли и коенасъ посадиль къ нему на съдло; онъ обхватилъ ее рукой, и мы ноъхали назадъ. Послъ нъсколькихъ минутъ молчанія, Григорій Александровичъ сказалъ миъ: — послушайте, Максимъ Максимычъ, мы этакъ ее не довеземъ живую. — Правда! сказалъ я, и мы нустили лошадей во весь духъ. — Насъ у воротъ кръности ожидала толна народа. Осторожно перенесли мы раненую къ Печорину и послали за лъкаремъ. Онъ былъ хотя пъянъ, но пришелъ, осмотрълъ рану и объявилъ, что она

больше дня жить не можеть; только онъ опшося...

— Выздоровъла?—спросиль я у штабсъ-канитана, схвативъ его за руку и певольно обрадовавинсь.

— Ивть, потвъчаль опъ: — а оппося лъкарь тъмъ, что она

еще два дня прожила.
— Да объясните мить, какимъ образомъ ее похитиль Каз-

она съла на камень и опустила ноги въ воду. Вотъ Казбичъ

подкрался — цапъ-царапъ ее, зажалъ ротъ и потащилъ въ кусты, а тамъ вскочилъ на коня, да и тягу. Она между тъмъ успъла закричать; часовые вснолошились, выстрълили, да мимо, а мы тутъ и подосиъли.

— Да зачъмъ Казбичъ ее хотъль увезти?

— Помилуйте! даэти черкесы извъстный воровской народъ: что плохо лежить, не могуть не стяпуть; другое и не нужно, а все украдеть... ужь въ этомъ прошу ихъ извинить! Да притомъ она ему давно-таки правилась.

— II Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она приныа въ себя; мы сидъли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здъсь, подлъ тебя, моя джанечка! [то есть, по нашему, душенька], — отвъчаль онъ, взявъ ее за руку. — Я умру! — сказала она.

— Мы начали ее утъщать: говорили, что лъкарь объщаль се вылъчить непремъпно. Она покачала головкой и отверну-

лась къ ствив: ей не хотвлось умирать!..

— Ночью она начала бредить; голова ея горъла; но всему тълу иногда пробъгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязныя ръчи объ отцъ, братъ; ей хотълось въ горы, домой... Нотомъ она также говорила о Печоринъ; давала ему разныя нъжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбиль свою джанечку.

— Онъ слушаль ее молча, онустивъ голову на руки; но только я во все время не замътиль ни одной слезы на ръсницахъ его: въ самомъ ли дълъ онъ не могъ плакать, или владълъ собою—не знаю; что до меня, то я ипчего жальче этого

не видывалъ.

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижпая, блъдная, и въ такой слабости, что едва можно было замътить, что она дышитъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?.. Этакая мысль придетъ въдь только умирающему!.. Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свътъ душа ея никогда не встрътится съ душою Григорія Александровича, и что шная женщина будеть въ раю его подругой. Мив пришло на мысль окрестить ее передъ смертью: я ей это предложиль; она посмотръла на меня въ неръшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвъчала, что она умретъ въ той въръ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цълый день. Какъ она перемънидась въ этоть день! Баъдныя щеки внали, глаза сдъдались большіе, большіе; губы горбли; она чувствовала внутренцій жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желъзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили оть ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увърпть Григорія Алексаптровича, что ей дучше, уговаривала его итти спать, цъловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъутромъ стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевазку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту усновоплась и начала просить Печорина, чтобъ онъ ее поцъловаль. Онъ сталь на кольни возлъ кровати, приподняль ен голову съ подушки и прижаль свои губы къ ен холодъющимъ губамъ: она крънко обвида его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцтаут хотта передать ему свою душу... Ивть, она хорошо сдблала, что умерла! Ну, что-бы съ ней сталось, если оъ Григорій Александровичь ее покинуль? А это бы случилось, рано или поздно...

— Половину слъдующаго дня она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ абкарь принарками и микстурой.-Помилуйте!-говорилъ я ему:-въдь вы сами сказали, что она умретъ непремъпно, такъ зачъмъ тутъ всъ ваши препараты? - Все-таки лучие, Максимъ Максимычъ, -- отвъчаль опъ: - чтобъ совъсть была покойна. -- Хороша совъсть!

— Посат полудия она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, по на дворъ было жарче, чъмъ въ комнатъ; поставили льду около кровати - инчего не помогало. Я зналъ, что эта невыпосимая жажда—признакъ приближенія конца, и сказалъ это Печорину.

— Воды, воды!.. говорила она хринлымъ голосомъ, при-

поднявшись съ постели.

— Онъ едълался блъденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ,

налиль и подаль ей. Я закрыль глаза руками и сталь читать молитву— не помню какую... Да, батюшка, видаль я много, какъ люди умирають вътошинталяхь и наполъ сраженія, только это все не то, совствиь не то!.. Еще, признаться, меня воть что нечалить: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мит, акажется я ее любиль какъ отець... Ну, да Богъ ее простить!.. И вправду моленть: что же я такое, чтобъ обо мить вспоминать передъ смертью?..

— Только-что она исинда воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ—гладко!..

Я вывель Нечорина вонь изы комиаты, и мы пошли на кръпостной валь; долго чы ходили взадъ и впередъ рядомъ, ис говоря ни слова, загнувъ руки на синиу; его лицо инчего не выражало особеннаго, и мив стало досадно: я бы, на его мъстъ,
умеръ съ горя. Наконецъ, онъ сълъ на землю, въ тъпп, и началь что-то чертить налочкой на пескъ. Я, знаете, больше для
приличія, хотъль утъпшть его, началь говорить; онъ подняль
голову и засмъялся... У меня морозъ пробъжаль по кожъ отъ
этого смъха... Я пошель заказывать гробъ.

— Признаться, я частію для развлеченія занялся этимь. У меня быль кусокь термаламы, я обиль ею гробь и украсилт его черкесскими серебряными галуцами, которыхъ Григорій Александровичь накупиль для нея же.

— На другой день рано утромь мы ее похоронили за кръностью, у ръчки, возлъ того мъста, гдъ она въ послъдній разъ сидъла: кругомъ ея могилки теперь разрослись кусты бълой акаціи и бузины. Я хотълъ было поставить крестъ, да, знаете, неловко: все-таки она была нехристіанка...

- А что Печоринъ? - спросиль я.

— Нечоринь быль долго нездоровь, исхудаль, бъдняжка; только никогда съ этихъ поръ мы не говорили о Бэль; я видъль, что это ему будетъ непріятно, такъ зачъмъ же! — Мъсяца три спустя, его назначили въ е—й полкъ, и онъ уъхаль въ Грузію. Мы съ тъхъ поръ не встръчались... Да, поминтся, кто-то недавно миъ говорилъ, что онъ возвратился въ Россію,

но въ приказахъ по корпусу не было. Впрочемъ, до нашего

брата въсти поздно доходять.

Туть онь пустился въ длинную диссертацію о томь, какъ непріятно узнавать повости годомъ позже—въроятно для того, чтобъ заглушить печальныя воспоминанія.

Я не перебиваль его и не слушаль.

Перезъ часъ явилась возможность ъхать; метель утихла, небопроясиилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завель разговоръ о Бэлъ и Печоринъ.

— Ане слыхали ливы, что сдълалось съ Казбичемъ? — спро-

я сипр

— Съ Казбичемъ? А, право, не знаю... Слышалъ я, что на правомъ флангъ у шапсуговъ есть какой-то Казбичъ, удалецъ, который въ красномъ бешметъ разъъзжаетъ шажкомъ подъ нашими выстрълами и превъжливо раскланивается, когда пуля

прожужжить близко; да врядь ли это тоть самый!...

Вы Коби мы разстались съ Максимомъ Максимычемъ; я побхаль на почтовыхъ, а онъ по причинъ тяжелой поклажи не чогъ за мной слъдовать. Мы не надъялись никогда болъе встръинться, однако встрътились, и, если хотите, я разскажу: это щълая исторія... Сознайтесь, однакожъ, что Максимъ Максичычъ человъкъ достойный уваженія?.. Если вы сознаетесь въ этомъ, то я вполиъ буду вознагражденъ за свой, можетъ быть, слишкомъ длинный разсказъ.

Первый разь напечатано въ Отечеств. Зап. 1839 года, т. II, отд. III, стр. 163 — 212 подъ заглавіемь: «Разсказь изъ записокь офицера на Кавказь»].

## $\Pi$ .

## МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

Разставинсь съ Максимомъ Максимычемъ, я живо проскакалъ Терекское и Дарьяльское ущелія, завтракаль въ Казбекъ, чай инлъ въ Ларсъ, а къ ужину посившиль въ Владикавказъ. Избавляю васъ отъ описанія горъ, отъ возгласовъ, которые ничего не выражаютъ, отъ картинъ, которыя инчего не изображаютъ, особенно для тъхъ, которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замъчаній, которыхъ ръшительно никто читать не станетъ.

Я остановился въ гостиницъ, гдъ останавливаются всъ проъзжіе, и гдъ между тъмъ некому велъть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которымъ она поручена, такъ глуны или такъпьяны, что отъ нихъ никакого толка нельзя добиться \*.

Мив объявили, что я долженъ прожить туть еще три дия, поо «оказія» изъ Екатеринограда еще не пришла и, слъдовательно, отправиться обратно не можетъ. Что за оказія!.. Но дурной каламбуръ не утвшеніе для русскаго человъка, и я для развлеченія вздумаль занисывать разсказъ Максима Максимыча о Бэлв, не воображая, что онь будеть нервымъ звеномъ длинной цвин новъстей; видите, какъ иногда маловажный случай имветъ жестокія послъдствія!.. А вы можетъ быть не знаете что такое «оказія»? Это—прикрытіе, состоящее изъ полроты ивхоты и пунки, съ которымъ ходять обозы чрезъ Кабарду изъ Владикавказа въ Екатериноградъ.

Первый день я провель очень скучно; на другой, рано утромъ въйзжаеть на дворъ повозка... А! Максимъ Максимычъ!.. Мы встрътились какъ старые пріятели. Я предложилъ ему свою комнату; онъ не церемонился, даже ударилъ меня но илечу и

скривиль роть на манерь улыбки. Такой чудакь!..

Максимъ Максимычъ имѣлъ глубокія свѣдънія въ поваренномъ искусствѣ: онъ удивительно хорошо зажарилъ фазана, удачно полилъ его огуречнымъ разсоломъ, и я долженъ признаться, что безъ него пришлось бы остаться на сухояденія. Бутылка кахетинскаго помогла намъзабыть о скромномъ числѣ блюдъ, которыхъ было всего одно, и, закуривъ трубки, мы усѣлись—я у окна, онъ у затопленной печи, потому что день былъ сырой и холодный. Мы молчали. О чемъ было намъ говорить?.. Онъ ужъ разсказалъ миѣ о себѣ все, что было занимательнаго, а миѣ было нечего разсказывать. Я смотрѣлъ въ

Въ рукописи далъе было написано: «Вообще я замътиль, скажу въ скобкахъ, что въ Россіп всегда можно дучше поъсть на станцін въ заходуєтьь, чъмъ въ городахъ, особенно съ тъхъ поръ, какъ уъздные и губернскіе повара выучились дълать маіонезъ...»

окно. Множество низенькихъ домиковъ, разбросанныхъ по берегу Терека, который разбътается шире и шире, мелькали изъза деревъ, а дальше синълись зубчатою стъною горы и изъза шихъ выглядывалъ Казбекъ въ своей бълой архирейской шанкъ. Я съ шими мысленно прощался: миъ стало ихъ жалко...

Такъ сидъли мы долго. Солице пряталось за холодиыя веришны, и бъловатый туманъ начиналь расходиться въдолинахъ, когда на улицъ раздался звонъ дорожнаго колокольчика и крикъ извозчиковъ. Нъсколько повозокъ съ грязными армянами въъхало на дворъ гостиницы и за ними нустая дорожная колясва; ся легкій ходъ, удобное устройство и щегольской видъ имъли какой-то заграничный отпечатокъ. За нею шель человъкъ съ больними усами, въ венгеркъ, довольно хорошо одътый ыя лакея; въ его званіп нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивалъ золу изъ трубки л покрикиваль на ямщика. Онъ явно быль балованный слуга льниваго барина — пъчто вродъ русскаго Фигаро. — Скажи, любезный, — закричалъ я ему въ окно, — что это — оказія пришта, что ли?-Онъ посмотрълъ довольно дерзко, поправилъ галстухъ и отвернулся; шедшій возлів него армянинь, улыбаясь, утвъчаль за него, что точно пришла оказія и завтра утромъ отправится обратио. — Слава Богу! — сказалъ Максимъ Макзимычь, подошедшій къокну възтовремя. — Экая чудная коляспа! — прибавиль онь: — върно какой-инбудь чиновникъ вдеть на слъдствіе въ Тифлисъ. Видно не знаетъ нашихъ горокъ! Ибть, шутишь, любезный: онв не свой брать, растрясуть моть англійскую!—А кто бы это такое быль—подойдемте-ка узнать...-Мы вышли въ коридоръ. Въ концъ коридора бына отворена дверь въ боковую комнату. Лакей съизвозчикомъ перетаскивали въ нее чемоданы.

— Послушай, братецъ, — спросилъ у него штабсъ-капитанъ: чья эта чудеснан коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. Лакей; не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая че-чоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронулъ не-учтивца по плечу и сказалъ: — я тебъ говорю, любезный...

Чья коляска?.. Моего господина...

— А кто твой господинь?

— Печоринъ...

— Что ты? что ты? Печоринь?.. Ахъ, Боже мой!.. да не служиль ли онь на Кавказъ?—воскликнуль Максимъ Максимымычь, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служиль, кажется—да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ?... Такъ въдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели,— прибавиль онъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставиль его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мит мъщаете, — сказаль тоть,

нахмурившись.

— Экой ты, братець!.. да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмъстъ?.. Да гдъ жъ онъ самъ остался?..

Слуга объявиль, что Печоринь остался ужинать и ночевать

у полковника Н...

— Да не зайдеть ли онь вечеромь сюда?—сказаль Максимь Максимычь:—или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за чъмь-нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здъсь Максимъ Максимычь—такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ....Я тебъ дамъ восьмигривенный на водку...

Лакей сдълаль презрительную мину, слыша такое скромное объщаніе, однако увъриль Максима Максимыча, что онъ ис-

полнить его поручение.

— Въдь сейчасъ прибъжить!.. — сказальмиъ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ: — пойду за ворота его

дожидаться... Эхъ! жалко, что я не знакомъ съ Н...

Максимъ Максимычъ сълъ за воротами на скамейку, а я ушелъ въ свою комнату. Признаюсь, я также съ ибкоторымъ нетеритиемъ ждалъ появленія этого Печорина; хотя по разсказу штабсъ-канитана, я составиль себт о пемъ не очень выгодное понятіе, однако ибкоторыя черты въ его характерт показались мит замъчательными. Черезъ часъ инвалидъ принесъ кипящій самоваръ и чайникъ. — Максимъ Максимычъ, не хотите ли чаю? — закричалъ я ему въ окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

- Эй выпейте! Смотрите, въдь ужъ поздно, холодно.
- Інчего; благодарствуйте...

— Hy, какъ угодио! — Я сталъ пить чай одинъ; минутъ че-

резъ десять входить мой старикъ.

-- А въдь вы правы: все лучие выпить чайку — да я все ждаль. Ужъ человъкъ его давно къ нему пошель, да видно что- пибудь задержало.

Онъ наскоро выхлебнуль чашку, отказался отъ второй и ушель онять за ворота въ какомъ-то безпокойствъ: явно было, что старика огорчило небрежение Печерина, и тъмъ болъе, что онъ мит недавно говорилъ о своей съ нимъ дружбъ, и еще часъ тому назадъ былъ увъренъ, что онъ нрибъжитъ, какъ только услышитъ его имя.

Уже было поздно и темно, когда я спова отвориль окно и сталь звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ что-то пробормоталь сквозь зубы; я новториль приглашеніе—

онъ инчего не отвъчалъ.

Ялегъ на диванъ, завернувнись въ шинель и оставивъ свъчу на лежанкъ, скоро задремалъ и просналъ бы спокойно, сли бъ, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатъ, шевырять въ нечи, наконецъ легъ, по долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусають? — спросиль я.

— Да, клоны... отвъчаль онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ я проспулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашель его у воротъ сидящаго на скамейкъ. — Миъ надо сходить къ коменданту, — сказаль онъ: — такъ ножалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...

Я объщался. Онъ побъжаль, какъ будто члены его полу-

чили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свъжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; нередъ
воротами разстилалась широкая илощадь; за нею базаръ кииълъ народомъ, нотому что было воскресенье: босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ,



вертвансь вокругь меня: а ихъ прокапналь: мив было не во нихъ— а начиналь раздълать безпокойство вобраго штабськапитана.

Не прошло десяти минуть, какь на концѣ площади ноказался тоть, котораго мы ожидали. Онъ шель съ полковникомъ П... который, доведя его до гостиницы, простился съ нимъ и поворотиль въ крѣпость. Я тотчасъ же послаль инвалида за Максимомъ Максимовичемъ.

На встръчу Исчорина вышель его лакей и доложиль, что сейчась стануть закладывать, подаль ему ящикь съ сигарачи и, получивъ нъсколько приказацій, отправился хлопотать. Его господинь, закуривъ сигару, зъвнуль раза два и съль на скамью по другую сторопу вороть. Теперь я должень парисовать вамъ его портреть.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и ипрокія плечи доказывали крънкое сложеніе, способное переность всъ трудности кочевой жизни и перемъны климатовь, пепобъжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучекъ его, застегнутый только на двъ нижнія пуговицы, позволяль разглядъть ослъчительно-чистое бълье, изобличавшее привычки порядочнаго человъка; его запачканныя перчатки казались парочно спитыми по его маленькой аристократической рукъли когда опъ спяльодну перчатку, то я быль удивленъ худобой его блъдныхъ нальцевъ. Его походка была пебрежна и лъпива, по я замътилъ, что опъ не размахиваль руками "— върный признакъ

<sup>&</sup>quot;Съ этихъ словъ и до словъ: «Вирочемъ, это мои собственный замъчания». т. е. вивето едной строчки была паписана любонытная харавтеристика Исчорина затъмъ зачеркнутая поэтомъ: «Его походка была небрежна и лънива, но я замътилъ, что онъ не размахивалъ руками— върный признакъ ръшительности въ харавтеръ. Если въритъ тому, что кажды і человъъ имъетъ сходство съ какимъ-инбудь животнымъ, то, конечно, Исчорина можно было бы сравнить съ тигромъ. Сильный и гибкий, ласк вый или мрачный, великодушный или жестокій, смотра по внушенію минуты; всегда готовый на долгую борьбу; иногда обращенный въ бъгство, но неспособный покориться; нескучающій одинъ, въ пустынъ съ самимъ собою, те во обществъ себъ нодобныхъ требующій безирекословной покорности. Но прайней мърѣ такамъ, казалось миъ, долженъ быль быть его характеръ фирайней мърѣ такамъ, казалось миъ, долженъ быль быть его характеръ фи-

иъкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственныя замъчанія, основанныя на монхъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить въровать въ нихъ слъно. Когда онъ опустился на скамью, то прямон станъ его согнулся, какъ будто у него въ синив не было ни одной косточки; положение всего его тъла изобразило какую-то первическую слабость: он ь сидълъ, какъ сидитъ Бальзакова тридцатилътияя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послъ утомительнаго бала. Съ перваго взгляда на лицо его, я бы не далъ ему болъе двадцати грехъ лътъ, хотя нослъ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкъ было что-то дътское. Его кожа имъла какую-то женскую изживсть; бълокурые волосы, выющіеся отъ природы, такъ живописио обрисовывали его блъдный, благоредный лобъ, на которомъ только по долгомъ наблюдении можно было замътить слъды морщинъ, пересъкавинхъ одна другую и, въроятно, обозначавшихся гораздо явствениъе въ минуты гивва, или душевнаго безпокойства. Не смотря на свътлый цвътъ его волосъ, усыего и брови быличерные —признакъ породы въ человъкъ, такъ какъ черная грива и черный хвостъ у бълой лошади. Чтобъ докончить портреть, я скажу, что у пето быль немпого вздернутый нось, зубы ослёпительной бълизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще пъсколь-Ro C.1986.

Во-нервыхъ, они не смънлись, когда онъ смънлся! — Вамъ не случалось замъчать такой странности у пъкоторыхъ люцей?.. Это признакъ или злого права, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ ръсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразить-за. То не было отраженіе жара душевнаго или пграющаго вороженія: то быль блескъ, подобный блеску гладкой стали,

жическій, то есть тоть, который зависить оть нашихь нервовь и оть болье или менье скораго обращенія крови. Душа—другое діло! Душа или покорается природнымь склоиностимь, или борется сь ними, или побъждаеть ихь. Оть этого—злоды, толиа, и люди высокой добродітели. Вь этомь отношеніи Печоринь принадлежаль кь толив, к если онь не сталь ни злодіємь, ни святымь, то это, я увітрень, оть літи. Впрочемь, это мои собетвенный замічани...

ослъпительный, по холодный; взглядъ его — непродолжительный, но проинцательный и тяжелый, оставляль по себъ непріятное впечатльніе нескромнаго вопроса и могь бы казаться дерзкимь, если бъ небыль столь равиодушно-спокоень. Вет эти замѣчанія пришли мив на умь, можеть быть, только потому, что я зналь нѣкоторыя подробности его жизни, и, можеть быть, на другого видь его произвель бы совершенно различное впечатльніе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни оть кого, кромѣ меня, то поневолѣ должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ быль вообще очень недурень и имѣль одну изъ тѣхъ оригивальныхъ физіономій, которыя особенно правятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикь по временамь звеньль подь дугою, и лакей уже два раза подходиль къ Нечорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычь еще не являлся. Къ счастію, Печоринъ быль погружень въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошель къ нему. — Если вы захотите еще немпого подождать, — сказаль я, — то будете имъть удовольствіе увидъться съ старымъ пріятелемъ...

- Ахъ, точно! быстро отвъчаль онъ: миъ вчера говорили; но гдъ же онъ? Я обернулся къ площади и увидъль Максима Максимыча, бъгущаго что было мочи... Черезъ иъсколько минуть онъ быль ужъ возлъ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки съдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-нодъ шаики, приклеплись ко лбу его; колъ-ни его дрожали... онъ хотъль книуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ привътливой улыбкой, протянуль ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолбенълъ, но нотомъ жадно схватиль его руку объими руками: онъ еще могъ говорить.
- Какъ прадъ, дорогой Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.
- А... ты?.. а вы?.. пробормоталь со слезами на глазахъ старикъ: сколько лътъ... сколько дией... да куда это?..
  - Ђду въ Персію—и дальше...

- Неужто сейчась?.. Да подождите, дражайшій!.. Неужто сейчась разстанемся?.. Сколько времени не видались...
  - Мит пора, Максимъ Максимычъ, —былъ отвътъ.
- Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣните?.. Миѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкъ?.. какъ?.. что подълывали?..

— Скучалъ!--отвъчалъ Печеринъ, улыбаясь.

— А поминте наше житьё-бытьё въ крѣности?.. Славная страна для охоты!.. Въдь вы были страстный охотникъ стрълять... А Бэла?..

Печоринъ чуть-чуть побледивлъ и отвернулся...

— Да, помию! — сказаль опъ, почти тотчасъ припужденно

зъвнувъ.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ инмъ еще часа два. — Мы славно пообъдаемъ, — говорилъ онъ: — у меня есть два фазана; акахетинское здъсь прекрасио... разумъется не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы миъ разскажете про свое житъё въ Петербургъ... А?..

— Право, мив печего разсказывать, дорогой Максимъ Максимъ Максимъ Максимъ Однако прощайте, мив пора... я сившу... Благодарю, что не забыли... прибавиль онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. — Забыть! — проворчалъ онъ: — я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думалъ

съ вами встрътиться...

- Ну, полно, полно! сказаль Печоринъ, обнявь его дружески: — пеужели я нетоть же? Что дълать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встрътиться — Богъ знаеть!.. Говоря это, онъ уже сидъль въ коляскъ и ямщикъ началь подбирать возжи.
- Постой, постой! закричаль вдругь Максимь Максимычь, ухватясь за дверцы коляски: совсёмь было забыль...У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичь... я ихъ таскаю съ собой... думаль найти вась въ Грузін, а воть гдт Богь даль свидёться... Что мит съ ними дълать?..

— Что хотите! — отвъчалъ Печоринъ. — Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?.. а когда вернетесь?.. кричалъ въ слъдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, по Печоринъ сдълалъ знакъ рукой, который можно было перевести слъдующимъ образомъ: врядъ ли! да и не за чъмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ еще сто-

яль на томь же мъстъ въ глубокой задумчивости.

- Да, сказальонь наконець, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его рѣсницахъ: -- конечно, мы были пріятели-- ну, да что пріятели въ нынъшнемъ въкъ!.. Что ему во мнъ? Я не богатъ, не чиновенъ, да и по лътамъ совсъмъ ему не нара... Винь какимъ онь франтомъ сдълался, какъ нобываль опять въ Петербургъ... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. Эти слова были произнессны съ проинческой улыбкой. — Скажите, — продолжаль онъ, обратясь ко мив: — ну, что вы объ этомъ думаете?.. ну, какой бъсъ несеть его теперь въ Персію?.. Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!.. Да я всегда зналъ, что онь вътреный человъкъ, на котораго нельзя надъяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончитъ... да и нельзя иначе!.. Ужъ я всегда говорилъ, что иътъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!.. Туть онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошель ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнялись слезами.
- Максимъ Максимычъ, сказалъ я, подошедни къ нему: — а что это за бумаги вамъ оставилъ Печоринъ?
  - --- А Богъ его знаетъ! какія-то записки...
  - Что вы изъ нихъ сдълаете?
  - Что? Я велю падълать патроновъ.
  - Отдайте ихъ лучше миъ.

Онъ посмотрълъ на меня съ удивленіемъ, проворчаль чтото сквозь зубы и началь рыться въ чемодант; вотъ онь вынуль одну тетрадку и бросиль ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имъли ту же участь: въ его досадъ было что-то дѣтское; миъ стало смѣшно и жалко...

- Вотъ онъ всъ, сказаль онъ; поздравляю васъ съ находкою...
  - II я могу дълать съ ними все, что хочу?

— Хоть въ газетахъ нечатайте. Какое миѣ дѣло?.. Что я, развѣ другъ его какой, или родственникъ?.. Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ!..

Я схватиль бумаги и поскорте унесь ихъ, боясь, чтобъ интабсъ-капитанъ не раскаялся. Скоро пришли намъобъявить, что черезъчасътронется оказія; я вельль закладывать. Штабсъ-капитанъ вошель въ комнату въ то время, когда я уже надъваль шапку; онъ, казалось, не готовился къ отътзду; у него быль какой-то принужденный, холодный видъ.

- А вы, Максимъ Максимычъ, развъ не ъдете?
- Нътъ-съ.
- А что такъ?

да я еще коменданта не видалъ, а миъ надо сдать кой-

— Да въдь вы же были у него?

— Быль, конечно, — сказаль опъ, заминаясь; — да его дома не было... а я не дождался...

Я поняль его: бъдный старикь въ первый разъ отъ роту, можеть быть, бросиль дъла службы для собственной надобности, говориязыкомъ бумажнымъ, — и какъ же опъ былъ вагражденъ.

— Очень жаль, — сказаль я ему, — очень жаль, Максимъ

Максимычь, что намъ до срока надо разстаться.

- Гдѣ памъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гонятьи!.. Вы молодежь свътская, гордая; еще покамъстъ подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда...а послъ встрътитесь,
гакъ стыдитесь и руку протянуть пашему брату.

— Я не заслужиль этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ. Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ, же-

лаю вамъ всякаго счастія и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максимъ Максимычъ с ублался упрямымъ, свардивымъ штабсъ-капитаномъ. П отчего? Оттого, что Печоринъ, въ разсъянности, или отъ другой причины, протянулъ ему руку, когда тотъ хотълъ кинуть-



ся ему на шею. Грустно видъть, когда юноша теряеть лучнія свои надежды и мечты, когда передъ нимъ отдергивается розовый флёръ, сквозь который онъ смотрълъ на дъла и чувства человъческія, хотя есть падежда, что онъ замънитъ старыя заблужденія новыми, не менъе проходящими, но за то не менъе сладкими... Но чъмъ ихъ замънить въ лъта Максима Максимыча? Ноневолъ сердце очерствъетъ и душа закростся...

Я убхаль одинь \*.

[Въ первый разъ въ Изданін Глазунова 1840 г.].

## Журналъ Печорина.

предисловие.

Недавно я узналь, что Печоринь, возвращаясь изъ Персін, умерь. Это извъстіе меня очень обрадовало: оно давало миъ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя падъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богь, чтобъ читатели меня не наказали за такой певинный подлогъ!

Теперь я долженъ нъсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикъ сердечныя тайны человъка, котораго я инкогда не зналь. Добро бы я быль еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видъль его только разъ въ моей жизни на большой дорогъ, слъдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетътолько смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразить-

Въ концъ разсказа Лермонтовъ говорить: «И пересмотръль записки Печорина и замътиль по нъкоторымъ мъстамъ, что онъ готовилъ ихъ къ печати, безъ чего, конечно, я не ръшился бы употребить во зло довъренность штабсъ-капитана. Въ самомъ дълъ, Печоринъ въ нъкоторыхъ мъстахъ обращается къ читателямъ; вы это сами увидите, если то, что вы объ немъ знаете, не отбило у васъ охоты узнать его короче. На тетрадяхъ не было выставлено чиселъ. Иъкоторыя, въроятно, потеряны, потому-то между ними нътъ большой связи, а я, не смотря на дурной примъръ, поданный намъ пъкоторыми журпалистами, никакъ не ръшился поправлять или доканчивать чужое проязведеніе, за что, конечно, онъ самъ на меня сердиться не будетъ».

ся надъ его головою градомъ упрековъ, совътовъ, насмъщекъ и сожальній.

Перечитывая эти записки, я убъдился въ искреиности того, кто такъ безпощадно выставляль наружу собственныя слабости и нороки. Исторія души человъческой, хотя бы самой
мелкой души, едва ли не любонытиве и не полезиве исторіи
цълаго народа, особенно когда она—слъдствіе наблюденій ума
зрълаго надъ самимъ собою, и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповъдь Руссо имъеть уже тоть недостатокъ, что онъ читаль ее своимъ
друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы застагило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося миъ случайно. Хотя я перемъниль всё собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, въроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они най-дутъ оправданіе поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человъка, уже не имъющаго отпынъ ничего общаго съ здъшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что нони-

маемъ.

Я помъстиль въ этой книгъ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказъ. Въ монхъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдъ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свъта; но теперь я не смъю взять на себя эту отвътственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можеть быть, нъкоторые читатели захотять узнать мое мивийе о характеръ Печорина. Мой отвъть—заглавие этой кииги.—Да это злая пронія!—скажуть они.—Не знаю.

## I. ТАМАНЬ.

Тамань — самый скверный городника изъ всёхъ приморскихъ городовъ Россіи. Я тамъ чуть-чуть не умеръ съ голода, да еще вдобавокъ меня хотъли утопить. Я пріъхаль на перекладной тельжкъ поздно почью. Ямщикъ остановиль ус-



талую тройку у воротъ единственнаго каменнаго дома, что при въбздъ. Часовой, черноморскій казакъ, услышавъ звоиъ колокольчика, закричалъ съ просонья дикимъ голосомъ: - кто идетъ? — Вышелъ урядникъ и десятникъ. Я имъ объяснилъ. что я офицеръ, ъду въ дъйствующій отрадъ по казенной надобности, и сталь требовать казенную квартиру. Десятникъ насъ новель по городу. Въ которой избъ ин подъбдемъ — запята. Было холодио: я три ночи не спаль, измучился и пачаль сердиться. — Веди меня куда-инбудь, разбойникъ! хоть къ чорту, только къ мъсту! — закричалъ я. — Есть еще одна фатера. отвъчалъ десятникъ, почесывая затылокъ:--только вашему благородію не поправится: тамъ нечисто! — Не понявъ точнаго значенія посл'єдняго слова, я вел'єдь ему штти впередъ, и посав долгаго странствованія но грязнымъ переулкамъ, гдъ по сторонамъ я видълъ один только ветхіе заборы, мы подъъхали къ небольной хать на самомъ берегу моря.

Полный мъсяцъ свътилъ на камыневую крышку, и оълыя стъны моего новаго жилища; на дворъ, обведенномъ оградой изъ булыжника, стояла, избочась, другая дачужка, менъе и древнъе нервой. Берегъ обрывомъ снускадся къ морю почти у самыхъ стънъ ея, и внизу съ безирерывнымъ ронотомъ идескались темносинія волны. Луна тихо смотръла на безнокой ную, но нокорную ей стихію, и я могъ различить при свътъея, далеко отъ берега, два корабля, которыхъ черныя снасти подобно паутинъ, неподвижно рисовались на блъдной чертъ небосклона. — Суда въ пристапи есть, — подумаль я: — завтра:

отправлюсь въ Геленджикъ.

При мит исправляль должность денщика лицейскій казакъ. Велтвыему выдожить чемодань и отпустить извезчика, я сталі звать хозянна—молчать; стучу—молчать... что это? Наконець изъ стий выползь мальчикь льть четыриадцати.

— Гдѣ хозяннъ?—Не-ма. — Какъ, совеѣмъ нъту? — Совенмъ. — А хозяйка? — Побигла въ слободку. — Кто же миъ отопретъ дверь? — сказалъ я, ударивъ въ нее погою. Дверь сама отворилась; изъ хаты повъяло сыростью. Я засвътилъ сърную синчку и поднесъ ее къ носу мальчика: она озарила два оѣлые глаза. Онъ былъ слѣной, совершенно слѣной отт.

природы. Онъ стоялъ передо мною неподвижно и я началъ раз-

сматривать черты его лица.

Признаюсь, я имбю сильное предубъждение противъ всѣхъ слъныхъ, кривыхъ, глухихъ, иѣмыхъ, безногихъ, безрукихъ, горбатыхъ и проч. Я замъчалъ, что всегда есть какое-то странное отношение между паружностью человъка и его душою; какъ будто, съ потерею члена, душа теряетъ какое-нибудь чувство.

Итакъ, я началъ разсматривать лицо слъпого; но что принажете прочитать на лицъ, у котораго иътъ глазъ?.. Долго я гляцълъ на него съ невольнымъ сожальніемъ, какъ вдругъ едва примътная улыбка пробъжала по тонкимъ губамъ его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое непріятное висчатлъніе. Въ головъ моей родилось подозръніе, что этотъ слъной не такъ слъпъ, какъ оно кажется; напрасно я старалея увърить себя, что бъльмы поддълать невозможно, да и съ каной цълью? Но что дълать?—я часто склоненъ къ предубъяненіямъ...

- Ты хозяйскій сынъ?—спросиль я его наконець.—Ни.
-Кто же ты?—Спрота, убогій. — А у хозяйки есть дѣти? — Ни;
была дочь, да утикла за море съ татариномъ. — Съ какимъ
патариномъ? — А бисъ его знастъ! крымскій татаринъ, лодоч-

чикъ изъ Керчи.

А вошель въ хату: двъ лавки и столь, да огромный сунцить возлъ нечи составляли всю ен мебель. На стъпъ ни одпого образа—дурной знакъ! Въ разбитое стекло врывался моркой вътеръ. А вытащилъ изъ чемодана восковой огарокъ и, мевътивъ его, сталъ раскладывать вещи, ноставилъ въ уготокъ шашку и ружье, пистолеты положилъ на столъ, разостлалъ бурку на лавкъ, казакъ свою на другой; черезъ десять минутъ онъ захрапълъ, но я не могъ заспуть: нередо мной во иракъ все вертълся мальчикъ съ бълыми глазами.

Такъ прошло около часа. Мъсяцъ свътиль въ окно, и лучъ сто играль по земляному полу хаты. Вдругъ на яркой полосъ, пересъкающей поль, промелькиула тъпь. Япривсталь и взглянуль въ окно: кто-то вторично пробъжаль мимо его и скрылся Богъ знасть куда. Я не могъ полагать, чтобъ это существо обжало но отвъсу берега; однако, пначе ему некуда было дъ-

ваться. Я всталь, накинуль бешметь, опоясаль кинжаль и тихо-тихо вышель изъ хаты; навстрёчу мий слёпой мальчикь. Я пританлея у забора, и онъ вёрной, но осторожной поступью прошель мимо меня. Подъмышкой онъ несъ какой-то узель и, повернувь къ пристани, сталь спускаться по узкой и крутой тропинкъ. —Въ тоть день нёмые возопіють и слёные прозрять, —подумаль я, слёдуя за нимъ въ такомъ разстояніи, чтобъ не терять его изъ вида.

Между тъмъ луна начала одъваться тучами и на моръ поднялся туманъ; едва сивозь него свътился фонарь на кормъ ближняго корабля; у берега сверкала пъпа валуновъ, сжеминутно грозящихъ его потопить. Я, съ трудомъ спускаясь, пробирался по крутизий, и воть вижу: слиной пріостановился, потомъ повернулъ низомъ направо; онъ шелъ такъ близко отъ воды, что, казалось, сейчаст волна его схватить и унесеть; но видно это была не первая его прогулка, судя но увъренности, съ которой опъ ступаль съ камня на камень и избъталъ рытвинъ. Наконецъ онъ остановился, будто прислушиваясь къ чему-то, присълъ на землю и положилъ возлъ себя узелъ. Я наблюдаль за его движеніями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя ивсколько минуть, съ противоноложной стороны показалась бълая фигура; она подошла къ слъному и съла воздъ него. Вътеръ по временамъ приносилъ миф ихъ разговоръ.

— Что, слъной?—сказаль женскій гелось: —буря снявна; Янко не будеть. — Янко не бонтся бури, — отвъчаль тоть. — Тумань густъеть, — возразиль онять женскій голось, съ выраженіемь нечали.

— Въ туманъ лучше пробраться мимо сторожевыхъ судовъ, —былъ отвътъ. — А если онъ утонетъ? — Ну, что жъ? пъ воскресенье ты пойдень въ церковь безъ новой ленты.

Послъдовало молчаніе; меня, однако, поразило одно: слъной говориль со мною малороссійскимь наръчіемь, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я правъ, — сказаль опять сябной, ударивъ въ ладоши: — Япко не боится ин моря, ин вътровъ, ин тумана,

241 TAMAHb.

ни береговыхъ сторожей; прислушайся-ка: это не вода илещеть, меня не обманешь-это его длинныя весла.

Женщина вскочная и стала всматриваться въ даль съ ви-

домъ безпокойства.

— Ты бредишь, слъной! — сказала она: — я инчего не вижу.

Признаюсь, сколько я ин старался различить вдалекъ чтонибудь на подобіе лодки, но безуспъщно. Такъ прошло минуть десять; и вотъ показалась между горами волиъ черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волиъ, быстро спускаясь съ нихъ, приближалась къ берегу лодка. — Отваженъ былъ пловецъ, ръшившийся въ такую ночь пуститься чрезъ проливъ на разстояніе двадцати версть, и важная должна быть причина, его къ тому побудившая. - Думая такъ, я, съ невольнымъ біеніемъ сердца, глядъль на бъдную лодку; но она, какъ утка, ныряла, и нотомъ, быстро взмахнувъ веслами, будто крыльями, выскакивала изъ пропасти среди брызговъ пъпы; и вотъ, я думалъ, она ударится съ размаха объ берегъ и разлетится въ дребезги; но она ловко повернулась бокомъ и вскочила въ маленькую бухту певредима. Изъ нея вышелъ человъкъ средняго роста, въ татарской бараньей шапкъ; онъ махнулъ рукою — и всъ трое принялись вытаскивать что-то изъ лодки; грузъ былъ такъ великъ, что я до сихъ поръ не понимаю, какъ она не потонула. Взявъ на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потералъ ихъ изъ вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, всё эти странности меня тревожили, и и насилу дождался утра.

Казакъ мой быль очень удивленъ, когда, проснувнись, увидълъ меня совсъмъ одътаго; я ему, однакожъ, не сказалъ причины. Полюбовавшись и всколько времени изъ окна на голубое небо, усъянное разорванными облачками, на дальній берегъ Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесомъ, на вершинъ коего бълъется маячная башия, я отправился въ кръпость Фанагорію, чтобъ узпать отъ коменданта

о часъ моего отъбзда въ Геленджикъ.

110 — увы! коменданть инчего не могъ сказать мит ртинтельнаго. Суда, стоящія въ пристани, были веж или стороже-



выя, или купеческія, которыя еще даже не начинали нагружаться. — Можеть быть, дня черезь три, четыре придеть ночтовое судно, — сказаль коменданть: — и тогда мы увидимь. — Я вернулся домой угрюмь и сердить. Меня въ дверяхъ встрътиль казакъ мой съ испуганнымь лицомъ.

— Плохо, ваше благородіе! — сказаль онъ мив.

— Да, брать, Богь знаеть, когда мы отсюда убдемь!

Туть онь еще больше встревожился и, наклонясь ко мнё, сказаль шонотомь: — здёсь нечисто! я встрётиль сегодня черноморскаго урядника; онь мий знакомь — быль прошлаго года вь отрядё; какь я ему сказаль, гдё мы остановились, а онь мнё: здёсь, брать, нечисто, люди недобрые!... Да и въ самомь дёлё, что это за слёной!... ходить вездё одинь, и на базарь, за хлёбомь и за водой... ужь, видио, здёсь къ этому привыкли.

— Да что жъ? по крайней мъръ, показалась ли хозяйка?...

— Сегодия безъ васъ пришла старуха и съ цей дочь.

— Какая дочь? у нея иътъ дочери. — А Богъ ее знаетъ, кто она, коли не дочь; да вопъ старуха сидитъ теперь въ своей хатъ.

Я вошель въ дачужку. Нечь была жарко натоплена, и въ ней варился объдь довольно роскошный для бъдняковъ. Старуха на всъ мон вопросы отвъчала, что она глуха, не слышить. Что было съ ней дълать? Я обратился къ слъному, который сидъль передъ печью и подкладываль въ огонь хворость. — Ну-ка, слъной чертёнокъ, — сказалъ я, взявъ его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался съ узломъ — а? — Вдругъ мой слъной заплакалъ, закричалъ, заохалъ: — куды я ходивъ?... никуды не ходивъ... съ узломъ?... якимъ узломъ? — Старуха на этотъ разъ услышала и стала ворчать: — Вотъ выдумываютъ, да еще на убогаго!За что вы его? что онъ вамъ сдълалъ? — Миъ это надоъло и я вышелъ, твердо ръшившись достать ключъ этой загаки.

Я завернулся въ бурку и сълъ у забора на камень, поглядывая въ даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шумъ его, подобный роноту засынающаго города, напоминлъ миъ старые годы, перенесъ мов мысли на съверъ, въ нашу холедиую столицу. Воличемый воспоминаніями, я забылся... Такъ прошло около часа; можетъ быть, и болье... Вдругъчто-то похожее на ивсию поразило мой слухъ. Точно это была ивсия, и женскій сввжій голосокъ но откуда?... Прислушиваюсь: напьвъ стройный — то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь инкого ивтъкругомъ; прислушиваюсь снова — звуки какъ будто падають съ неба. Я подияль глаза: на крышв хаты моей стояла дввушка въ нолосатомъ платьв, съ распущенными косами, настоящая русалка. Защитивъ глаза ладонью отъ лучей солица, она пристально всматривалась въ даль, то смъялась и разсуждала сама съ собой, то запъвала снова пъсню.

Я запоминлъ эту пъсню отъ слова до слова:

Какъ по вольной волюшкъ— По зелену морю, Ходять все кораблики Бълопарусинки.

Промежь тыхь корабликовъ Моя лодочка, Аодка не снащеная Двухвесслыная.

Буря ль разыграется— Старые кораблики Ириподымуть крылышки, Но морю размечутся.

Стану морю кланяться Я инзехонько: Ужь не тронь ты, злое море, Мою додочку:

Везеть мон лодочка Вещи драгоцъппыня, Править ею въ темпу ночь Буйная головушка».

Мит невольно приніло на мысль, что ночью я слышаль тотъ же голось; я на минуту задумался, и когда снова посмотрть на крышу, дтвушки тамъ не было. Вдругь она пробтала мимо меня, наптвая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбъ-жала къ старухт, и тутъ начался между ними споръ. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вотъ вижу, бъжить онять

въ припрыжку моя Ундина; поровнявнись со мной, остановилась и пристально посмотръла мив въ глаза, какъ будто удивлениая моимъ присутствіемъ; потомъ небрежно обернулась и тихо пошла къ пристани. Этимъ не кончилось: цёлый цень она вертвлась около моей квартиры; ивнье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! Налицъ ея не было инкакихъ признавовъ безумія; напротивъ, глаза ея съ бойкою проинцательностью останавливались на миъ, и эти глаза, казалось, были отарены какою-то магнетическою властью, и всякій разъ они какъ будто бы ждали вопроса. Но только я начиналь говорить, она убъгала, коварно улыбаясь.

Ръшительно я никогда подобной женщины не видываль. Она была далеко не красавица, по я имъю свои предубъжденія также и насчетъ красоты. Въ ней было много породы... порода въ женщинахъ, какъ и въ лошадяхъ, великое дъло: это открытіе принадлежить юной Францін. Она, т. е. порода, а не юная Франція, большею частью изобличается въ поступи, въ рукахъ и погахъ; особенно носъ очень много значитъ. Правильный носъ въ Россіи ръже маленькой ножки. Моей пъвуньъ казалось не болье 18 льть. Необыкновенная гибкость ея стана, особенное, ей только свойственное, наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отливъ ся слегка загорълой кожи на шеъ и плечахъ, и особенио правильный посъ — все это было для меня обворожительно. Хотя въ ея косвенныхъ взглядахъ я читалъ что-то дикое и подозрительное, хотя въ ея улыбкъ было что-то неопредъленное, но такова сила предубъжденій: правильный посъ свель меня съ ума; я вообразиль, что нашель Гётеву Миньйону-это причудливсе созданіе его нъмецкаго воображенія; и точно, между ними было много сходства: тъ же быстрые персходы отъ величайшаго безпокойства къ полной неподвижности, тъ же загадочныя ръчи, тъ же прыжки, странныя пъсни...

Подъ вечеръ, остановивъ ее въ дверяхъ, я завелъ съ нею

елъдующій разговоръ:

— Скажи-камив, красавица, — спросиль я: — что ты двлала сегодия на кровлв? — А смотрвла, откуда ввтерь дуеть. — Зачвиь тебв? — Откуда ввтерь, оттуда и счастье. — Что же? раз-

245

въ ты пъснею зазывала счастье? -- Гдъ поётся, тамъ и счастливится. —А какъ перавно напосшь себъ горе? — Ну что жъ? гдъ не будетъ лучне, тамъ будетъ хуже, а отъ худа до добра онять не далеко. --- Кто жъ тебя выучиль этой пъснъ? --- Никто не выучиль; вздумается-запою; кому услыхать, тоть услынитъ; а кому не должно слышать, тотъ не пойметъ. —А какъ тебн зовуть, моя пъвунья? -- Кто крестиль, тоть знаеть. --А кто крестилъ?---Ночему я знаю. --- Экая скрытная! А вотъ я кое-что про тебя узналь јона не измъпилась въ лицъ, не пошевельнула губами, какъ будто не объ ней дъло]. Я узналъ, что ты вчера ночью ходила на берегъ. — И тутъ я очень важно пересказаль ей все, что видъль, думая смутить ее: пимало! Она захохотала во все горло. — Много видъли, да мало знаете: а что знаете, такъ держите подъ замочкомъ. —  $\Lambda$  если бъ я. напримъръ, вздумаль допести коменданту?-- и тутъ и сдълалъ очень серіозную, даже строгую мину. Она вдругь прыгнула. занъла и скрылась, какъ птичка, выпугнутая изъ кустарника. Носавдній слова мон были вовсе не у мъста; я тогда не подозръваль ихъ важности, но внослъдствін имфль случай въ шихъ раскаяться.

Голько-что смерклось, я велълъ казаку нагръть чайнить испоходному, засвътилъ свъчу и сълъ у стола, покуриван изъдорожной трубки.  $\mathbf{y}$ жъ я доканчиваль второй стакань чая, какъ вдругь дверь скриинула, легкій шорохъ платья и шаговъ послышался замной; я вздрогнуль и обернулся-тобыла она, моя Упдина. Она съда противъ меня тихо и безмодвио, и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этотъ взоръ показалеямив чудно пъженъ; онъмпъ наноминлъ одинъ изъ тъхъ взглядовъ, которые въ старые годы такъ самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, по я молчаль, полный неизъяснимаго смущенія. Лицо ся было покрыто тусклой бабдиостью, изобличавшей вознение душевное; рука ея безъ цъли бродила по столу, и я замътиль въ ней легкій трепеть; грудь ея то высоко нодымалась, то, казалось, она удерживала дыханіе. Эта комедія начинала миж надобдать, и я готовъ былъ прервать молчание самымъ прозапческимъ образомъ, то есть предложить ей стаканъ чая, какъ вдругъ она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцълуй прозвучаль на губахъ моихъ. Въ глазахъ у меня потемибло, голова закружилась, я сжаль ее въ моихъ объятіяхъ со всею силою юношеской страсти, но она, какъ змъя, скользнула между моими руками, шепнувъ мит на ухо:—нынче ночью, какъ вст уснутъ, выходи на берегъ, — и стртою выскочила изъ комнаты. Въ стияхъ она опрокпнула чайникъ и свту, стоявшую на полу. — Экій бтсь-дтвка! — закричаль казакъ, расположившійся на соломт и мечтавшій согрться остатками чая. Только туть я опомнился.

Часа черезъ два, когда все на пристани умолкло, я разбудиль своего казака. — Еслия выстрълю изъ пистолета, — сказаль я ему, то бъги на берегь. — Онъ выпучилъ глаза и машинально отвъчалъ: — слушаю, ваше благородіе. — Я заткнуль за поясъ пистолетъ и вышелъ. Она дожидалась меня на краю спуска; ея одежда была болъе нежели легкая, небольшой пла-

токъ опоясываль ся гибкій станъ.

— Пдите за мной! — сказала она, взявъ меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, какъ я не сломилъ себъ шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дорогъ, гдъ наканунъ я слъдовалъ за слънымъ. Мъсяцъ еще не вставалъ, и только двъ звъздочки, какъ два снасительные маяка, сверкали на темносинемъ сводъ. Тяжелыя волны мърно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную къ берегу. - Войдемъ въ лодку, -- сказала моя спутница. Я колебался—я не охотникъ до сантиментальныхъ прогулокъ по морю; но отступать было не время. Она прыгнула въ лодку, я за ней, и не усићаъ еще опомниться, какъ замътиль, что мы илывемъ. - Что это значить? - сказаль я сердито. — Это значить, — отвъчала она, сажаяменя на скамью и обвивъ мой станъ руками: — это значить, что я тебя люблю... Щека ея прижалась къ моей, и я почувствоваль на лицъ моемъ ся пламенное дыханіе. Вдругь что-то шумно унало въ воду; я хвать за поясь-пистолета пътъ. 0! тутъ ужасное подозрѣніе закралось мнѣ въ душу, кровь хлынула мнѣ въ голову! Оглядываюсь — мы отъ берега около интидесяти сажень, а я не умъю плавать! Хочу оттолкнуть се отъ себя--

она, какъ кошка, вңбинлась въ мою одежду, и вдругъ сильиый толчокъ едва не сбросилъ меня въ море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бъщенство придавало мит силы, но я скоро замътилъ, что уступаю моему противнику въловкости...—Чего ты хочешь! закричалъ я, кръпко сжавъ ея маленькія руки; нальцы ея хрустъли, но она не вскрикнула: ся змънная натура выдержала эту нытку.

— Тывидъль, — отивиала опа: — ты донесешь! — и сверхъестественнымъ усилісмъ новалила меня на бортъ; мы оба но ноясъ свъсились изълодки; ея волосы касались воды; минута была ръшительная. Я уперся кольнкою въ дно, схватиль ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою

одежду, и я мгновенно сбросиль ее въ волны.

Выло уже довольно темно; голова ся мелькнула раза два

преди морской ижим, и больше я ипчего не видаль...

На дић лодки я нашелъ половину стараго весла, и кое-какъ, послъ долгихъ усилій, причалиль къ пристани. Пробираясь берегомъ къ своей хатъ, я невольно всматривался въ ту сторону, гдв наканунв савной дожидался почного пловца. Луна уже катилась по небу, и мив показалось, что кто - то въ бътомъ сидълъ на берегу; я подкрался, подстрекаемый любонытствомъ, и прилегь въ травъ надъ обрывомъ берега; высунувъ немного голову, я могъ хорошо видъть съ утеса все, что винзу дълалось, и не очень удивился, а ночти обрадовали. узнавъ мою русалку. Она выжимала морскую изну изъ длинныхъ волось своихъ; мокрая рубашка обрисовывала гиб ній станъ ея и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка: быстро приблизилась она; изъ нея, какъ наканунъ, вышелъ исловъкъ въ татарской шанкъ, по остриженъ онъ былъ по-каанын, и за ременнымъ поясомъ его торчалъ большой ножъ. --- Янко, --- сказала она: все пропало! --- Потомъ разговоръ ихъ продолжался, по такъ тихо, что яничего не могъ разслушать. --1 гдв же слвной? — сказаль наконець Янко, возвыся голось. -Я его послада, -быль отвъть. Черезъ ивсколько минутъ явился слепой, таща на спант метпокъ, который положили ль лодку.



— Послушай, слъпой! — сказалъ Янко: — ты берегито мъсто... знаешь? тамъ богатые товары... скажи [имени я не разслушаль], что я ему больше не слуга; дъла ношли худо, онъменя больше не увидить; теперь опасно; поъду искать работы въ другомъ мъстъ, а ему ужъ такого удальца не найти. Да скажи, кабы онъ нолучше платилъ за труды, такъ и Янко бы его не покинулъ; а мнъ вездъ дорога, гдъ только вътеръ дуетъ и море шумитъ! — Послъ иъкотораго молчанія Янко продолжаль: — она новдетъ со мною; ей нельзя здъсь оставаться; а старухъ скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, паде знать и честь. Насъ же больше не увидитъ.

— А я! — сказаль слъной жалобнымъ голосомъ.

— На что мив тебя? — быль отвъть.

Между тъмъ моя Ундина вскочила въ лодку и махнула товарищу рукой; опъ что-то положилъ слъпому въ руку, примолвивъ:—На,купи сеоъпрящиковъ.—Только?—сказаль слъпой.—Ну, вотъ теоъ еще — и упавшая монета зазвенъла, ударясь о камень. Слъпой ея не подиялъ. Янко сълъ въ лодку; вътеръ дулъ отъ берега; они подияли маленькій нарусъ и быстро понеслись. Долго при свътъ мъсяца мелькалъ оълый нарусъ между темныхъ волнъ; слъной все сидълъ на берегу, и вотъ мнъ послышалось что-то похожее на рыданіс: слъной мальчикъ точно илакалъ, и долго, долго... Миъ стало грустно. И зачъмъ было судьоъ кинуть меня въ мирный кругъ честныхъ контробандистовъ? Какъ камень, брошенный въ гладкій источникъ, я встревожилъ ихъ снокойствіе, и какъ камень едва самъ не пошелъ ко дну!

Я возвратился домой. Въ съняхъ трещала догоръвшая свъча въ деревянной тарслев, и казакъ мой, вопреки приказанію, спалъ кръпкимъ сномъ. держа ружье объими руками. Я его оставиль въ поков, взялъ свъчу и вошель въ хату. Увы! моя шкатулка, шашка съ серебряной оправой, дагестанскій кинжалъ — подарокъ пріятеля, все исчезло. Тутъ-то я догадался, какія вещи тащилъ проклятый слъпой. Разбудивъ казака довольно певъжливымъ толчкомъ, я побранилъ его, посердился, а дълать было печего! И пе смъшно ли было бы жадоваться начальству, что слъпой мальчикъ меня обокраль, : восьмиадцатильтияя дъвушка чуть - чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность тхать, и я оставиль Тамань. Что сталось съ старухой и съ бъднымъ слъпымъ — не знаю. Да и какое дъло мит до радостей и бъдствій человъческихъ, мит, странствующему офицеру, да еще съ подорожной по казенной надобности!...

[Первый разъ напеч. въ «Отечественныхъ Заинскахъ» 1840 г., VIII, стр. 144].

11.

## КНЯЖНА МЕРИ.

11-ro maa ...

Вчера я прібхаль въ Нятигорскъ, паняль квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мъстъ, у подошвы Машука: зо время грозы облака будуть спускаться до моей кровли. Нышче въ нять часовъ утра, когда и открылъ окно, моя комната наполнилась занахомъ цвътовъ, растущихъ въ скромномъ налисадникъ. Вътки цвътущихъ черешенъ смотрятъ миъ въ окно, и вътеръ иногда усыпаетъ мой письменный столь ихъ бълыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Бэшту синветь, какъ «послъдчия туча разећишной бури»; на стверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шанка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотръть веселье: винзу передо мною нестръеть чистенькій, новенькій городокь, шумять цълебные ключи, шумитъ разпоязычная толна, -- а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздитей горы все синве и туманиве, а на краю горизопта тянется серебряная цъпь сифговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльборусомъ... Весело жить въ такой землъ! Какое-то отрадное чувство разлито во встхъ монхъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свтжъ, какъ поцълуй ребенка; солице ярко, небо сине-чего бы, кажется, больше? Зачвых туть страсти, желанія, сожальнія?... Однако

<sup>\*</sup> Въ рукониен стояло: *Натигорскъ*, 12-го мая (въ числахъ вообще разница: вмъсто іюня 13-го, 14-го, 18-го, 22-го, 24-го, 25-го, 26-го— этонтъ 5-го, 6-го, 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го іюня).

нора. Пойду къ Едизаветнискому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все водяное общество.

Спустись въ середину города, я пошель бульваромъ, гдё встрътиль ифсколько нечальныхъ группъ, медленно подычающихся въ гору: то были большею частію семейства стешныхъ помѣщиковъ; объ этомъ можно было тотчасъ догадаться по нетертычь старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся водиная молодежь была уже на перечетъ, потому что они на меня посмотръли съ иѣжнымъ любонытствомъ; нетербургскій покрой сюртука ввелъ ихъ въ заблужденіе, но скоро, узнавъ армей-

скіе эполеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены мъстныхъ властей, такъ сказать хозяйки водъ, были благосклониве; у нихъ есть дориеты; онв менве обращаютъ иниманія на мундиръ; онъ привыкли на Кавказъ встръчать подъ нумерованной нуговицей пылкое сердце, и подъ бълой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели сміняются новыми, и въ нтомъ-то, можетъ быть, секретъ ихъ цеутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкъ къ Едизаветинскому источнику, я обогналь толпу мужчинь статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послъ, составляють особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьють — однако не воду, гуляють мало, волочатся только мимоходомь: они играють и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодецъ кислосърной воды, они приинмають академическія нозы; статскіе посять світло-голубые галстухи, военные выпускають изъ-за воротника брыжжи. Они исповъдуютъ глубокое презръще къ провинціальнымъ намамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ состиныхъ, куда ихъ не пускають.

Наконецъ вотъ и колодецъ... На илощадкъ, близъ него, построенъ домикъ съ красной кровлею надъ ванной, а подальше галлерея, гдъ гуляютъ во время дождя. Нъсколько раненыхъ офицеровъ сидъло на лавкъ, подобравъ костыли, — блъдные, грустные. Нъсколько дамъ скорыми шагами ходило взадъ н впередъ по площадкъ, ожидая дъйствія водъ. Между ними были два-три хорошенькія личика. Подъ виноградными аллеями, покрывающими скатъ Машука, мелькала порою пестрая шлянка любительницы уединенія вдвоємъ, потому что всегда возлютакой шлянки я замъчалъ или военную фуражку или безобразную круглую шляну. На крутой скалъ, гдъ построенъ павильонъ, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видовъ и наводили телескопъ на Эльборусъ; между ними были цва гувернера съ своими воспитанниками, пріъхавними лъчиться отъ золотухи.

Я остановился, заныхавшись, на краю горы, и, прислоиясь къ углу домика, сталъ разсматривать живописную окрестцость, какъ вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Печоринъ! давно ли здѣсь?

Оборачиваюсь: Грунинцкій! Мы обнялись. Я познакомился съ нимъ въ дъйствующемъ отрядъ. Онъ былъ раненъ пулей въ ногу и поъхалъ на воды, съ недълю прежде меня.

Грушинцкій — юнкеръ. Онь только годь въ службъ; носять по особенному роду франтовства, толстую солдатскую иннель, У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ. смуглъ и черноволосъ; ему на видъ можно дать 25 лътъ; хотя ему едва ли 21 годъ. Онь закидываетъ голову назадъ, когда говорить, и поминутно крутить усы лівой рукой, ибо правою оппрается на костыль. Говорить опъ скоро и вычурно; онъ изъ тъхъ людей, которые на всъ случан жизни имъютъ готовыя пышныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ, и которые важно дранируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. Производить эффектъ-ихъ наслаждение; они правятся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дълаются либо мирными помъщиками, либо цьяницами; иногда тёмъ и другимъ. Въ ихъ душъ часто много добрыхъ свойствъ, но ин на грошъ поэзін. Групинцкаго страсть была декламировать: онъ закидываль васъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвъчаетъ на ваши возраженія, онъ вась не слушаеть. Только-что вы остановитесь, онь начинаеть



длинную тираду, повидимому имъющую какую-то связь съ тъмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дълъ есть только продолжение его собственией ръчи.

Онъ довольно остёръ; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ мътки и злы: онъ никого не убъетъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цълую жизнь однимъ собою. Его цъль—сдълаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увърить другихъ въ томъ, что онъ существо не созданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіямъ, что онъ самъ почти въ этомъ увърился. Оттого онъ такъ гордо носитъ свою толстую солдатскую шинель. Я его попялъ, и онъ за это меня ис любитъ, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; я его видъль въ дълъ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается впередъ, зажмуря глаза. Это что-то пе русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-инбудь съ нимъ столкнемся на узкой дорогъ—и одному изъ насъ не сдобровать.

Прівздъ его на Кавказъ—также слёдствіе его романтическаго фанатизма. Я увърень, что наканунь отъвзда изъ отщовской деревни, онь говориль съ мрачнымъ видомъ какой-инбудь хорошенькой сосъдкъ, что онъ вдеть не такъ, простослужить, но что ищеть смерти, потому что... тутъ онъ, върно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: — нѣтъ, вы [или ты] этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?... и такъ налъе.

Онъ мив самъ говорилъ, что причина, побудившая его ветуинть въ К. полкъ, останется въчною тайною между инмъ и небесами.

Впрочемъ, въ тъ минуты, когда сбрасываетъ трагическую мантію, Группинцкій довольно милъ и забавенъ. Миъ любонытно видъть его съ женщинами: тутъ-то, я думаю, старается!

Мы встрътились старыми пріятелями. Я началь его разспрашивать объ образъжизни на водахъ и о примъчательныхъ лицахъ. — Мы ведемъ жизнь довольно прозанческую, сказаль онъ, вздохнувъ: ньющіе утромъ воду—вялы, какъ вет больные, а ньющіе вино но вечеру—несносны, какъ вет здоровые. Женскія общества есть; только отъ нихъ небольшое утъщеніе: онт прають въ вистъ, одтваются дурио и ужасно говорять по-французски! Нынтыній годъ изъ Москвы одна только килгиня Лиговская съ дочерью; но я съ шими не знакомъ. Моя солдатская шинсль — какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело какъ милостыня.

Въ эту минуту произи къ колодну мимо насъ двъ дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ихъ лица за шлянками я не разглядълъ, но онъ одъты были но строгимъ правиламъ лучнаго вкуса: инчего лишияго. На второй было закрытое платье gris de perles; легкая шелковая косынка винась вокругъ ея гибкой шен. Ботинки couleur рисе стягивани у щиколки ея сухощавую пожку такъ мило, что даже неносвященный въ таниства красоты непремънно бы ахиулъ,
хотя отъ удивленія. Ея легкая, но благородная походка имъла
въ себъ что-то дъвственное, ускользающее отъ опредъленія,
но понятное взору. Когда она прошла мимо насъ, отъ нея новъздо тъмъ неизъяснимымъ ароматомъ, которымъ дынитъ
ниогда заниска милой женщины.

- Вотъ княгиня Лиговская, — сказалъ Грушницкій: — и съ нею дочь ея Мери, какъ она ее называеть на англійскій манеръ. Онъ здъсь только три дня.

-- Однако ты ужъ знаешь ея имя?

- Да, я случайно слышаль, — отвёчаль онь покраснёвь. — Признаюсь, я не желаю сь ними познакомиться. Эта гордая знать смотрить на нась, армейцевь, какъ на дикихъ. И какое имь дёло, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце нодъ толстой шинелью?

— Бъдная шинель! — сказалъ я, усмъхаясь. — А кто этотъ господинъ, который къ нимъ подходить и такъ услужливо подаетъ имъ стакапъ?

— 0! это московскій франть Раевичь. Онъ игрокь: это видпо тотчась по золотой огромной цёни, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузов; да и борода кстати, и прическа à la moujik.

— Ты озлобленъ противъ всего рода человъческаго?

— II есть за что...

— 0! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ пами. Грушницкій усибль принять драматическую нозу съ помощью костыля и громко отвъчаль миъ по французски:

- Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser,

car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ, любопытнымъ взоромъ. Выражение этого взора было очень неопредъленно, но не насмъщливо, съ чъмъ я внутрен-

но отъ души его поздравилъ.

— Этакняжна Мери прехорошенькая, — сказаль я ему. — У нея такіе бархатные глаза — именно бархатные: я тебъ совътую присвоить это выраженіе, говоря объ ся глазахъ; нижнія и верхнія ръсницы такъ длинны, что лучи солица не отражаются въ ся зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ся лицъ только и есть хорошаго... А что у нея зубы бълы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщинь, какь объ англій-

ской лошади, — сказаль Грушницкій съ негодованісмъ.

— Mon cher, — отвъчаль я ему, стараясь поддълаться подъ его тонъ: — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autre-

ment la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Я повернулся и ношель отъ него прочь. Съ нолчаса гуляль я по виноградиымъ аллеямъ, но известчатымъ скаламъ и висящимъ между нихъ кустарпикамъ. Становилось жарко, и я носпъчнить домой. Проходя мимо кислосърнаго источника, я остановился у крытой галлерен, чтобъ вздохнуть подъ ся тъпью, и это доставило миъ случай быть свидътелемъ довольно любопытной сцены. Дъйствующія лица находились вотъ въ какомъ положеніи: княгиня съ московскимъ франтомъ сидъла на давкъ, въ крытой галлерев, и оба были заняты, кажется, серьёз-

нымъ разговоромъ. Княжна, въроятно, допивъ ужъ послъдній стаканъ, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкій стояль у самаго колодца; больше на площадкъ никого не было.

Яподошель ближе и спрятался за уголь галлерен. Въ эту мипуту Грушницкій урониль свой стакань на несокь и усиливался нагнуться, чтобь его подпять; больная нога ему мѣшала. Бѣдняжка! какъ онь ухитрялся, опираясь на костыль и все напрасно. Выразительное лицо его въ самомъ дѣлъ изображало страданіе.

Княжна Мери видъла все это лучше меня.

Легче итички она къ нему подскочила, нагнулась, подняла стаканъ и подала емусъ тълодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести: потомъ ужасно покрасиъла, оглянулась на галлерею, и убъдившись, что ея маменька ничего не видала, кажется, тотчасъ же успокоилась. Когда Грушинцкій открылъ роть, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Черезъ минуту она вышла изъ галлерен съ матерью и франтомъ, по, проходя мимо Грушинцкаго, приняла видъ такой чинный и кажный—даже не обернулась, даже не замътила его страстлаго взгляда, которымъ онъ долго ее провожалъ, нока, снутившись съ горы, она не скрылась за линками бульвара... По вотъ ея шлянка мелькиула черезъ улицу: она вбъжала въ прота одного дома изъ лучшихъ домовъ Пятигорска; за нею прошла княгиня и у воротъ раскланялась съ Расвичемъ.

Только тогда бъдный, страстный юнкеръ замътилъ мос-

присутствіе.

— Ты видълъ? — сказалъ онъ, крънко позаимая мить руку: ... о просто ангелъ!

— Отчего?— eпросильяет видомъчистьй шаго простодущия.

— Развъ ты не видалъ?

— Нѣть, видѣль: она подняла твой стаканъ. Если бъ быль туть сторожь, то онъ сдѣлаль бы то же самое, и еще поспѣшнѣе, падѣясь получить на водку. Вирочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— II ты не быль инсколько тронуть, глядя на нее въ эту

минуту, когда душа сіяла на лицъ ея?



— Итть.

Я згаль; но мив хотьлось его нобъепть. У меня врожденная страсть противорьчеть; цвлая моя жизнь была только цъпь грустныхъ и неудачныхъ противоръчій сердцу или разсудку. Присутствіе энтузіаста обдаеть меня прещенским в холодомъ, и, я думаю, частыя спошенія съ вялымъ флегматикомъ сдълали бы изъ мени страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробъжало слегка въ это мгновеніе по моему сердну; это чувство было-зависть; я говорю смъло «зависть», нотому что привыкъ себъ во всемъ признаваться; и врядъ ли найдется молодой человъкъ, который, встрътивъ хорошенькую женщину, приковавшую его праздное винманіе и вдругь явно при немъ отличившую другого, ей равно незнакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человъкъ [разумъется, живний въ большомъ свътъ и привывний баловать свое самолюбіе], который бы не быль этимь норажень непріатно.

Молча съ Грушинциить спустились мы съ горы и прошли но бульвару мимо оконъ дома, гдъ скрылась наша красавица. Она спавла у окна. Группинцкій, дернувъ меня за руку, бросиль на нее одинь изъ тъхъ мутно-иъжныхъ взглядовъ, которые такъ мало дъйствують на женщинъ. Я навель на нее лориеть и замътиль, что она отъ его взгляда улыбнулась, и что мой дерзкій лориеть разсердиль ее не на шутку. І какъ, въ самомъ дъль, смъеть навизскій армеецъ наводить стеклышко на московскую кияжну?... \*

13-10 ман.

Нынче по утру зашель ко мит докторь; его имя Верперъ, но онъ русскій. Что туть удивительнаго? Я зналь одного Пвапова, который быль ифмець.

Вернеръ человъкъ замъчательный по многимъ причинамъ.

Далбе въ рукониси было: «По я теперь увъренъ, что, при первомъ случав, она спросить: кто я и почему я здвеь, на Кавказв. Ей, въроятно, разскажуть исторію дуэли, и особенно ен причину, которан здісь ніпоторымъ извъстна, и тогда... Вотъ у меня будеть удивительное средство бъенть Грушнициаго».

Онъ скептикъ и матеріалистъ, какъ веб почти медики, а вмбстъ съ этимъ поэтъ и не на шутку-поэтъ на дълъ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написаль двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всѣ живыя струны сердца человъческаго, какъ изучаютъ жилы труна, но инкогда не умълъ опъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умъетъ вылъчить отъ лихорадки. Обыкновенно Верперъ исподтишка насмъхался надъ своими больными; но я разъ видблъ, какъ онъ илакалъ надъумирающимъ солдатомъ... Онъ быль бъденъ, мечталь о милліонахъ, а для денегъ не сдълаль бы лишияго шага. Онь мий разь говориль, что скорте сдълаетъ одолжение врагу, чъмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только успантся соразмърно великодунию противнина. У него быль злой языкъ: нодъ вывъскою его эниграммы не одинъ добрякъ прослылъ понилымъ дуракомъ: его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисустъ каррикатуры на своихъ больныхъ — больные взовленились: почти всв ему отказали. Его пріятели, то есть вев истинно порядочные люди, служившие на Кавказъ, напрасно старались возстановить его упадшій кредить.

Его наружность была изъ тъхъ, которыя съ нерваго взгляла норажають непріятно, по которыя правятся впослъдствін, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отнечатокъ души испытанной и высокой. Вывали примъры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промъняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свъжихъ и розовыхъ эндиміоновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онъ имъютъ инстинктъ красоты душевной, оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстие лю-

бять женщинь.

Вернеръ быль маль ростомы и худы и слабъ какъ ребепокъ; одна пога была у него короче другой, какъ у Байрона: въ сравнени съ туловищемъ, голова его казалась огромна: онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженныя такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ силетениемъ противоноложныхъ наклонностей. Его ма-



ленькіе черные глаза, всегда безнокойные, старались проникнуть въ вани мысли. Въ его одеждъ замътны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькія руки красовались въ свътло-желтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстухъ и жилетъ были постоянно чернаго цвъта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ ноказывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъдъль оно льстило его самолюбію. Мы другь друга скоро поняли и сділались пріятелями, потому что я къ дружбъ неспособенъ; изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другого, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себъ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелъвать въ этомъ случаъ-трудъ утомительный, потому что надо вмъстъ съ этимъ и обманывать; да, притомъ, у меня есть лакен п деньги! Вотъ какъ мы сдълались пріятелями: я встрътилъ Вернера въ С... среди многочислениаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ приняль подъ конецъ вечера философскометафизическое направленіе; толковали объубъжденіяхъ: каждый быль убъждень въ разныхъ разпостяхъ.

— Что до меня касается, то я убъжденъ только въ одномъ...

сказаль докторь.

— Въ чемъ это? — спросилъ я, желая узнать мивніе человіта, который до сихъ поръ молчаль.

— Въ томъ, — отвъчалъ онъ: — что, рано или поздно, въ

одно прекрасное утро и умру.

— Я богаче васъ, — сказалъ я: — у меня, кромъ этого, есть еще убъждение, именно то, что я въ одинъ прегадкий вечеръ имълъ несчастие родиться.

Всв нашли, что мы говоримь вздорь, а право изъ нихъ никто ничего умиве этого не сказаль. Съ этой минуты мы отличили въ толив другь друга. Мы часто сходились вмъстъ и толковаливдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серіозно, пока замъчали оба, что мы взаимно другь друга морочимъ. Тогда, носмотръвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дълали римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своимъ вечеромъ.

Я лежаль на диванъ, устремивъ глаза въ потолокъ и за-

ложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сълъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зъвцулъ и объявилъ, что на дворъ становится жарко. Я отвъчалъ, что меня безпокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замътьте, любезный докторъ, — сказаль я: — что безъ дураковъ было бы на свътъ очень скучно... Посмотрите, вотъ насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранъе, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и нотому не споримъ; мы знаемъ почти всъ сокровешныя мысли другъ друга; одно слово—для насъ цълая исторія; видимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смъшно, смъшное грустно, а вообще, но правдъ, мы ко всему довольно равнодушны, кромъ самихъ себя. Итакъ, размъна чувствъ и мыслей между пами не можетъ быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, что хотимъ знать: и знать больше не хотимъ; остается одно средство: разсказывать новости. Скажите же миъ какую-инбудь новость.

Утомленный долгою рѣчью, а закрыль глаза и зѣвнуль... Онъ отвѣчаль подумавши: — Въ вашей галиматьѣ однакожъ ссть идея.

- двъ, - отвиаль я.

- Скажите мит одиу, я вамъ скажу другую.

— Хорошо, пачинайте!—сказаль я, продолжая разсматривать потолокь и внутренно улыбаясь.

— Вамъ хочется знать какія-шпбудь подробности на-счетъ кого-нибудь изъ прітхавшихъ на воды, и я ужъ догадываюсь о комъ вы это заботитесь, потому что объ васъ тамъ уже спранивали.

— Докторъ! ръшительно намъ нельзя разговаривать: мы читаемъ въ душъ другъ друга.

— Теперь другая...

— Другая идея воть: мив хотвлось вась заставить разсказать что-пибудь; во-первыхь, потому что слушать менње утомительно; во-вторыхь, нельзя проговориться; въ-третьихь, можно узнать чужую тайну; въ-четвертыхь, потому что такіе умные люди, какъ вы, лучше любять слушателей, чёмь



разсказчиковъ. Теперь къ дълу; что вамъ сказала киягиня Лиговская обо миъ?

— Вы очень увърены, что это княгиня... а не княжна?...

— Совершенно убъжденъ.

- Почему?

- Потому, что княжна спранивала о Грушникцомъ.

— У васъ больной даръ соображенія. Княжна сказала, что она увтрена, что этоть молодой человтивь въ солдатской инниели разжаловань въ солдаты за дуэль...

— Надъюсь вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблуж-

денін...

— Разумьется...

- Завязка есть! закричаль я въ восхищении: объ развязкъ этой комедіи мы похлоночемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобъ мит не было скучно.
- Я предчувствую, сказалъ докторъ: что бъдный Грушинцкій будеть вашей жертьей...

— Дальше, докторъ.

— Княгиня скагала, что ваше лицо ей знакочо. Я ей замътиль, что, върно, она васъ встръчала въ Петербургъ, гдънибудь въ свътъ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извъстно. Кажется, ваша исторія тамъ надълала много шуму... Княгиня стала разсказывать о вашихъ похожденіяхъ, прибавляя, въроятно, къ свътскимъ силетиямъ свои замъчанія... Дочка слушала съ любопытствемъ. Въ ея воображенія вы сдълались героемъ романа въ новомъ вкусъ... Я не противоръчилъ княгинъ, хотя зналъ, что она говоритъ вздоръ.

— Достойный другь!—сказаль я, протяпувь ему руку. Док-

торъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! — сказалья, всилеснувъруками: — развѣ героевъ представляють? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ върной смерти свою любезцую...

— Й вы въ самомъ дѣлѣ хотите волочиться за княжной?...

— Напротивъ, совсѣмъ напротивъ!... Докторъ, наконецъ л торжествую: вы меня не понимаете!... Это меня, впрочемъ, огорчаетъ, докторъ, —продолжалъя послѣминуты молчанія: —

я никогда самъ не открываю монхъ тайнъ, а ужасно люблю, чтобъ ихъ отгадывали, потому что такимъ образомъ я всегда могу, при случаъ, отъ нихъ отпереться. Однакожъ, вы миъ цолжны описать маменьку съ дочкой. Что они за люди?

- Во-нервыхъ, княгиня женщина сорока-пяти лътъ, отвъчалъ Вернеръ: --- у ней прекрасный желудокъ, но кровь испорчена; на щекахъ красныя нятна. Послъднюю половину своей шизии она провела въ Москвъ и тутъ, на покоъ, растолстъла. **Вна любить соблазнительные анекдоты и сама говорить иногда** ченриличныя вещи, когда дочери истъ въ компать. Она миъ тъявила, что дочь ея невиннакакъ голубь. Какое мит дъло?... И хотъль ей отвъчать, чтобъ она была спокойна, что я имполу этого не скажу. Княгиня явчится отъ ревматизма, а дочь Богь знаеть отъ чего. Я вельль объимь инть по два стакана вь день кислосфриой воды и купаться два раза въ недвлю въ разводной вашив. Киягиня, кажется, не привыкла повелбвать: ша питаетъ уважение къ уму и знаніямъ дочки, которая чигла Байрона но-англійски и знаетъ алгебру: въ Москвъ, видто, барынии пустились въ ученость, и хорошо дълаютъ, право! Наши мужчины такъ не любезны вообще, что съ ними попетничать должно быть для умной женщины неспосно. Кия-Гиня очень любить молодыхъ людей; княжна смотрить на нихъ зы ибкоторымъ презръніемъ-московская привычка! Онъ въ Чосква только и интаются, что сорокальтинии остряками.
  - А вы были въ Москвъ, докторъ?
    - Да, и имълъ тамъ пъкоторую практику.
  - Продолжайте.
- Да я, кажется, все сказаль... Да! воть еще: княжна, кажется, любить разсуждать о чувствахь, страстяхь и проч. Она была одну зиму въ Истербургъ, и онъ ей не ноправился, особенно общество: ее, върно, холодно приняли.
  - Вы никого у шихъ не видали сегодня?
- Папротивъ, былъ одинъ адъютантъ, одинъ натянутый гвардеецъ и какая-то дама изъ новопрівзжихъ, родственница виягини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встрѣтили ль вы ее у колодца?—она средняго роста, блондинка, съ правильными чертами, цвътъ лица ча-

хоточный; а на правой щекъ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! —пробормоталь я сквозь зубы. — Неужели?

Докторъ посмотрълъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мив руку на сердце: — Она вамъ знакома!... Мое сердце, точно, билось сильные обыкновеннаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказаль я: — только я на вась падбюсь: вы мив не измѣпите. Я ее не видаль еще, но, увърень, узнаю въ вашемъ портретъ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо миъ ни слова; если она сироситъ, отнеситесь обо миъ дурно.

— Пожалуй!—сказаль Вернерь, пожавь плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стъснила мое сердце. Судьба ли насъ свела онять на Кавказъ, или она нарочно сюда пріъхала, зная, что меня встрътитъ?... и какъ мы встрътимся?... и потомъ, она ли это?... Мои предчувствія меня никогда не обманывали. Иътъ въ міръ человъка, надъ которымъ прошедшее пріобрътало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болъзненно ударяєть въ мою душу и извлекаеть изъ нея все тъ же звуки... Я глупо создань: инчего не забываю—ничего!

Послъ объда часовъ въ шесть я пошель на бульваръ; тамъ была толна: княгиня съ княжною сидъли на скамьъ; окруженныя молодежью, которая любезинчала наперерывъ. Я помъстился въ ибкоторомъ разстояній на другой лавкъ, остаповиль двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ, и началъ имъ что-то разсказывать; видно, было смъшно, нотому что они начали хохотать какъ сумасиедшіе. Любонытство привлекло ко мив изкоторыхъ изъ окружавшихъ кияжну; малоно-малу и всъ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкаль; мон анекдоты были умны до глупости, мои насмънки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжаль увеселять публику до захожденія содица. Нісколько разъ княжна подъ ручку съ матерыю проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нъсколько разъ ея взглядъ, упадая на меня, выражаль досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что онъвамъ разсказывалъ? — спросила она у одного изъ молодыхъ людей, возвратившихся къ ней изъ вѣжливости; вѣрно, очень занимательную исторію — свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятио, съ намѣреніемъ кольнуть меня. — Ага! — подумаль я: — вы не на шутку сердитесь, милая княжиа; погодите, то ли еще будетъ!

Грушницкій слідиль за нею, какъ хищный звірь, и не спускаль ее съ глазь: быюсь объ закладь, что завтра онъ будеть просить, чтобъ его кто-инбудь представиль княгиць. Она бу-

деть очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолжение двухъ дней мон дъла ужасно подвинулись. Княжна меня ръшительно ненавидитъ; мив уже пересказывали двъ-три эпиграммы на мой счетъ, довольно колкія, но вмъстъ очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъ съ ел петербургскими кузинами и тетунками, не стараюсь нознакомиться съ нею. Мы встръчаемся каждый день у колодца, на бульваръ; я употребляю всъ свои силы на то, чтобъ отвлекать ел обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блъдныхъ чосквичей и другихъ—и миъ ночти всегда удается. Я всегда ненавидълъ гостей у себя; тенерь у меня каждый день полонъ домъ, объдаютъ, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шамианское торжествуетъ надъ силою магнетическихъ ел глазокъ!

Вчера я ее встрътиль въ магазинъ Челахова; она торговала чудесный нерсидскій коверъ. Кияжна управивала свою маменьку не скуппться: этотъ коверъ такъ украсилъ бы ея кабинетъ!... Ядалъ сорокъ рублей лишнихъ и перекупилъ его; за это я былъ вознагражденъ взглядомъ, гдъ блистало самое восхитительное бъщенство. Около объда я велълъ нарочно провести мимо ся оконъ мою черкесскую лошадъ, покрытую этимъ ковромъ. Вернеръ былъ у нихъ въ это время и говорилъ миъ, что эффектъ этой сцены былъ самый драматическій. Кияжна хочетъ проповъдывать противъ меня ополченіе;



я даже замътиль, что ужъ два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякій день у меня объдають.

Трушницкій приняль тапиственный видь: ходить закинувъ руки за синну и никого не узнаеть; нога его вдругь выздоровьла; онь едва хромаеть. Онь нашель случай вступить въ разговорь съ княгиней и сказать какой-то комилименть княжнь; она, видно, не очень разборчива, ибо съ тъхъ поръ отвъчаеть на его поклонъ самой милой улыбкой.

— Ты ръшительно не хочень познакомиться съ Лиговски-

ми?-сказалъ онъ мић вчера.

— Рънштельно.

— Помилуй! самый пріятный домъ на водахъ! Все зділинее лучшее общество...

— Мой другъ, миъ и нездъшнее ужасно надобло. А ты у

нихъ бываешь?

- Нътъ еще; я говориль раза два съ княжной, не болъе. Знаешь, какъ-то напрашиваться въ домъ неловко, хотя здъсь это и водится... Другое дъло, если бы и носиль эполеты...
- Помилуй! да этакъ ты гораздо интересиве! Ты, просто, не умвень пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да, солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барынии тебя двлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улыбнулся.

— Какой вздоръ! — сказаль онъ.

— Я увъренъ, —продолжалъ я: —что княжна въ тебя ужи влюблена.

Онъ покрасийлъ до ушей и надулся.

0, самолюбіе! ты рычагь, которымь Архимедь хотбль при-подиять земной шарь!...

— У тебя все шутки! — сказаль онъ, показывая, будто сердится: — во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любять только техь, которыхь не знають.

— Да я вовсе не имъю претензін ей правиться; я, просто, хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ; и было бы очень смънно, если бъ я имълъ какія-нибудь падежды... Вотъ вы, напримъръ, другоедъло: вы, побъдители петербургскіе, толь-

ко посмотрите—такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебъ говорила?...

Какъ? Она тебъ ужъ говорила обо миъ?...

— Не радуйся, однако. Я какъ-то вступиль съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ся было: — Кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный, тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда... Она покраситла и не хотъла назвать дня, всномнивъ свою милую выходку. — Вамъ не нужно сказывать дня, отвъчалъ я ей, онъ въчно мит будетъ намятенъ... Мой другъ, Печоринъ! я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замъчанін... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!..

Надобно замътить, что Грунницкій изь тъхъ людей, которые, говоря о женщинъ, съ которой они едва знакомы, называють ее люя Мери, моя Sophie, если она имъла счастіе имъ поправиться.

Я приняль серіозный видь и отвъчаль ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушинцкій! Русскія барынни большею частью питаются только платоническою любовью, не примънивая къ ней мысли о замужествъ; а платоническая любовь самая безпокойная. Княжна, кажется, изъ тыхь женщинь, которыя хотять, чтобь ихь забавляли; если двъ минуты сряду ей будетъ возлъ тебя скучно-ты погибъ невозвратно: твое молчание должно возбуждать ея любонытство, твой разговоръ — никогда не удовлетворять его вполив; ты долженъ ее тревожить ежемпнутно; она десять разъ публично для тебя преисбрежеть мивијемъ и назоветь это жертвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станетъ тебя мучить, а потомъ просто скажеть, что она тебя терить не можеть. Если ты надъ нею не пріобратень власти, то даже ся первый поналуй не дастъ тебъ права на второй; она съ тобою накокетичаетси вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за урода, изъ нокорности къ маменькъ, и станетъ себя увърять, что она несчастна, что она одного только человъка и любила, то есть тебя, но что небо не хотбло соединить ее съ нимъ, потому что на немь была солдатская шинель, хотя нодь этой толстой, сфрой ишнелью билось сердце страстное и благородное...





Я внутренно хохоталь и даже раза два улыбнулся, но онь, къ счастію, этого не замѣтиль. Явно, что онь влюблень, потому что сталь еще довърчивъе прежняго; у него даже ноявилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшией работы: оно мнѣ казалось подозрительнымь. Я сталь его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мерм было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ—число того дия, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утанлъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ

меня въ свои повъренные — и тутъ-то я буду наслаждаться!...

Сегодня я всталь поздно; прихожу къ колодцу-никого уже нътъ. Становилось жарко; бълыя мохиатыя тучки быстро бъжали отъ сибговыхъ горъ, объщая грозу; голова Машука дымилась, какъ загашенный факелъ; кругомъ его вились и ползали какъ змън сърые клочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремленін и будто зацъннвінісся за колючій его кустарникъ. Воздухъ былъ наноенъ электричествомъ. Я углубился въ виноградную аллею, ведущую въ гротъ; мит было грустио. Я думаль о той молодой женщинъ съ родинкой на щекъ, про которую говориль мив докторъ... Зачемъ она здёсь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже такъ въ этомъ увъренъ! Мало ли женщинь съ родинками на щекахъ! — Размышляя такимъ образомъ, я подошелъ къ самому гроту. Смотрю: въ прохладной тъпи его свода, на каменной скамьъ сидить женщина, въ соломенной шляпкъ, окутанная черной шалью, опустивъ голову на грудь; шляшка закрыла ся лицо. Я хотбль уже вернуться, чтобъ не нарушить ся мечтаній, когда она на меня взглянула.

— Въра! —вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и побледивла.

— Я знала, что вы здёсь, — сказала она.

Я съль возлъ нея и взяль ее за руку. Давно забытый тренеть пробъжаль но монмъ жиламъ при звукъ этого милаго голоса; она посмотръла миъ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами; въ нихъ выражалась недовърчивость и чтото похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, — сказалъ я.

— Давно, и перемънились оба во многомъ!

--- Стало быть, ужъ ты меня не любинь?...

- - Я замужемъ!.. сказала она.

— Опять? Однако, нёсколько лёть тому пазадь, эта причина также существовала, но между тъмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

- Можетъ быть, ты любишь своего второго мужа?...

Она не отвъчала и отвернулась.

— Пли онъ очень ревнивъ?

Moananie.

— Что жъ? Онъ молодъ, хорошъ, особение върно богатъ, и ды боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе; на глазахъ сверкали слезы.

- Скажи мит, — наконецъ прошентала она, — тебт очень несело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидъть. Съ тъхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты инчего мит не далъ, ъромъ страдацій... Ен голосъ задрожаль; она склонилась ко мит и онустила голову на грудь мою.

— Можетъ быть. — подумаль я: — ты оттого-то именно меия и любила: радости забываются, а нечали никогда...

И се крънко обияль, и такъ мы оставались долго. Наконець убы наин сблизились и слились въ жаркій, упонтельный попълуй; ся руки были холодны какъ ледъ, голова горъла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тъхъ разговоровъ, которые на бумагъ не имъютъ смысла, которыхъ повторить нельзя и нелья даже запомнить: значене звуковъ замъняетъ и дополняетъ значене словъ, какъ въ итальянской оперъ.

Она рънштельно не хочеть, чтобъ я познакомился съ ея мужемъ, тъмъ хромымъ старичкомъ, котораго я видълъ мелькомъ на бульваръ; она вышла за него для сына: онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себъ надъ нимъ ни «днои насмънки: она его уважаетъ какъ отца — и будетъ обманывать какъ мужа... Странная вещь сердце человъческое вообще, и женское въ особенности! Мужъ Въры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Опъ живетъ съ нею рядомъ. Въра часто бываетъ у княгини: я ей даль слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вииманіе. Такимъ образомъ мон планы нимало не разстроились, и миъ будетъ весело...

Весело!.. Да, я уже прошель тоть періодь жизни душевной, когда ищуть только счастія, когда сердце чувствуєть цеобходимость любить сильно и страстно кого-инбудь; теперь я только хочу быть любимымь, и то очень цемпогими; даже мит кажется, одной постоянной привязанности мит было бы доволь-

но: жалкая привычка сердца!..

Одно мит всегда было странно: я никогда не дтался рабомъ любимой женщины, напротивъ, явсегда пріобртталь нады ихъ волей и сердцемъ ненобъдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я шикогда ничти очень не дорожу, и что онт ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это магнитическое вліяніе сильнаго организма? или мит просто не удавалось встртить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ ха-

рактеромъ: ихъ ли это дъло!..

Правда, теперь вспоминдь: одинь разь, одинь только разь я любиль женщину съ твердою волей, которую никогда не могь побъдить... Мы разстались врагами—и то, можеть быть, если бъ я ее встрътиль иятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Въра больна, очень больна, хотя въ этомъ и не признается; я боюсь, чтобы не было у нея чахотки, или той бользии, которую называють fièvre lente—бользиь не русская вовсе, и ей на нашемъ языкъ нътъ названія.

Гроза застала насъ въ гротъ и удержала лишије полчаса. Она не заставила меня клясться въ върности, не спрашивала, любилъ ли я другихъ съ тъхъ поръ, какъ мы разстались... Она ввърилась миъ снова съ прежией безпечностью—и я ес не обману: она единственная женщица въ міръ, которую я не въ силахъ былъ бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся

опять и, быть можеть, навѣки: оба пойдемь разными путями до гроба; но воспоминаніе о ней останется неприкосновеннымъ въ душъ моей; я ей это повторяль всегда, и она миѣ върить,

хотя говоритъ противное.

Наконець мы разстались; я долго слёдиль за нею взоромь, пока ея шлянка не скрылась за кустаринками и скалами. Сердце мое болёзненно сжалось, какъ послё перваго разставанія. О, какъ я обрадовался этому чувству! Ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочетъ вернуться ко мий опять, или это только ся прощальный взглядъ, послёдній подарокъ— на память?... Асмёшно подумать, что на видъ я еще мальчикъ: лицо хотя блёдно, но еще свёжо; члены гибки и стройны; густыя кудри выются, глаза горятъ, кровь кинитъ...

Возвратясь домой, я стать верхомъ и носкакаль въ стень. Я люблю скакать на горячей лошади но высокой травт, противъ нустыннаго втра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманиле очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все ясите и ясите. Какая бы горесть ин лежала на сердит, какое бы безнокойство ни томило мысль—все въ минуту разстется; на душт станеть легко; усталость тъла побъдитъ тревогу ума. Итъ женскаго взора, котораго бы я не забыль при видъ голубого неба, или винмая шуму нотока, надающаго

съ утеса на утесъ.

И думаю, казаки, зѣвающіе на своихъ вышкахъ, видя меня скачущаго безъ нужды и цѣли, долго мучились этою загадкой, ибо вѣрио по одеждѣ приняли меня за черкеса. Миѣ въ самомъ дѣлѣ говорили, что въ черкесскомъ костюмѣ верхомъ я больше похожъ на кабардинца, чѣмъ многіе кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной босвой одежды, я совершенный денди: ин одного галуна лишняго, оружіе цѣинос въ простой отдѣлкѣ, мѣхъ на шанкѣ не слишкомъ длинный, не слишкомъ короткій; ноговицы и черевики пригнаны со всевозмежной точностью; бсиметъ бѣлый, черкеска темнобурая. Я долго изучалъ горскую посадку: инчѣмъ нельзя такъ польстить моему самолюбію, какъ признавая мое искусство въ верховой ѣздѣ на кавказскій ладъ. Я держу четы-



Дамы на водахъ еще върятъ нападеніямъ черкесовъ средн бълаго дня: въроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской шинели повъсилъ шашку и нару пистолетовъ: опъ быль довольно смъщонъвъ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрылъ меня отъ нихъ; по сквозь листья его я могъ видъть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сентиментальный. Наконецъ они приблизилиськъ спуску; Грушинцкій взялъ за новодъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ

конецъ ихъ разговора:

— И вы цълую жизнь хотите остаться на Карказъ? -- горорила кияжиа.

— Что для меня Россія? отвъчаль ся кавалерь. — страна, ідь тысячи людей, нотому что они богаче меня, будуть смотръть на меня съ презръніемъ. тогда какъ здъсь — здъсь эта толстая иншель не номъщала мосму знакомству съ вами...

— Напротивъ... сказала княжна, покрасиввъ.

Лицо Группицкаго изобразило у юзольствіе. Онъ продолжаль:

— Здъсь моя жизнь протечеть шумно, незамътно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богъ миъ каждый годъ посылаль одинь свътлый женскій взглядь, одинь, подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ илетью

по лошади и выбхаль изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!.. вскрикиула княжна въ ужасъ. Чтобъ ее совершенио разувърить, я отвъчалъ по-французски, слегка наклопясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux

que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвътъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ нослъднее мое предположение было справедливо. Грушинцкий

фоснав на меня недовольный взглядь.

Поздно вечеромъ, т. е. часовъ въ одиннадцать, я ношель гунять по линовой аллев бульвара. Городъ сналъ; только въ иъкоторыхъ окнахъ мелькали отни. Съ трехъ сторонъ чериъли
гребни утесовъ, отрасли Машука, на вершинъ котораго лежало
гловъщее облачко; мъсяцъ подымался на востокъ; вдали серебряной бахромой сверкали сиъговыя горы. Оклики часовыхъ
перемежались съ шумомъ горячихъ ключей, спущенныхъ на
чочь. Порою звучный тонотъ коня раздавался по улицъ, сопровождаемый скриномъ нагайской арбы изаунывнымъ татарскимъ принъвомъ. Я сълъ на скамью и задумался... Я чувтвовалъ необходимость излить свои мысли въ дружескомъ
разговоръ... по съ къмъ?.. — Что дълаетъ тенерь Въра? — дучаль я... Я бы дорого далъ, чтобъ въ эту минуту ножать ся
руку.

Вдругъ слышу быстрые и перевные шаги... Върно Груш-

вицкін... Такъ и есть!

- Orny ta?

— Отъ киягини Лиговской, — сказалъ онъ очень важно. — Какъ Мери поетъ!..

— Знаень ли что? — сказаль я ему, — я нари держу, что она не знаеть, что ты юнкерь; она думаеть, что ты разжалованный...

— Можетъ быть. Какое мив двло!.. сказалъ онъ разевзино. — Нътъ, я только такъ это говорю...

- А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно разсердиль? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могь ее увърить, что ты такъ хорошо воспитанъ и такъ хорошо знаешь свъть, что не могь имъть намъренія ее оскорбить. Она говорить, что у тебя наглый взглядъ, что ты, върно, о себъ самаго высокаго мижнія.
- Она не ошибается... А ты не хочень ли за нее встуинться?

- Мит жаль, что я не имтю еще этого права...

— Ого! — подумаль я: — у него, видно, есть уже надежды.

— Впрочемъ, длятебя же хуже, — продолжалъ Грушпицкій: — тебъ теперь трудно познакомиться съ инми— а жаль! это одинь изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый пріятный домь для меня теперь мой, — сказаль я. зъван, и всталь, чтобь итти.

— Однако признайся, ты расканваенься?..

— Какой вздоръ! Если я захочу, то завтра же вечеромт буду у киягини...

— Посмотримъ...

— Даже, чтобъ тебъ сдълать удовольствіе, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочеть говорить съ тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговоръ ей наскучитъ... Прощай...

— А я пойду шататься; я ин за что теперь не засну... Нослушай, пойдемь лучше въ ресторацію, тамъ игра... мит нужны нынче сильныя ощущенія...

— Желаю тебъ проиграться...

Я пошель домой.

21-го мая.

Прошла почти недъля, а я еще не познакомился съ Лиговскими. Жду удобнаго случая. Грушницкій, какъ тънь, слъдусть за княжной вездъ; ихъ разговоры безконечны; когда же онъ ей наскучитъ?.. Мать не обращаетъ на это вниманія, по-

тому что онъ *не эксних*. Воть логика матерей! Я подмѣтиль два, три нѣжные взгляда—надо этому положить конецъ.

Вчера у колодца въ нервый разъ явилась Въра... Она съ тъхъ норъ, какъ мы встрътились въ гротъ, не выходила изъ дома. Мы въ одно время опустили стаканы и, наклонясь, она миъ сказала шопотомъ:

— Ты не хочень познакомиться съ Лиговскими?.. Мы только тамъ можемъ видъться...

Упрекъ!.. скучно! Но я его заслужилъ...

Кстати: завтра баль по подинскъ въ залъ рестораціи, и я буду тапцовать съ княжной мазурку.

29-го мая.

Зала рестораціи превратилась въ залу благороднаго собрамія. Въ девять часовъ всё съёхались. Киягиня съ дочерью
мвилась изъ послёднихъ; многія дамы посмотрёли на нее съ
завистью и недоброжелательствомъ, потому что княжна Мери
рдъвается со вкусомъ. Тт, которыя почитають себя здёшними аристократами, утапвъ зависть, примкнулись къ ней. Какъ
быть? Гдё есть общество женщинъ, тамъ сейчасъ явится высшій и низшій кругъ. Подъ окномъ, въ толит парода, стоялъ
Грушницкій, прижавъ лицо къ стеклу и не спуская съ глазъ
своей богини; она, проходя мимо, едва примѣтно кивнула ему
головой. Опъ просіялъ какъ солице... Тапцы начались польскимъ; потомъ запграли вальсъ. Шпоры зазвенѣли, фалды
подиялись и закружились.

И стояль свади одной толстой дамы, осъпенной розовыми перьями; нышность ея платья напоминала времена фижмъ, а исстрота ея негладкой кожи— счастливую эпоху мушекъ изъ перной тафты. Самая большая бородавка на ея шеъ прикрыта была фермуаромъ. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская препесносная дѣвчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще оберпулась и посмотръла на меня въ лориетъ... С'est impayable... И чъмъ эна гордится? Ужъ ее надо бы проучить...

— За этимъ дѣло не станетъ! — отвѣчалъ услужливый каинтанъ и отправился въ другую комнату.

Я тотчасъ подошель къ княжнъ, приглашая ее вальспровать, пользуясь свободой здъинихъ обычаевъ, позволяющихъ

танцовать съ незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгій видь. Она небрежно опустнла руку на мос плечо, наклонила слегка головку на бокь — и мы нустились. Я не знаю тальи болье сладострастной и гибкой! Ея свъжее дыханіе касалось мосго лица; иногда локонь. отдъливнійся въ вихръ вальса отъ своихъ товарищей, скользиль по горящей щекъ моей... Я сдълаль три тура [она вальсируетъ удивительно хороно]. Она заныхалась, глаза ея помутились, полураскрытыя губки едва могли прошентать необходимос: — merci, monsienr.

Посав ивскольких в минуть молчанія, я сказаль ей, при-

нявъ самый покорный видъ:

— Я слышаль, княжна, что, будучи вамь вовсе пезнакомь, я имъль уже несчастіе заслужить ванцу немилость... что вы меня нашли дерзкимъ... Неужели это правда?

 Н вамъ бы хотълось теперь меня утвердить въ этомтмиъніи? — отвъчала она съ проинческой гримаской, которая.

вирочемъ, очень идетъ къ ся подвижной физіономін.

— Если я имълъ дерзость васъ чъмъ-инбудь оскорбить, то нозвольте миъ имъть еще большую дерзость: просить у васъ прощенія... И, право, я бы очень желалъ доказать вамъ, что вы насчетъ меня опибались...

— Вамъ это будетъ довольно трудно...

— Отчего же?...

— Оттого, что вы у насъ не бываете, а эти балы, въроятно, не часто будутъ повторяться.

— Это значитъ, — подумалъ я: — что ихъ двери для меня

навѣки закрыты.

— Знаете, княжна, — сказалъя съ нѣкоторой досадой, — пикогда не должно отвергать кающагося преступника: съ отчаянія онъ можетъ сдѣлаться еще вдвое преступнѣе... и тогда... Хохотъ и шушуканье насъ окружающихъ заставили меня обернуться и прервать мою фразу. Въ иъсколькихъ шагахъ отъ меня стояла группа мужчинъ, и въ ихъ числъ драгунскій капитанъ, изъявившій враждебныя намъренія противъ милой княжны; онъ особенно былъ чъмъ-то очень доволенъ; потираль руки, хохоталъ и перемигивался съ товарищами. Вдругъ изъ среды ихъ отдълился господинъ во фракъ съ длинными усами и красной рожей, и направилъ невърные шаги свои прямо къ княжнъ: онъ былъ пьянъ. Остановясь противъ смутившейся княжны и заложивъ руки за сиину, онъ уставилъ на нее мутно сърые глаза и произнесъ хриплымъ дискантомъ:

— Пермете... пу, да что тутъ!.. просто: ангажирую васъ

на мазурку...

— Что вамъ угодно? — произнесла она дрожащимъ голосомъ, бросая кругомъ умоляющій взглядъ. Увы! ея мать была далепо, и возл'я пикого изъзнакомыхъ ейкавалеровъ не было; одинъ
поташтъ, кажется, все это видълъ, да спрятался за толной,
чтобъ не быть замъшану въ исторію.

— Чтоже? — сказальньяный госнодинь, мигнувь драгунскому капитану, который ободряль его знаками: — развъ вамь не угодно?.. Я-таки опять имъю честь васъ ангажировать роиг опахите... Вы, можеть, думаете, что я пьянь? Это инчего!.. Гораздо свободиъе, могу васъ увърить...

Я видълъ, что она готова упасть въ обморокъ отъ страха

и негодованія.

Н подошель къ ньяному господину, взяль его довольно врънко за руку и, посмотртвъ ему пристально въ глаза, попросилъ удалиться — потому, — прибавилъ я, — что княжна цавно ужъ объщалась тапцовать мазурку со мною.

— Пу, нечего дълать!..въ другой разъ! — сказалъ онъ, засмъявинсь, и удалился къ своимъ пристыженнымъ товарищамъ, которые тотчасъ увели его въ другую компату.

Я быль вознаграждень глубокимь, чудеснымь взглядомь. Княжна подошла къ своей матери и разсказала ей все; та отыскала меня въ толиъ и благодарила. Она объявила миъ, что знала мою мать и была дружна съ полдюжиной монхъ тесущекъ.



— Я не знаю, какъ случилось, что мы до сихъ поръ съ вами незнакомы, —прибавила она: —по признайтесь, вы этому один виною; вы дичитесь встхъ такъ, что ни на что не похоже. Я надъюсь, что воздухъ моей гостиной разгонить вашъ силинъ... Не правда ли?

Я сказаль ей одну изъ тъхъ фразъ, которыя у всякаго дол-

жиы быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконець съ хоръзагрем вламузыка; мы съкняжной усвлись.

Я не намекаль ни разу ни о пьяномь господинь, ни о прежнемь моемь поведении, ни о Груниницкомь. Впечатльніе, произведенное на нее непріятною сценою, мало-но-малу разсвялось; личико еп расцвыло; опашутила очень мило; ся разговорь быль остерь, безь притязанія на остроту, живь и свободень; ся замычанія пногда глубоки... Я даль ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мив давно правится. Она наклонила головку и слегка покрасныла.

— Вы странный человѣкъ! — сказала она потомъ, подпявъ на меня своп бархатные глаза и принужденно засмъявшись.

- Я не хотъль съ вами знакомиться, продолжаль я: потому что васъ окружаеть слишкомъ густая толна поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.
  - Вы напрасно боялись: они всъ прескучные...

— Вев! неужели всв?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припоминть что-то, нотомъ онять слегка покраснѣла и наконсцъ произнесла рѣшительно: всѣ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

- A онъ вашъ другъ? сказала она, показывая пъкоторос сомнъще.
  - Да.
  - Онъ, конечно, не входить въ разрядъ скучныхъ...
  - Но въ разрядъ несчастныхъ, сказалъ я, смъясь.
- Конечно! А вамъ смъщно? Я бъ желала, чтобъ вы были на его мъстъ...
- Что жъ? я былъ самъ пъкогда юнкеромъ и, право, это самое лучиее время моей жизни!

- A развъ опъ юнкеръ?.. сказала опа быстро, и потомъ прибавила: а и думала...
  - Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тутъ разговоръ перемъниль направление и къ этому ужъ болъе не возвращался.

Вотъ мазурка кончилась, и мы разстались — до свиданія. Дамы разъбхались. Я ношель ужинать и встрътиль Вернера.

- A-га!—сказальопь: такь-товы! А сще хотъли не иначе знакомиться съ княжной, какъ снасии ее отъ върной смерти.
- Я сдълалъ лучие, отвъчалъ я сму: спасъ ее отъ обморока на балъ...
  - Какъ это? Разскажите.
  - Пъть, отгадайте о вы, отгадывающій все на свъть!

30-го ман.

Около семи часовъ вечера я гуляль на бульваръ. Грушницкій, увидъвъ меня издали, подошель ко миъ; какой - то смъшной восторгъ блисталь въ его глазахъ. Онъ кръпко пожаль миъ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

- Благодарю тебя, Печоринъ... Ты нопимасшь меня?...
- Пътъ; но во всякомъ случат не стоить благодарности, отвъчаль я, не имъя точно на совъсти никакого благодъянія.
- Какъ? а вчера? ты развъ забылъ?.. Мери миъ все разсказала...
- A что? развъ у васъ ужъ нынче все общее? и благодарность?
- Послуніай, сказаль Грушницкій очень важно: нежалуйста, не поднучивай надъ моей любовью, если хочешь остаться моимъ пріятелемъ. Видинь: я ее люблю до безумія... и я думаю, я надъюсь, она также меня любитъ... У меня есть до тебя просьба: ты будень нынче у нихъ всчеромъ; объщай мив замъчать все: я знаю, ты онытенъ въ этихъ вещахъ, ты лучше меня знаень женщинъ... Женщины! женщины! кто ихъ пойметь? Ихъ улыбки противоръчать ихъ взорамъ, ихъ слова объщаютъ и манятъ, а звукъ ихъ голоса отталкиваетъ...

То онт въ минуту постигають и угадывають самую потаенную нашу мысль, то не понимають самыхъ ясныхъ намековъ... Воть хоть княжна: вчера ея глаза пылали страстью, останавливаясь на мит, ныиче они тусклы и холодны...

— Это, можеть быть, следстве действія водь, отвечаль я.

— Ты во всемъ видинь худую сторопу...матеріалисть!— прибавиль онъ презрительно. — Вирочемъ, перемѣнимъ матерію — и, довольный илохимъкаламбуромъ, опъразвеселился.

Въ девятомъ часу мы вмъстъ поинли къ киягипъ.

Проходя мимо оконъ Въры, я видълъ ее у окна. Мы книули другъ другу бъглый взглядъ. Она вскоръ послъ насъ воила въ гостиную Лиговскихъ. Княгиня меня ей представила, какъ своей родственинцъ. Пили чай; гостей было много; разговоръ былъ общій. Я старался понравиться княгинъ, шутилъ, заставляль ее нъсколько разъ смъяться отъ души; княжиъ также не разъ хотълось похохотать, но она удерживалась, чтобъ не выйти изъ иринятой роли: она находитъ, что томность къ ней идетъ, и, можетъ быть, не онибается. Грушницкій, кажется, очень радъ, что моя веселость ее не заражаетъ.

Послъ чая всъ пошли въ залу.

— Довольна ль ты монмъ послушаніемъ, Въра? — сказаль я, проходя мимо ея.

Она мит кинула взглядь, исполненный любви и благодарпости. Я привыкь къ этимъ взглядамъ; но иткогда они составляли мое блаженство. Киягиня усадила дочь за фортеніано; вст просили ее ситть что-нибудь—я молчалъ, и, нользуясь суматохой, отошелъ къ окну съ Втрой, которая мит хотъла сказать что-то очень важное для насъ обоихъ... Вынло вздоръ...

Между тъмъ княжнъ мое равподушіе было досадно, какъ я могъ догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О! я удивительно понимаю этотъ разговоръ, иъмой, но выразительный, краткій, по сильный!..

Она запъла; ея голосъ не дуренъ, но ноетъ она илохо... вирочемъ, я не слушалъ. За то Грушишций, облокотясь на розль противъ нея, пожиралъ ее глазами и поминутно говорилъ вполголоса: — charmant!... délicieux!....

— Послушай, — говорила мий Вйра: — я не хочу, чтобъ ты знакомился съ моимъ мужемъ, но ты долженъ непремѣнно по- правиться княгинй; тебй это легко: ты можешь все, что хочень. Мы здйсь только будемъ видѣться...

--- Только?..

Она покраситла и продолжала: — Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умтла тебт противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбинь! По крайней мтрт, я хочу сберечь свою репутацію... не для себя — ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему пустыми сомитивными и притворной холодностью: я. чожеть быть, скоро умру; я чувствую, что слабтю со дня на день... и, не смотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебт... Вы, мужчины, не нонимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебт, я. прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое странное блаженство, что самые жаркіе поцтаўн не могуть замтышть его.

между тъмъ кинжна Мери перестала пъть. Ропотъ похвалъ раздался вокругъ нея; я подошелъ къ пей послъ всъхъ и ска-

залъ ей что-то на счетъ ся голоса довольно небрежно.

Она сдълала гримаску, выдвинувъ нижиною губу, и присъла очень насмъщливо.

Мите это тъмъболъе лестио. -- сказала она. — что вы меня вовсе не слушали: но вы, можетъ быть, не любите музыки?..

- Напротивъ... послъ объда особенио.

- Группинцкій правъ, говоря, что у васъ самые прозапческіе вкусы... и я вижу, что вы любите музыку въ гастрономическомъ отношенін.

- Вы ошибаетесь опять; я вовсе не гастрономъ: у меня прескверный желудокъ. Но музыка послъ объда усыпляеть, а спать послъ объда здорово; слъдовательно, я люблю музыку въ медицинскомъ отношенін. Вечеромъ же опа, папротивъ, слишкомъ раздражаетъ мои нервы: миъ дълается или слишкомъ грустио или слишкомъ весело. То и другое утомительно, когда иътъ положительной иричины грустить или радоваться, и притомъ грусть въ обществъ смъщна, а слишкомъ большая веселость неприлична...



Она не дослушала, отошла прочь, съла возлѣ Грушцицкаго, и между ними начался какой-то сантиментальный разговоръ; кажется, княжна отвъчала на его мудрыя фразы довольно разсъянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушаеть его со вниманіемъ, потому что онъ иногда смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, стараясь угадать причину внутренняго волненія, изображавшагося иногда въ ея безпокойномъ взглядъ...

Но я васъ отгадаль, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мив отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбіе—вамь не удастся! и если вы мив объявите войну, то я буду безпощадень.

Въ продолжение вечера я итсколько разъ нарочно старался витыться въ ихъ разговоръ, но она довольно сухо встръчала мон замъчания, и я съ притворною досадой наконецъ удалился. Княжна торжествовала; Группицкій тоже. Торжествуйте, друзья мон, торопитесь... вамъ недолго торжествовать!.. Какъ быть! у меня есть предчувствіе... Знакомясь съ женщиной, я всегда безошибочно отгадываль, будеть она меня любить или итъ...

Остальную часть вечера я провель возлѣ Вѣры и досыта наговорился о старинѣ... За что она меня такъ любитъ—право не знаю; тъмъ болѣе, что это одна женщина, которая меня ноняла совершенно, со всъми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Пеужели зло такъ привлекательно?..

Мы вышли вмъстъ съ Грушницкимъ; на улицъ онъ взялъ меня подъ-руку и послъ долгаго молчанія сказалъ:

— Ну, что?

— Ты глупъ, — хотъль я ему отвътить, по удержался и голько ножаль илечами.

6-го іюня.

Вст эти дии я ни разу не отступиль оть своей системы. Княжит начинаеть нравиться мой разговорь; я разсказаль ей иткоторые изъ странныхъ случаевь моей жизни, и она начинаеть видьть во мит человтка необыкновеннаго. Я смтюсь надъ встять на свтт, особенно надъ чувствами: это начинаеть се пугать. Она при мит не смтеть пускаться съ Груш-

Желчь моя взволновалась. Я началь шутя и окончиль искреинею злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человъкъ! — сказала она миъ: — я бы лучше желала попасться въ лъсу подъ ножъ убійцы, чъмъ вамъ на язычекъ... Я васъ прошу не шутя: когда вамъ вздумается обо миъ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и заръжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развъ я похожъ на убійцу?...

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубо-

ко-тропутый видъ:

— Да, такова была моя участь съ самаго дътства! всъ читали на моемъ лицъ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и опи родились. Я былъ скроченъ — меня обвиняли въ лукавствъ: я сталъ скрытенъ. Я слубоко чувствоваль добро и зло-никто меня не ласкаль, всъ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ — другія тъти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ-мена ставили инже: я сдълался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ — меня шикто не поняль: и я выучился пенавидъть. Моя безцвътная молодость протекла въ борьбъ съ тобой и свътомъ; лучнія мон чувства, боясь насмъшки, я хоронилъ въ глубинъ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду — мив не върили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свътъ и пружины общества, я сталъ искуссиъ въ наукъ жизни, и видълъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользунсь даромъ тъми выгодами, которыхъ я такъ неутомино добивался. И тогда въ груди моей родилось отчанијене то отчаније, которое авчатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчанніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдълался правственнымъ калъкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отръзаль и бросиль — тогда какъ другая шеведилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не заизтиль, потому что никто не зналь о существованія погибшен ся ноловины: но вы теперь во мит разбудили воспомннаніе о ней, и я вамъ прочель ея эпитафію. Многимъ веб во-



обще эпитафіи кажутся смѣнными, но миѣ — иѣтъ; особенно, когда всномню о томъ, что подъ ними поконтся. Впрочемъ, я не прощу васъ раздѣлять мое миѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна — пожалуйста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчить нимало.

Въ эту минуту я встрътиль ся глаза: въ нихъ бъгали слезы; рука ся, онираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіс — чувство, которому нокоряются такъ легко всъ женщины, внустило свои когти въ ся неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсъяна, ни същъмъ не кокстипчала— а это великій признакъ!

Мы пришли къ провалу: дамы оставили своихъкавалеровъ, по она не покидала руки моей. Остроты здъшнихъ денди ее не смъшили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не путала, тогда какъ другія барыший пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего нечальнаго разговора; но на пустые мон вопросы и шутки она отвъчала коротко и разсъянно.

— Любили ли вы? — спросилъ я ее наконецъ.

Она носмотръда на меня пристально, покачала толовой и онять внала въ задумчивость: явно было, что ей хотълось чтото сказать, но она не знала съ чего начать; ся грудь волновалась... Какъ быть! кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробъжала изъ моей руки въ ея руку; всъ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая, что насъ женщина любитъ за наши физическія или правственныя достоинства; конечно, они приготовляють, располагають ея сердце къ принятію священнаго огня; а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодия? — сказала чит кинжиа съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняеть въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизуеть-вотъ что скучно.

12-го іюня.

Нынчея видъль Въру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей повърять свои сердечныя тайны: надо признаться, удачный выборъ!

— Я отгадываю, къ чему все это клонится, —говорила миѣ Въра: —лучие скажи мнъ просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачъмъ же се преслъдовать, тревожить, волновать ся воображеніе!.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтобъ я тебъ върша, то прівзжай черезъ педълю въ бисловодскъ; послъзавтра мы переъзжаемъ туда. Княгиня ос гается здѣсь дольше. Найми квартиру рядомъ: мы будемъ жить въ большомъ домъ близъ источинка, въ мезопинъ; внизу княгиня Лиговская, а рядомъ есть домъ того же хозяпна, который еще не запятъ... Пріъдешь?..

Я объщаль и въ этотъ же день неслаль занять эту квар-

тиру.

Трунинцкій пришель ко миж въ несть часовь и объявиль, что завтра будеть готовь его мундирь, какъ разь къ балу.

— Наконецъ я буду съпеютанцовать цълый вечеръ... Вотъ наговорюсь! — прибавилъ онъ.

— Когда же баль?

— Да завтра! Развъ це знаешь? Большой праздникъ, и здъшнее начальство взялось его устроить...

--- Пойдемъ на бульваръ...

- Ни за что, въ этой гадкой шинели...

Какъ, ты ее разлюбилъ?...

Я ушель одинь и, встрътивъ княжну Мери, нозваль ее на чазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, какъ прошлый разъ, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замъчаетъ отсутствія Грушищкаго. — Вы будете завтра пріятно удивлены, — сказаль я ей.

— Чъмъ?..

— Это секретъ... на балъ вы сами догадаетесь.

И окончилъ вечеръ у княгини; гостей не было, кромъ Въры и одного презабавнаго старичка. И былъ въ духъ, импровизироваль разныя необыкновенныя исторіи; княжна сиділа противь меня и слушала мой вздорь съ такимъ глубокимъ, напряженнымъ, даже изминымъ вниманіемъ, что мий стало совістно. Куда дівалась ея живость, ея кокетство, ея капризы, ея дерзкаямина, презрительная улыбка, разсілянный взглядъ?..

Въра все это замътила; на ся болъзненномъ лицъ изображалась глубокая грусть; она сидъла въ тъпи у окна, погру-

зясь въ широкія кресла... Миъ стало жаль ес.

Тогда я разсказаль всю драматическую исторію нашего знакомства съ нею, нашей любви—разумъется, прикрывъ все это вымышленными именами.

Я такъ живо изобразиль мою ивжность, мои безнокойства, косторги; я въ такомъ выгодномъ свътъ выставиль ен поступки, характеръ, что она поневолъ должна была простить миъ мое кокетство съ княжной.

Она встала, подстла къ намъ, оживилась... и мы только къ два часа почи вспомиили, что доктора вслятъ ложиться спать въ одиннадцать.

13-го іюня.

За полчаса до бала явился ко мий Группицкій въ полному сіянін армейскаго піхотнаго мундира. Къ третьей нуговиці пристегнута была бронзовая ціночка, накоторой висіль двойной лорнеть; эполеты, неимовірной величниы, были загнуты кверху, въ виді крылышекь Амура; саноги его скрипілн; вълівой рукі держаль опъ коричневыя лайковыя перчатки и фуражку, а правою взбиваль ежеминутно въ мелкія кудри завитой хохоль. Самодовольствіе и вмісті нікоторая неувіренность изображались на его лиці; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бъло было согласно съ монми наміреніями.

Онь бросиль фуражку съ перчатками на столь и началь обтягивать фалды и поправляться передъ зеркаломъ; черный огромный платокъ, навернутый на высочайшій подгалстучникъ. котораго щетина поддерживала его подбородокъ, высовывался на полвершка изъ-за воротинка; ему показалось мало: онт вытащиль его кверху, до ушей; отъ этой трудной работы — ибо воротникъ мундира былъ очень узокъ и безнокоенъ—лицо его налилось кровью.

- Ты, говорять, эти дни ужасно волочился за моей княжной?—сказаль онь довольно небрежно и не глядя на меня.
- Гдѣ намъ дуракамъ чай пить! отвѣчалъ я ему, повторяя любимую поговорку одного изъ самыхъ ловкихъ повѣсъ прошлаго времени, восиѣтаго иѣкогда Нушкинымъ.
- Скажи-ка, хорошо на мив сидить мундирь?.. Охъ, проклятый жидъ!.. какъ подъ мышками рвжетъ... Нътъ ли у тебл духовъ?
- Помилуй, чего тебъ еще? отъ тебя и такъ ужъ несеть розовой помадой.
  - Ничего, дай-ка сюда...

Онъ надилъ себѣ полстилники за галстухъ, въ посовой плато ъ, на рукава.

— Ты будешь танцовать? — спросиль онъ.

- Пе думаю.
- Я боюсь что миѣ съ княжной придется начинать мазурку я не знаю почти ни одной фигуры...
  - А ты зваль ее на мазурку?
  - Нътъ еще...
  - -- Смотри, чтобъ тебя не предупредили...
- Въсамомъ дълъ? сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу. Прощай... Пойду дожидаться ее у подъвзда. — Опъ схватилъ фуражку и побъжалъ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицъ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тъснился народь; окна его свътились; звуки полковой музыки доносилъ ко ми в вечерній вътеръ. Я шелъ медленно; миъ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землъ— разрушать чужія надежды? Съ тъхъ поръ, какъ я живу и дъйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкъ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня пикто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчанніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль налача, или предателя. Какую цъль имъла на это судьба?... Ужъ не назна-



чень ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ—или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримъръ, для Библіотеки для Чтенія?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думають кончить ее какъ Александръ Великій, или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?..

Войдя въ залу, я спрятался въ толит мужчинъ и началъ дълать свои наблюденія. Грушницкій стояль возлів княжны и что-то говориль съ большимь жаромь: она его разсівянно слушала, смотріла по сторонамь, приложивь вітерь къ губкамь; на лиці ея изображалось нетеривніе, глаза ея искали кругомь кого-то; я тихонько подощель сзади, чтобъ подслушать ихъ разговорь.

— Вы меня мучите, княжна! — говориль Грушницкій: — вы ужасно перемънились съ тъхъ поръ, какъ я васъ не видаль...

- Вы также перемънились, отвъчала она, бросивъ на жего быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умълъ разобрать тайной насмъшки.
- Я? я перемънился?... О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видълъ васъ однажды, тотъ навъки унесетъ съ собою вашъ божественный образъ.
  - Перестапьте...
- Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?..
- Нотому что я не люблю новтореній, отвъчала она, смъясь.
- О, ягорько ошибся!... Адумаль, безумный, что по крайней мфрь этнэполеты дадуть миб право надбяться... Ибть, лучше бы миб въкъ остаться въэтой презрънной солдатской шипели, которой, можеть быть, я быль обязань вашимь вниманіемъ...
- Въ самомъдълъ, вамъ инисль гораздо болъе кълицу... Въ это время я подошелъ и поклонился княжиъ: она негаржко нокрасиъла и быстро проговорила:
- Не правда ли, мсьё Печоринь, что сърая шинель гораздо больше идеть къ мсьё Грушницкому?..
- Я съ вами не согласенъ, отвъчалъ я: въ мундиръ рнъ еще моложавъе.

Грушницкій не вынесь этого удара: какъ всё мальчики, онъ имфетъ претензію быть старикомь; онъ думаеть, что на его лиць глубокіе слёды страстей замыняють отнечатокь льть. Онь на меня бросиль бышеный взглядь, топнуль погою и отошель прочь.

— А признайтесь, — сказаль я княжий: — что хотя онь всегда быль очень смъщонь, но еще педавно онь вамь казался

интересенъ... въ сфрой шинели?..

Она потупила глаза и не отвъчала.

Группицкій цёлый вечерь преслёдовалькия жиу, танцоваль или съ нею, или vis-à-vis; онъ пожираль ее глазами, вздыхаль и надобль ей мольбами и упреками. Послё третьей кадрили опа его ужъ ненавидела.

— Я этого не ожидаль отъ тебя, — сказаль онъ, подойн

по миъ и взявъ меня за руку.

- Yero?

- Ты съ нею танцуешь мазурку? спросиль опъ торжественнымъ голосомъ. Она миъ призналась...
  - Ну, такъ что жъ? а развъ это секретъ?

— Разумъется... Я долженъ быль этого ожидать отъ дъвчонки, отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

- Пъняй на свою шинель, или на свои эполеты, а зачъмъ же обвинять ее? Чъмъ она виновата: что ты ей больше не нравишься?...
  - Зачты же подавать надежды?

— Зачъмъ же ты надъялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю; а кто жъ надъется?

— Ты выигралъ пари, только не совстмъ, — сказалъ онъ,

злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкій выбираль одну только княжшу, другіе кавалеры поминутно ее выбирали: это явио быль заговорь противь меня—тьмь лучше: ей хочется говорить со мною, ей мѣшають—ей захочется вдвое болье.

Я раза два пожаль ея руку; во второй разъ она ее выдер-

пула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она ми**ъ, когда** мазурка кончилась.



— Этому виновать Грушниций.

— 0, нътъ! — И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себъ слово въ этотъ вечеръ непремънно поцъ-ловать ея руку.

Стали разъйзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижаль ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было тем-

но, и никто не могъ этого видъть.

Я возвратился въ залу очень доволенъ собою.

За большимь столомь ужинала молодежь и между ними Грушинцкій. Когда я вошель, всё молчали; видио, говорили обо мив. Многіе съ прошедшаго бала на меня дуются, особенно драгунскій капитань; а теперь, кажется, рышительно составляется противь меня враждебная шайка подъ командой Грушинцкаго. У него такой гордый и храбрый видъ...

Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляють, волнують мит кровь. Выть всегда на стражь, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намъреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымь и вдругь однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе изъ хитростей и замысловъ—воть что я называю жизнью.

Въ продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался съ драгунскимъ капитаномъ.

14-го іюня.

Нышче поутру Въра убхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрътиль ихъ карету, когда шелъ къ княгинъ Лиговской. Она миъ кивнула головой: во взглядъ ея былъ упрекъ.

Кто жъ виноватъ? Зачъмъ она не хочетъ дать миж случай видъться съ нею наединъ? Любовь, какъ огонь, — безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдълаетъ то, чего не могли мон просьбы.

Я сидълъ у княгини битый часъ. Мери не вышла: больна. Вечеромъ на бульваръ ся не было. Вновь составившаяся шай-ка, вооружениая лориетами, приняла въ самомъ дълъ грозный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдълали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и

отчаянный видъ: онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, особенно самолюбіе его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!..

Возвратясь домой, я замътнять, что мит чего-то недостаеть. Я не видаль ея! Она больна? Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дълъ?.. Какой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одиннадцать часовъ утра — часъ, въ который княгиня Лиговская обыкновенно потъеть въ Ермоловской ваниъ — я шель мимо ся дома. Княжна сидъла задумчиво у окна; увидъвъ меня. вскочила.

Я вошель въ передиюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здъшнихъ нравовъ, пробрадся въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортеніано, опершись одной рукой на синику кресель; эта рука чуть-чуть дрожала! Я тихо подошель къ ней и сказаль:

- Вы на меня сердитесь?...

Она подинла на меня томный, глубокій взорь и покачала головой: ея губы хотъли проговорить что-то, и не могли; глаза наполинлись слезами; она опустилась въ кресла и закрыла лицо руками.

Что съ вами? — сказалъ я, взявъ ея руку.Вы меня не уважаете!.. О, оставъте меня!..

Я сдълалъ иъсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявинись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступиль какь безумець... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мъры... Зачъмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душъ моей? Вы этого инкогда не узнаете, и тъмъ лучше для васъ. Прощайте!....

Уходя, мив кажется, я слышаль, что она плакала.

Я до вечера бродиль ившкомъ по окрестностямъ Машука,



утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель въ совершенномъ изнеможении.

Ко миъ зашелъ Верперъ.

- Правда ли, спросидъ онъ, что вы женитесь на кияжиъ Лиговской?
  - А что?
- Весь городъ говорить; всё мон больные заняты этой важной новостью; а ужъ эти больные такой народъ: все знають!

— Это штуки Грушинцкаго, — подумалъ я.

- Чтобъ вамъ доказать, докторъ, ложность этихъслуховъ, объявляю вамъ по секрету, что завтра я перебзжаю въ Кисловодскъ...
  - И княжна также?...
  - Нътъ; она остаетси еще на недълю здъсь...

— Такъ вы не женитесь?...

- Декторъ, докторъ! посмотрите на меня: неужели я по-

хожъ на жениха, или на что-пибудь подобное?

— Я этого не говорю... По вы знаете, есть случан, — прибавиль, онь, хитро улыбаясь: — въ которых в благородный челевки обязанъ жениться, и есть маменьки, которыя по крайней мъръ не предупреждають этихъ случаевъ... Итакъ, я вамь совътую, какъ прінтель, быть остороживе. Здвсь, на водахъ, преонасный воздухъ: сколько явидъль прекрасныхъ молодыхъ модей, достойныхъ лучней участи, и увзжавшихъ отсюда прико подъ вънецъ... Даже, новърите ли, меня хотъли женить! Именно, одна увздная маменька, у которой дочь была очень блъдна. Я имъль несчастіе сказать ей, что цевтъ лица возвратится нослъ свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мит руку своей дочери и все свое состояніе — иятьдесить душъ, кажется. По я отвъчалъ, что я къ этому неспособенъ.

Вернеръ ушелъ въ полной увъренности, что онъ меня пре-

Изъ словъ его я замътилъ, что про меня и княжну ужъ раснущены въ городъ разные дурные слухи: это Грушинцкому даромъ не пробдетъ! 18-го іюня.

Вотъ ужъ тридия, какъ я въ Кисловодскъ. Каждый день вижу Въру у колодца и на гуляньъ. Утромъ, просынаясь, сажусь у окна и навожу лориетъ на ея балконъ; она давно ужъ одъта и ждетъ условленнаго знака; мы встръчаемся, будто нечаянно, въ саду, который отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратиль ей цвътъ лица и силы. Не даромъ Парзанъ называется богатырскимъ ключемъ. Здъшніе жители утверждають, что воздухъ Кисловодска располагаеть къ любви, что здъсь бываютъ развязки вебхъ романовъ, которые когда либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дълъ, здъсь все дышитъ уединеніемъ; здъсь все тапиственно-и густыя стип липовыхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пъною, надая съ плиты на илиту, проръзываетъ себъ нуть между зеленъющими горами-иущелья, полныя мглою и молчаніемъ, когорыхъ вътви разбъгаются отсюда во всв стороцы — и свъжесть ароматическаго воздуха, отягощеннаго испареніями высокихъ южныхъ травъ и облой акаціи — и постоянный сладостно - усынительный шумъ студеныхъ ручьевъ, которые, встрътясь въ концъ долины, бъгутъ дружно взапуски и наконецъ видаются въ Подкумовъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ и на нее взгляну, миъ все кажется, что ъдетъ карета, а изъ окна кареты выглядываетъ розовое личико. Ужъ много каретъ пробхало по этой дорогъ--а той все ивть. Слободка, которая за кръпостью, населилась; въ рестораціи, ностроенной на ходив, въ пъсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ отин сквозь двойной рядъ тонолей; шумъ и звоиъ стакановъ раздаются до поздней почи.

Нигдѣ такъ много не пьють кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

> Но смѣнивать два эти ремесла Есть тьма охотниковъ—я не изъ пхъ числа.

Грушинцкій съ своей шайкой бушуеть каждый день въ трактиръ, и со миой почти не клаияется



Онъ только вчера прівхаль, а успёль уже поссориться съ тремя стариками, которые хотёли прежде него състь въ ванну, рёнительно — несчастія развивають въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онъ прівхали. Я сидъль у окна, когда услышаль стукъ ихъ кареты, у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблень?.. Я такъ глуно созданъ, что этого можно отъ меня ожидать.

Я у нихъ объдаль. Кингиня на меня смотръла очень иъжно, и не отходить оть дочери... плохо! За то Въра ревнуетъ меня къ княжиъ—добился же я этого благонолучія. Чего женщина не сдълаеть, чтобъ огорчить сонерницу? Я номию, одна меня полюбила за то, что я любиль другую. Иътъ ничего нарадоксальнъе женскаго ума; женщинътрудно убъдить въ чемъннбудь; надо ихъ довести до того, чтобъ опъ убъдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онъ уничтожаютъ свои предубъжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ діалектикъ, надо опробличть въ умъ своемъ всъ школьныя правила логики. Напримъръ, способъ обыкновенный:

— Этотъ человъкъ любитъ меня; по я замужемъ: слъдова-

тельно, не должна его любить.

Способъ женскій:

— Я не должна его любить, ибо я замужемъ; по онъ меня любить — слъдовательно...

Туть ивсколько точекь, ибо разсудокь ужь инчего не говорить, а говорять большею частью: языкь, глаза и вслъдъ за ними сердце, если оное имвется.

Что если когда-инбудь эти записки понадутся на глаза жен-

щинъ? — Клевета! — закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тъхъ поръ, какъ поэты инпутъ и женщины ихъ читаютъ [за что имъ глубочайная благодарность], ихъ столько разъ называли ангелами, что опъ въ самомъ дълъ, въ простотъ душевной, повърили этому комилименту, забывая, что тъ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ..

Не кстати было бы мит говорить о нихъ съ такою злостью,

мить, который, кромть нихъ, на свтть ничего не любить, мить, который всегда готовъ быль имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнію... Но втдь я не въ принадкъ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдерцуть съ нихъ то волиебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нтъ, все, что я говорю о нихъ, есть только слъдствіе—

Ума холодныхъ наблюденій И сердца горестныхъ замѣть.

Женщины должны бы желать, чтобъ всё мужчины ихъ такъ же хорошо знали, какъ я, потому что люблю ихъ во сто разъ больше съ тёхъ поръ, какъ ихъ не боюсь и ностигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намедии сравнилъ женщинъ съ заколдованнымъ лъсомъ, о которомъ разсказываетъ Тассъ въ своемъ Освобожденномъ Іерусалимъ. — Только приступи, — говорилъ онъ, — на тебя полетятъ со всъхъ сторопъ такіе страхи, что Боже унаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мивніе, насмъщка, презръпіе... Надо только не смотръть, а итти прямо; мало-по-малу чудовища исчезаютъ, и открывается предъ тобой гихан и свътлая поляна, среди которой цвътетъ зеленый мирть. За то бъда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнетъ и оберненься назадъ!

24-то поня.

Сегодняшній вечерь быль обилень происшествіями. Верстахь вь трехь оть Кисловодска, вь ущелью, гдю протекаеть Подкумокь, есть скала называемая Кольщомь; это — ворота, образованныя природой; они подымаются на высокомь холмю, и заходящее солице сквозь них ь бросаеть намірь свой нослюдній, пламенный взглядь. Многочисленная кавалькада отиравилась туда носмотрють на закать солица сквозь каменное окоштае. Никто изь нихь, по правдю сказать, не думаль о солицю. И бхаль возлю кижны; возвращаясь домой, надо было перевзжать Подкумокь вь бродь. Гориыя рычки, самыя мелкія, опасны особенно тюмь, что дно ихь совершенный калейдоскопы: каждый день оть напора волиь оно измюняется: гдю быль вче-



ра камень, тамъ ныпче яма. Я взядъ подъ уздцы дошадь княжны и сведъ ее въ воду, которая не была выше колѣнъ; мы тихонько стали подвигаться напскось противъ теченія. Извѣстно, что переѣзжая быстрыя рѣчки, не должно смотрѣть на воду, ибо тотчасъ голова закружится. Я забылъ объ этомъ предварить княжну Мери.

Мы были уже на срединт, въ самой быстротт, когда она вдругъна съдат покачнулась. — Митдурно! — проговорила она слабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ ней, обвилъ ру-

кою си гибкую талію.

— Смотрите наверхъ! — шеннулъ я ей: — это ничего, только не бойтесь; я съ вами.

Ей стало лучше; она хотъла освободиться отъ моей руки, по я еще кръпче обвиль ея нъжный, мягкій стань; моя щека почти касалась ея щеки, отъ нея въяло пламенемъ.

— Что вы со мной дълаете?.. Боже мой!..

Н не обращать вниманія на ея трепеть и смущеніе, и губы мон коснулись ея нѣжной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ѣхали сзади: никто не видаль. Когда мы выбрались на берегь, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ нея; видно было, что ее безноконло мое молчаніе, но я ноклялся не говорить ни слова— изь любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изь этого затруднительнаго положенія.

Пливы меня презпраете, или очень любите! — сказала она наконець голосомь, вы которомь были слезы. — Можеть быть, вы хотите носмёнться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, ифть! не правда ли, — прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности: — не правда ли, во миѣ иѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что нозволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голось!..

Въ послъднихъ словахъ было такое женское нетерпъніе, что я невольно улыбнулся; къ счастію, начинало смеркаться... Я ничего не отвъчалъ.

— Вы молчите? — продолжала она: — вы, можеть быть, хотите, чтобъ я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчаль.

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко миъ... Въ ръшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачъмъ? — отвъчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ но узкой, онасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могь ее догнать, и то, когда ужъ она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смѣялась поминутно. Въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій принадокъ: она проведеть ночь безъ сна и будеть плакать. Эта мысль миѣ доставляеть необъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!

Слёзии съ дошадей, дамы воили къ княгиий; я быль взволновань и поскакаль въ горы развёнть мысли, толинвшінся въ головё моей. Росистый вечеръ дышаль упонтельной прохладой. Лупа подымалась изъ-за темпыхъ вершинъ. Каждый шагь моей некованной лошади глухо раздавался въ молчанін ущелій; у водопада я напонль коня, жадно вдохнуль въ себя раза два свёжій воздухъ южной ночи и пустился въ обратный путь. Я ъхаль черезъ слободку. Огип начинали угасать въ окнахъ; часовые на валу крёности и казаки на окрестныхъ никетахъ протяжно перекликались...

Въ одномъ изъ домовъ слободки, построениомъ на краю оврага, замѣтилъ я чрезвычайное освъщеніе; по временамъ раздавался нестройный говоръ и крики, изобличавшіе воспную ипрушку. Я сльзь и подкрался къ окну; неплотно притворенный ставень позволиль миъ видъть ипрующихъ и разслушать

ихъ слова. Говорили обо миъ. Драгунскій канитанъ, разгеряченный виномъ, удариль постолу кулакомъ, требул винманы.



— Господа! — сказалъ опъ, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти истербургскія слётки всегда зазнаются, пока ихъ не ударшиь по носу! Онъ думаєть, что опътолько одинъ и жилъ въ свътъ, оттого что носить всегда чистыя перчатки и вычищенные саноги.

— ІІ что за надменная улыбка! А я увъренъ, между тъмъ,

что онъ трусъ, да, трусъ?

— Я думаю то же, — сказаль Грушницкій. — Онъ дюбить отшучиваться. Я разь ёму такихь вещей наговориль, что другой бы меня изрубиль на мысть, а Исчоринь все обратиль вы смышную сторону. Я, разумыется, его не вызваль, потому что это было его дыло; да не хотыль и связываться...

— Грушницкій на него золь за то, что опъ отбиль у него

кинжну, -- сказалъ кто-то.

— Вотъ еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчасъ отсталь, потому что не хочу жениться, а компрометировать дъвушку не въ монхъ правилахъ.

- Да, я васъ увъряю, что онъ первъйшій трусь, то есть Печоринь, а не Грушинцкій, а Грушинцкій молодець, и притомъ онъ мой истинный другь! сказаль опять драгунскій канитань.
- Госнода! никто здѣсь его не защищаеть? Никто? Тѣмъ лучие! хотите испытать его храбрость? Это вась нозабавить...

— Хотимъ; только какъ? — А вотъ слушайта: Гр

— А вотъ слушайте: Грушиниций на него особенно сердить—ему перван роль! Онъ придерется къ какой-нибудь глупости и вызоветъ Печорина на дуэль... Погодите; вотъ въ этомъ-то и штука... Вызоветъ на дуэль: хороно! Все это вызовъ, приготовленія, условія, будетъ какъ можно торжествените и ужасите — я за это берусь; я буду твоимъ секундантомъ, мой бъдный другъ! Хороно! Только вотъ гдъ закорючка: въ пистолеты мы не положимъ пуль. Ужъ я вамъ отвичаю, что Печоринъ струситъ—на шести шагахъ ихъ поставлю, чортъ возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано!.. Согласны!.. Почему же иътъ?..

раздалось со всёхъ сторонъ.

— А ты, Грушинцкій?

Ясьтрепетомъ ждаль отвёта Грушницкаго; холодная злость овладела мною при мысли, что если бъ не случай, то я могь бы сдёлаться носмёшищемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послё нёкотораго молчанія, онъ всталь съ своего мёста, протянуль руку капитану и сказаль очень важно: —Хорошо, я согласень!

Трудно описать восторгъ всей честной компаніи.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. —За что они вст меня ненавидять? — думаль я. — За что? Обидъль ли я кого-инбудь? Пъть. Неужелия принадлежу къ числу тъхъ людей, которыхъ одинъ видъ уже порождаетъ недоброжелательство? — И я чувствоваль, что ядовитая злость мало-ио-малу наполняла мою душу. — Берегитесь, господинъ Грушинцкій! — говорилья, прохаживаясь взадъ и впередъ но комнатъ: —со мной этакъ не шутять. Вы дорого можете заплатить за одобреніе вашихъ глупыхъ товарищей. Я вамъ не игрушка!..

Я не спалъвсю ночь. Къ утру я былъ желтъ, какъ померанецъ.

Поутру я встрътнаъ княжну уколодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотръвъ на меня.

- Я не спаль ночь.

— II я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скоръе... Виците ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можеть быть, вы бонтесь прейятствій со стороны монхъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... [ен голось задрожаль] я ихъ упрощу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всъмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвъчайте скоръй—сжальтесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Въры и ничего не видала; по насъ могли видъть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всъхъ любопытныхъ, и я быстро освободиль свою руку отъ ея страстнаго ножатія.



— Я вамъ скажу всю истину, — отвъчалъ я княжиъ: — не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка побледиели.

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно. Я ножаль плечами, новернулся и ущель.

25-го іюня.

Я иногда себя презпраю... Не оттого ли и презпраю и другихъ?.. Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смъшнымъ самому себъ. Другой бы, на моемъ мъсть, предложиль княжив son coeur et sa fortune; но надо мною слово эксениться — имфетъ какую - то волшебную власть: какъ-бы страстно я ин любилъ женщину, если она миъ дасть только почувствовать, что я должень на ней жениться прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и инчто его не разогръетъ снова. Я готовъ на всъ жертвы, кромъ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь ноставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнъ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?.. Право, ровно инчего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе... Въдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мив смерть от злой экспы; это меня тогда глубоко поразило: въ душть мосй родилось непреодолимое отвращение къ женитьбъ... Между тъмъ что-то миъ говорить, что ея предсказание сбудется; по крайней мъръ буту стараться, чтобъ оно сбылось накъ можно позже.

26-го попя.

Вчера прівхаль сюда фокусникь Анфельбаумь. На дверяхь ресторацін язилась длишая афишка, извъщающая почтенньйшую публику о томь, что вышенменованный удивительный фокусникь, акробать, химикь и оптикь, будеть имъть честь цать великольное представленіе сегодняшняго числа въ восемь часовъ вечера, въ залъ благороднаго собранія [иначе—въ рестораціи]; билеты по два рубля съ полтиной.

Всъ собираются итти смотръть удивительнаго фокусника; даже княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея больна, взяла для себя билеть.

Нышче послъ объда я шелъ мимо оконъ Въры; она сидъла

на балконъ одна; къ ногамъ моимъ упала записка:

— Сегодня въдесятомъчасувечера приходи ко мив по большой лъстицъ; мужъ мой уъхалъ въ Иятигорскъ, и завтраутромъ только вериется. Моихъ людей и гориичныхъ не будетъ въ домъ; я имъ всъмъ раздала билсты, также и людямъ
княгини. — Я жду тебя; приходи непремънно.

— Ага!—подумалъ я, —наконецъ-таки вышло по моему.

Въ восемь часовъ пошелъ я смотръть фокусника. Публика собралась въ исходъ девятаго; представление началось. Въ заднихъ рядахъ стульевъ узналъ я лакеевъ и горинчныхъ Въры и княгини. Всъ были тутъ наперечетъ. Грушинцкій сидълъ въ неркомъ ряду съ лориетомъ. Фокусникъ обращался къ нему всякій разъ, какъ ему нуженъ былъ носовой илатокъ, часы, кольцо, и проч.

Грушницкій мив не кланяется ужь пісколько времени, а ныпче раза два посмотрівль на меня довольно дерзко. Все это ему приномнится, когда намъ придется расплачиваться.

Въ исходъ десятаго я всталъ и вышелъ.

На дворт было темно, хоть глазъ выколи. Тяжелыя, холодныя тучи лежали на вершинахъ окрестныхъ горъ; лишь изртдка умирающій вттеръ шумтль вершинами тополей, окружающихъ ресторацію; у оконъ ея толинлся народъ. Я спустился съ горы и, новернувъ въ ворота, прибавилъ шагу. Вдругъ мито ноказалось, что кто-то идетъ за мною. Я остановился и осмотртлся. Въ темнотъ инчего нельзя было разобрать; однако я, изъ осторожности, обощелъ, будто гуляя, вокругъ дома. Проходя мимо оконъ княжны, я услышалъ снова шаги за собою; человъкъ, завернутый въ шписль, пробъжалъ мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался къ крыльцу и поситыно взбъжалъ на темную лъстницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку...



- Никто тебя не видаль? сказала шонотомъ Въра, прижавнись ко миъ.
  - Никто.
- Теперь ты вършиь ли, что я тебя люблю? О! я долго колебалась, долго мучилась... но ты изъ меня дълаешь все, что хочешь.

Ея сердце сильно билось, руки были холодны, какъ ледъ. Начались упреки ревности, жалобы; она требовала отъ меня, чтобъ я ей во всемъ признался, говоря, что она съ нокорностью перенесетъ мою измъну, потому что хочетъ единственно моего счастія. Я этому не совсъмъ върилъ, но усноконлъ ее клятвами, объщаніями и проч.

— Такъ ты не женишься па Мери? не любишь ес?.. А она думаетъ... знаешь ли, она влюблена въ тебя до безумія, бъдняжка!..

Около двухъ часовъ пополуночи я отворилъ окно и, связавъ двъ шали, спустился съ верхияго балкона на нижній, придерживаясь за колонну. У княжны еще горълъ огонь. Что-то меня толкнуло къ этому окну. Занавъсъ быль не совсъмъ задериутъ, и я могъ бросить любонытный взглядъ во впутренность комнаты. Мери сидъла на своей постели, скрестивъ на колъняхъ руки; ея густые волосы были собраны нодъ ночнымъ ченчикомъ общитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бълыя плечики и маленькая ножка приталась въ пестрыхъ перендскихъ туфляхъ. Она сидъла неподвижно, опустивъ голову на грудъ; предъ нею на столикъ была раскрыта книга, но гдаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробъгали одиу и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ. Я спрыгнуль съ балкона на дериъ. Невидимая рука схватила меня за плечо:

— Aга!—сказалътрубый голосъ:—попалея!.. будешь у меия къ княжнамъ ходить ночью! — Держи его крѣпче! — закричалъдругой, выскочившій пзъза угла.

Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я удариль нослёдняго по головё кулакомъ, сшибъ его съ ногъ и бросился въ кусты. Всё тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были миё извёстны.

— Воры! караулъ!.. кричали они; раздался ружейный выстрълъ; дымящійся пыжъ упаль почти къ монмъ ногамъ.

Черезъ минуту я быль уже въ своей компатъ, раздълся и легъ. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнъ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здъсь вы?.. закричалъ капитанъ.

— Силю, — отвъчалъ я сердито.

— Вставайте! — воры... черкесы...

— У меня насморкъ, — отвъчалъ я: — боюсь простудиться. Опи ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бъ еще съ часъ пропскали меня въ саду. Тревога между тъмъ сдълалась ужасная. Изъ кръпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось; стали искать черкесовъ во всъхъ кустахъ — и, разумъется, ничего не нашли. Но многіе, въроятно, остались въ твердомъ убъжденіи, что если бъ гарнизонъ показалъ болъе храбрости и посиъшности, то по крайней мъръ десятка два хищипковъ остались бы на мъстъ.

27-го іюня.

Нышче поутру у колодца только и было толковъ, что о ночномъ нападеніи черкссовъ. Вынивши положенное число стакановъ нарзана, пройдясь разъ десять по длинной линовой аллев, я встрѣтилъ мужа Вѣры, который только что пріѣхалъ изъ Пятигорска. Онъ взялъ меня подъ руку, и мы ношли въ ресторацію завтракать; онъ ужасно безпокоился о женѣ. — Какъ она нерепугалась нынче ночью! — говорилъ онъ: — вѣдъ надобно жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи. — Мы усѣлись завтракать возлѣ двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Судьба вторично доставила мив случай подслушать разговоръ, который долженъ

быль ръшить его участь. Онь меня не видаль и, следственно, я не могь подозръвать умысла; но это только увеличивадо его вину въ монхъ глазахъ.

— Да неужели въ самомъ дълъ это были черкесы? — ска-

заль кто-то. —Видъль ли ихъ кто-нибудь?

— Явамъразскажувсю истину, — отвъчалъ Грушницкій; — только пожалуйста не выдавайте меня. Воть какъ это было: вчера одинъ человъкъ, котораго я вамъ не назову, приходитъ ко мит и разсказываетъ, что видълъ въ десятомъ часу вечера, какъ кто-то прокрался въ домъ къ Анговскимъ. Надо вамъ замътить, что княгиня была здъсь, а княжна дома. Вотъ мы съ нимъ и отправились подъ скиа, чтобъ подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собесёдникъ очень быль занять своимь завтракомь: онь могь услышать вещи для себя довольно пепріятныя, если бъ перавно Грушницкій отгадаль истину; по ослівняенный ревностью, онь не подозріваль ся.

— Воть видите ли, — продолжаль Грушиницкій: — мы и отправились, взявши съ собой ружье, заряженное холостымъ патрономъ, только такъ, чтобъ нопугать. До двухъ часовъ ждали въ саду. Наконецъ — ужъ Богь знаетъ откуда онъ явился. только не изъ окна, потому что опо не отворялось, а должно быть опъ вышелъ въ стеклянную дверь, что за колонной, — наконецъ, говорю я, видимъ мы, сходитъ кто-то съ балкона... Какова княжна? — а? Пу, ужъ признаюсь, московскія барышни! Послъ этого чему же можно върить? Мы хотъли его схватить, только онъ вырвался и, какъ заяцъ, бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрълилъ.

Вокругъ Грушницкаго раздался ропотъ недовърчивости.

— Вы не върите? —продолжаль опъ: — даю вамъ честное, благородное слово, что все это сущая правда, и въ доказательство и вамъ, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто жъ онъ? — раздалось со всъхъ сторонъ.

— Печоринъ, — отвъчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ подияль глаза — я стояль въ дверяхт противъ него; онъ ужасно покраситаль. Я подошель къ нему и сказаль медленно и внятио:

--- Мив. очень жаль, что я вощель посль того, какъ вы ужъ

дали честное слово въ подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы васъ отъ лишней под-

Грушинцкій вскочиль съ своего м'єста и хотыль разгоря-

читься.

— Прошу васъ, — продолжалъ я тёмъ же тономъ: — прошу засъ сейчасъ же отказаться отъ вашихъ словъ; вы очень хоро- по знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобъ равподушіе женщины къ вашимъ блестящимъ достониствамъ заслуживало тажое ужасное мщеніе. Подумайте хорошенько: поддерживая ваме мивніе, вы теряете право на имя благороднаго человъка и раскуете жизнью.

Грушницкій стояль передо мною, опустивь глаза, въ сильномь волненіи. Но борьба совъсти съ самолюбіемь была непродолжительна. Драгунскій капштань, сидъвшій возлѣ него, голкнульего локтемь; онъ вздрогнуль и быстро отвѣчаль мцѣ,

аз подымая глазъ:

— Милостивый государь, когда я что говорю, такъ я это пумаю, и готовъ повторить... Я не боюсь вашихъ угрозъ и готовъ на все.

— Послъднее вы ужъ доказали, — отвъчалъ я ему холодно л, изявъ подъ руку драгунскаго капитана, вышелъ изъ комлаты.

— Что вамъ угодно? — спросилъ капитанъ.

— Вы пріятель Группинцкаго и, въроятие, будете его секупдантомъ?

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвъчаль онъ: — я даже обязань быть то секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко миъ: я быль съ нимъ вчера почью, — прибавилъ онъ, вычрямляя свой сутуловатый станъ.

— A! такъ это васъ удариль я такъ неловко по головъ?.. Онъ пожелтълъ, посинълъ; скрытая здоба изобразилась на

лицъ его.

— Я буду имъть честь прислать къ вамъ нышче моего секунданта, —прибавилъ я, раскланявшись очень въжливо и поназывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бъщенство.



На крыльцъ рестораціи я встрътиль мужа Въры. Кажется. онъ меня дожидался.

Онъ схватилъ мою руку съ чувствомъ, похожниъ на восторгъ.

- Благородный молодой человёкъ, -- сказалъ опъ, съ слезами на глазахъ. — Я все слышалъ, ћакой мерзавецъ! неблагодарный!.. Принимай ихъ послъ этого въ порядочный домъ! Слава Богу, у меня пътъ дочерей! Но васъ наградитъ та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте увърены въ моей скромности до поры до времени, - продолжалъ онъ. - Я самъ былт молодъ и служилъ въ военной служов: знаю, что въ эти дъла не должно вифициваться. Прощайте.

Бъдняжка! радуется, что у него пътъ дочерей...

Я пошель прямо къ Вернеру, засталь его дома и разсказаль ему все — отношенія мон къ Въръ и княжит, и разговоръ, подслушанный мною, изъкотораго я узналь намърение этихъ господъ-нодурачить меня, заставивъ стръляться холостыми зарядами. Но теперь дёло выходило изъ границъ шутки: они. въроятно, не ожидали такой развязки.

Докторъ согласился быть моимъ секундантомъ; я далъ ему нъсколько наставленій насчеть условій ноединка; онъ должень быль настоять на томъ, чтобы дёло обощлось какъ можно сепретиже, потому что хотя я когда угодно готовъ подвергать себя смерти, но инмало не расположенъ испортить навсегда

свою будущность въ здённемъ мірт.

Носль этого я пошель домой. Черезь чась докторь вернулся изъ своей экспедицін.

— Противъ васъ, точно, есть заговоръ, — сказадъ онъ. — Л нашелъ у Грушпицкаго драгунскаго капитана и еще одного господина, котораго фамиліп не помию. Я на минуту остановился въ передней, чтобъ спять калоши. У нихъ былъ ужасный шумъ и споръ...-Ни за что не соглашусь! -- говорилъ Грушницкій: — онъ меня оскоронль публично; тогда было совствиь другое... — Какое тебъ дъло? — отвъчалъ капитанъ: — я все беру на себя. Я былъ секундантомъ на няти дуэляхъ, и ужъ знаю, какъ это устроить. Я все придумаль. Пожалуйста, только мит не мъшай. Постращать не худо. А зачъмъ подвергать

себя онасности, если можно избавиться? Въ эту минуту я вошель. Они вдругъ замолчали. Переговоры наши продолжанись довольно долго; наконецъ мы рѣшили дѣло вотъ какъ: верстахъ въ ияти отсюда есть глухое ущелье; они туда побдутъ завтра въ четыре часа утра, а мы выѣдемъ полчаса пость нихъ; стрѣляться будете на шести шагахъ этого требоваль самъ Грушницкій. Убитаго на счетъ черкесовъ. Теперь вотъ какія у меня подозрѣнія: они, то есть секунданты, должно быть, нѣсколько перемѣнили свой прежній планъ и хотятъ зарядить пулею одинъ пистолетъ Грушницкаго. Это пемножно похоже на убійство, по въ военное время, и особенно въ заїатской войнѣ, хитрости позволяются; только Грушницкій, зажется, поблагороднѣе своихъ товарищей. Какъ вы думаете: толжны ли мы показать имъ, что догадались!

— Ни за что на свътъ, докторъ! Будьте спокойны; я имъ

те подламся.

— Что же вы хотите дълать?

— Это моя тайна.

- Смотрите не попадитесь... въдь на нести шагахъ!

Докторъ, я васъ жду завтра въ четыре часа; дошади бутуть готовы... Прощайте.

А до вечера просидъль дома, запершись въ своей компатъ. Приходилъ лакей, звать меня къ княгинъ — я велълъ сказать, то боленъ.

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуть и трудно. А! господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ о удастен... мы номъняемся ролями: теперь мнъ придется отыскивать на вашемъ блъдномъ лицъ признакитайнаго страта. Зачъмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я вамъ безъ спора подставдю свой лобъ... но мы бросимъ жребій... и тогда... и тогда... что если, его счастье перетянетъ? если моязвъзда наконецъ мнъ измъннтъ?.. И пемудрено: она такъ долго служила върно моимъ прихотямъ.

Что же? умереть, такъ умереть! нотеря для міра небольшан; да и мить самому порядочно ужъ скучно. Я—какъ чело-



въкъ, зъвающій на баль, который не ъдеть спать только потому, что еще нъть его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробътаю въ намяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачёмъ я жилъ? для какой цёли я родился?... А върно, она существовала и, върно, было мив назначение высокое, потому что я чувствую въ душъ моей силы необъятныя... Но я не угадаль этого назначенія, я увлекся приманками страстей, пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ гориила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ желъзо, но утратилъ навъки нылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвътъ жизии. І съ той поры сколько разъ уже я иградъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упадаль на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожальнія... " Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничъмъ не жертвоваль для твхъ, кого любиль: я любиль для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворямь странную потребпость сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нъжность, ихъ радости и страданья — и инкогда не могъ насытиться. Такъ томимый голодомъ въ изнеможения засынаетъ и видить предъ собою росконныя кунанья и инпучія вина; онъ пожираеть съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче; по только проспулся-мечта исчезаеть... остается удвоенный голодъ и отчание.

И, можеть быть, я завтра умру!.. и не останется на землё ин одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитають меня хуже, другіе лучие, чёмь я въ самомъ дёлё... Одни скажуть: онъ быль добрый малый, другіе—мерзавець. И то и другое будеть ложно. Послё этого стоить ли трудажить? а все живень — изъ любопытства: ожидаень чего-те новаго... Смёшно и досадно!

<sup>\*</sup> Вмъсто точекъ въ рукописи прежде было: "Какъ нарочно, я всегда являлся къ пятому акту ихъ драмы; невидимая сила кидала меня посреди ихт падеждъ, намъреній и связей, и все разрывалось, все погибало отъ мост прикосновеніа..."

Воть уже полтора мѣсяца, какъ я въ крѣпости N. Максимъ Максимычъ ушелъ на охоту... я одинъ сижу у окна; сѣрыя тучи закрыли горы до подошвы; солице сквозь туманъ кажется желтымъ пятномъ. Холодно; вѣтеръ свищетъ и колеблетъ ставии... Скучно!.. Стану продолжать свой журналъ, прерванный столькими странными событіями.

Перечитываю послъднюю страницу: смъшно! — Я думалъ умереть; это было невозможно: я еще не осушиль чаши стра-

даній, и теперь чувствую, что миж еще долго жить.

Какъ все прошедшее ясно и ръзко отлилось въ моей намяти! Ни одной черты, ни одного оттънка не стерло время!

Я номню, что въ продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спаль ни минуты. Писать я не могь долго; тайное безпокойство мною овладъло. Съ часъ я ходиль по комнать, потомъ съль и открыль романь Вальтеръ Скотта, лежавній у меня на столь: то были Шотландскіе Пуритане; я читаль спачала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ...

Наконець разевъдо. Нервы мон уснокондись. Я посмотръдся въ зеркало; тусклая блъдность покрывала лицо мое, храчивнее слъды мучительной безсониццы; но глаза, хотя окруженные коричневою тънью, блистали гордо и неумолимо. Я

остался доволенъ собою.

Вельвъ съдлать лошадей, я одълся и соъжаль нь кунальив. Ногружаясь въ холодини кинятокъ нарзана, я чувствоваль, сакъ тълесныя и душевныя силы мои возвращались. Я вышель изъванны свъжъ и бодръ, какъ будто собирался на баль. Нослъ этого говорите, что душа не зависить отъ тъла!..

Возвратясь, я нашель у себя доктора. На немь были стрые рейтузы, архалукь и черкесская шанка. Я расхохотался, увицевы эту маленькую фигурку подъ огромной косматой шанкой; у него лицо вовсе не воинственное, а въ этотъ разъ оно было еще длиниве обыкновеннаго.

— Отчего вы такъ нечальны, докторъ? — сказалъ я сму. —

<sup>\*</sup> Вийсто точекъ върукописи было: Пеужели шотландскому барду на томъ лейть платить за каждую минуту, которую дерить его книга...



Развъ вы сто разъ не провожали людей на тотъ свътъ съ величайшимъ равнодушіемъ? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздоровъть, могу и умереть; то и другое въ порядкъ вещей; старайтесь смотръть на меня, какъ на паніента, одержимаго бользиью, вамъ еще неизвъстной — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сдълать теперь нъсколько важныхъ физіологическихъ паблюденій... Ожиданіенасильственной смерти не есть ли уже настоящая бользиь?

Эта мысль поразила доктора и онъ развеселился.

Мы съли верхомъ. Вернеръ уцъпился за поводья объими руками, и мы нустились—мигомъ проскакали мимо кръпости черезъ слободку и вътхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересъкаемая шумнымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаннію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водъ останавливалась.

Я не номню утра болъе голубого и свъжаго! Солице едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе нервой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всъ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникаль еще радостный лучъ молодого дня; онь золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ объихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малъйшемъ дыханіи вътра осынали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню — въ этотъ разъ, больше чъмъ когда-нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любонытно всматривался я въ каждую роспику, тренещущую на шпрокомъ листкъ вино градномъ и отражавшую милліоны радужныхълучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы спиъе и страшиъе, и наконецъ опи. казалось, сходились непроницаемой стъной. Мы ъхали молча.

— Написали ли вы свое завъщание? — вдругъ спросилъ Вериеръ.

— А если будете убиты?..

- Насабдники отынутся сами.

— Неужели у васъ итть друзей, которымь бы вы хотъли послать свое последнее прости?..

Я покачалъ головой.

— Неужели итть на свъть женщины, которой вы хотъли бы оставить что-инбудь на намять?..

— Хотите ли докторъ, — отвъчалъ я ему, — чтобъ я раскрылъ вамъ мою дунгу?.. Видите ли, я выжилъ изъ тъхъ лътъ. погда умирають, произнося имя своей любезной и завъщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненаномаженныхъ волосъ. Дучая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себъ; иные не дълаютъ и этого. - Друзья, которые завтра меня забудуть, или, хуже, взведуть на мой счеть Богь знаеть какія небылицы: жешщины, которыя, обинмая другого, будуть смъяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему — Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только въсколько идей — и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не серздемь, а головою. Я взвъщиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки състрогимъ любонытствомъ, но безъ участія. Во мив два человъка: одинъ живетъ въ полнемь смыслъ этого слова, другой мыслить и судить его; первып. быть можеть, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навъки, а второй... второй?.. Посмотрите, докторъ: видите ш вы на скалъ, направо, черпъются три фигуры? Это, кажетел. паши противники?..

Мы пустились.

У подошны скалы, въ кустахъ, были привязаны три лошали: мы своихъ привязали тутъ же, а сами по узкой тронины в изобрались на илощадку, гдъ ожидалъ насъ Грушпицкій сь драгунскимъ канитаномъ и другимъ своимъ секундантомъ, котораго звали Иваномъ Игнатъевичемъ; фамиліи его я никогда не слыхалъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, — сказалъ драгунскій каинтанъ съ проинческой улыбкой.

Я выпуль часы и показаль ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы уходятъ.

Ивсколько минуть продолжалось затруднительное молчапостаконець докторь прерваль его, обратись къ Грушинцкому. — Миж кажется, — сказальонь: — что, показавь оба готовность драться и заплативь этимь долгь условіямь чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить этодьло полюбовно.

— Я готовь, — сказаль я.

Капитанъ мигнулъ Грушницкому, и этотъ, думая, что я трушу, принялъ гордый видъ, хотя до сей минуты тусклая блъдность покрывала его щеки. Съ тъхъ поръ, какъ мы прі- трали, онъ въ первый разъ поднялъ на меня глаза; но во взглядь его было какое-то безпокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, — сказаль онъ: — и все, что я

могу для васъ сдълать, то будьте увърены...

— Воть мон условія: вы нынче же публично откажетесь оть своей клеветы и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь, какъвы емъете миъ предлагать такія вещи?..

— Что жъ я вамъ могь предложить, кромъ этого?..

— Мы будемъ стръляться.

Я пожаль илечами.

- Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непремънно будетъ убитъ.
  - Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увъренъ въ противномъ...

Онъ емутился, нокрасивлъ, нотомъ принужденно захохоталъ.

Канитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ въ сторону; они долго шептались. Я прівхалъ въ довольно миролюбивомъ расположеніи духа, но все это начинало меня бъсить.

ко мий подошель докторь.

- Послушайте, сказаль онь съявнымь безнокойствомь: вы върно забыли про ихъ заговоръ?.. Я не умъю зарядить пистолета, но въ этомъ случаъ... Вы странный человъкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намъреніе—и они не посмъють... Что за охота? подстрълять васъ, какъ итицу...
- Пожалуйста, не безнокойтесь, докторъ, и ногодите.. Я все такъ устрою, что на ихъ сторонъ не будетъ никакой выгоды. Дайте имъ пошента вся...

— Господа! это становится скучно, — сказаль я имъ громко: — драться, такъ драться; вы имъли время вчера наговориться.

— Мы готовы, — отвъчаль капитань. — Становитесь, гос-

пода! Докторъ, извольте отмърить шесть шаговъ...

— Становитесь! — новторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! — сказаль я: — еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдълать все возможное, чтобъ это осталось тайною и чтобъ сскунданты наши не были въ отвътственности. Согласны ли вы?..

— Совершение согласны.

— Итакъ, котъ что я придумалъ. Видите ли на вершинъ этой отвъсной скалы, направо, узенькую илощадку? Оттуда до низу будетъ саженъ тридцать, если не больне; внизу острые камии. Каждый изъ насъ станстъ на самомъ краю илощадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, нотому что вы сами назначили нестъ шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непремънно внизъ и разобъется въ дребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скороностижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрълять. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Ножалуй!—сказаль канитань, носмотртвь выразительно на Груниницкаго, который кивнуль головой, вызнакь согласія. Лицо его ежеминутно мынялось. Я его поставиль вы затруднительное положеніе. Стрылясь при обыкновенных условіяхь, онь могь цылить мить вы ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимь образомы свою месть, не отягощая слинкомы своей совъсти; по теперь оны должень быль выстрылить на воздухы, или едылаться убійней, или, наконець, оставить свой подлый замысель и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Вы эту минуту я не желаль бы быть на его мысть. Онь отвель капитана вы сторону и сталь говорить ему что-то сь большимы жаромы; я видыль, какы посинывшія губы его дрожали, но канитань оты него отвернулся сы презрительной



улыбкой. — Ты дуракъ! — сказаль онъ Грушинцкому довольно громко: — инчего не понимаешь!.. Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скаль составляли шаткія ступени этой природной лъстицы; цъплясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шель впереди, за нимъ его секунданты, а нотомъ мы съ докторомъ.

— Явамъ удивляюсь, — сказалъдокторъ, пожавъмиъ крънко руку. — Дайте пощупать пульсъ!.. Ого! лихорадочный!.. но на лицъ ничего не замътно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновеннаго.

Вдругъ мелкіе камии съ шумомъ покатились намъ подъ поги. Что это? Грушницкій споткнулся; вътка, за которую онъ уцъпился, изломалась, и онъ скатился бы винзъ на синиъ, если бъ его секунданты не поддержали.

— Берегитесь!—закричаль я сму: — не надайте заранъе;

это дурная примъта. Вспомните Юлія Цезаря.

Воть мы взобрались на вершину вы навыейся скалы; площадка была покрыта мелкимы нескомы, будто нарочно для поединка. Кругомы, теряясь вы золотомы туманы утра, тыснимсь вершины горы, какы безчисленное стадо, и Эльборусы на югы вставалы былою громадой, замыкая цынь льдистыхы вершины, между которыми ужы бродили волокинстыя облака, набыжавшія сы востока. Я подошель кы краю илощадки и посмотрылывнизы: голова чуть-чуты у меня незакружилась; тамы, виизу, казалосы темно и холодио, какы вы гробы; министые зубщы скалы, сброшенныхы грозою и временемы, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавшагося угла отмърили шесть шаговъ, и ръшили, что тотъ, кому придется первому встрътить непріятельскій отонь, станеть на самомъ углу спиною къ пронасти; если онъ не будетъ убить, то противники помъняются мъстами.

Я ръшился предоставить всъ выгоды Грушинцкому; я хоть испытать его; въ душъ его могла проснуться искра великодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самотьойе и слабость характера должны были торжествовать!.. Я

хотбль дать себъ полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совъстью?

— Бросьте жребій, декторъ! — сказаль канитанъ.

Докторъ вынуль изъ кармана серебряную монету и подияль . ее кверху.

— Ръшетка! — закричалъ Грушинцкій посившио, какъчело-

въкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчекъ.

— Орель! — сказаль я.

Монета взвилась и упала, звеня; вст бросились къ ней.

— Вы счастливы, — сказаль я Групппицкому: — вамъ стрълять первому! Но поминте, что если вы меня не убъете, то

я не промахнусь-даю вамъ честное слово.

Онъ попраситать; ему было стыдно убить человъка безоружнаго; я глядълъ на него пристально; съ минуту миж казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умоляя о прощеніи; по какъ признаться въ такомъ подломъ умыслъ?.. Ему оставалось одно средство — выстрълить на воздухъ! Одно могло этому помъщать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

- Пора! шейнулъ миъ докторъ дергая за рукавъ: если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намъренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ... если вы ничего не скажете, то я самъ...
- Ни за что на свътъ, докторъ, отвъчалъя, удерживая его за руку: — вы все непортите; вы мит дали слово не мъщать... Какое вамъ дъло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрълъ на меня съ удивленіемъ.

— 0, это другое!.. только на меня на томъ свътъ не жа-

луйтесь...

Капитанъ между тъмъ зарядилъ свои инстолеты, подалъ одинъ Группицкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой MILB.

Я сталь на углу илощадки, крънко упершись лъвой ногою въ камень и наклонясь немного напередъ, чтобы въ случав легкой раны не опровинуться назадъ.

Грушинцкій сталь противъ меня и, по данному знаку, на-



чаль подинмать пистолеть. Кольни его дрожали. Онъ цълиль мив прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бъщенство закинъло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустиль дуло пистолета и, поблъдиввъ какъ полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, — сказаль онь глухимь голосомь.

— Трусъ! — отвъчаль канитанъ.

Выстръль раздался. Пули оцаранала миж кольно. Я неволь- по сдълаль ивсколько шаговъ внередъ, чтобъ поскоръй уда-

литься отъ края.

— Пу, брать Грушницкій, жаль, что промахнулся!—сказаль капитань. —Теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы ужь не увидимся! — Они обнядись; капитань едва могь удержаться отъ смъха. — Не бойся, —прибавиль онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго: — все вздоръ на свътъ... На-

тура-дура, судьба-пидейка, а жизнь-конейка!

Послъ этой трагической фразы, сказанной съ приличною важностью, онъ отошель на свое мъсто. Пванъ Игнатьевичъ со слезами обняль также Грушницкаго, и воть онъ остался одинъ противъ меня. Я до сихъ поръ стараюсь объяснить себъ, какого рода чувство кинъло тогда въ груди моей: то было и досада оскорбленнаго самолюбія, и презръніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человъкъ, теперь съ такою увъренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двъ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой онасмости хотъль меня убить какъ собаку, ибо, раненый въ ногу пемного сильнъе, я бы непремъпно свалился съ утеса.

Я нъсколько минутъ смотрълъ сму пристально вълицо, стараясь замътить хоть легкій слъдъ раскаянія. Но мит ноказа-

лось, что онъ удерживаль улыбку.

— Я вамъ совътую передъ смертью помолиться Богу, — сказаль я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душь больше, чыть о своей соб-

ственной: Объ одномъ васъ прошу: стръляйте скорже.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у мсня прощенія?.. Подумайте хорошенько: не говорить ли вамъ чего-инбудь совъсть?

- Господинъ Печоринъ! закричалъдрагунскій капитанъ: вы здёсь не для того, чтобъ исповёдывать, позвольтевамъ замётить... Кончимте скорёе: неравно кто-нибудь проёдетъ по ущелью и насъ увидятъ.
  - Хорошо. Докторъ, подойдите ко миъ.

Докторъ подошель. Въдный докторъ! онъ быль блъдиве, чъмъ Грушпицкій, десять минутъ тому назадъ.

Слъдующія слова я произнесь нарочно съ разстановкой, громко и внятио, какъ произносять смертный приговорь:

- Докторъ, эти господа, въроятно второпяхъ, забыли положить пулю въ мой инстолетъ: прошу васъ зарядить его спова—и хорошенько!
- Не можеть быть! кричаль канитань: не можеть быть! я зарядиль оба пистолета: развъ что изъ вашего пуля выкатилась...Это не моя вина! Авы не имъете права переряжать... никакого права... Это совершенно противъ правилъ; я не позволяю...
- Хорошо! сказаль я капитану: если такь, то мы будемь съ вами стреляться на тёхъ же условіяхъ...

Онъ замялся.

Грушницкій стояль, опустивь голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! — сказаль онь наконець капитану, который хотъль вырвать инстолеть мой изъ рукъ доктора. — Въдь ты тамъ знасиь, что они правы.

Напрасно канитанъ дълалъ сму разные знаки—Грушницкій не хотълъ и смотръть.

Между тъмъ докторъ зарядилъ инстолетъ и подалъ миъ.

Увидъвъ это, капитанъ илюнулъ и топпулъ погой.

— Дуракъ же ты, братець!—сказаль онь: — пошлый дуракъ!... Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... По дъломъ же тебъ! околъвай себъ какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталь: — А все-таки это совершенно противъ правилъ.

— Грушницкій! — сказаль я: — еще есть время: откажись эть своей клеветы, и я тебѣ прощу все. Тебѣ не удалось меня по-



дурачить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали...

- Стръляйте! — отвъчаль онъ: — я себя презпраю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убъете, я васъ заръжу ночью изъ-за угла. Намъ на землъ вдвоемъ нътъ мъста...

Я выстръдилъ...

Когда дымъ разебялся, Грушницкаго на илощадкъ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще вился на краю обрыва.

Вев въ одинъ голосъ векрикнули.

--- Finita la comedia!--- сказалъ я доктору. Онъ не отвъчаль и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожаль плечами и раскланялся съ секундантами Грушищкаго.

Спускаясь по троиникъ винзъ, я замътилъ между разсълинами скаль окровавленный трупъ Грушинцкаго. Я невольно закрыль глаза.

Отвязавъ дошадь, я шагомъ нустился домой; у меня на сердцъ былъ камень. Солице казалось миъ тускло; лучи его

мени не гръли.

Пе добзжая слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видъ человъка быль бы миъ тягостенъ; я хотъль быть одинь. Бросивъ новодья, опустивъ голову на грудь, я бхалъ долго, наконецъ очутплея въ мъстъ, миъ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталь отыскивать дорогу; ужъ солице садилось, когда я подътхаль къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказаль мив, что заходиль Вернеръ, и подаль миъ двъ записки: одну отъ него, другую... отъ Въры.

Я распечаталь первую; она была слъдующаго содержанія: «Все устроено какъ можно лучие: тъло привезено обезо-«браженное; пуля изъ груди выпута. Всъ увърены, что при-«чиною его смерти несчастный случай; только коменданть, ко-«торому, въроятно, извъстна ваша ссора, нокачаль головой, «но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нътъ ни-«какихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте».

Я долго не ръшался открыть вторую записку... Что могла она миъ писать?... Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо

връзалось въ моей намяти: \*.

. Я инигу къ тебъ въ полной увъренности, что мы никогда болье не увидимся. Нъсколько лътъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно исны-"тать меня вторично: я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будень презпрать меня за это-не правда ли? Это письмо буцетъ выветь прощаньемъ и исповъдью: я обязана сказать лебъ все, что накопилось въ моемъ сердцъ съ тъхъ поръ, вакъ оно тебя любитъ. Я не стану обвинять тебя-ты поступиль со мною, какъ поступиль бы всякій другой мужчиплал ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ ратостей, тревогь и нечалей, смънявнихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... по ты быль несчастливь, и я пожертвовала собою, падъясь, что когда-инбудь ты оцъпшнь мою жертву, что когда-инбудь пы поймень мою глубокую нъжность, независящую ни отъ почихъ условій. Прошло съ тъхъ поръ много времени: я проинкла во вев тайны души твоей... и убъдилась, что то была прижда напрасная. Горько миж было! Но моя любовь сропась съ душой моей: она потемитла, но не угасла.

Мы разстаемся навъки; однако ты можешь быть увърень, что я пикогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя всъ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любивная разъ тебя не можеть смотръть безъ нъкотораго презрънія на прочихъ мужчинь, не потому, чтобъ ты быль лучше их ь. о, пътъ! но въ твоей природъ есть что-то особенное—тебъ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосъ, что бы ты ни говориль, есть власть ненобъничая; никто не умъетъ такъ постоянно хотъть быть любимымь, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ни

Здась были прежде написаны еще сладующія слова:—«Я его храню запьсокровище. Стыдно признаться! я нахожу уташеніе вымысли, что быль побамь, какь немногіе на этомь свать».



«чей взоръ не объщаеть столько блаженства, никто не умъеть «лучше пользоваться своими пренмуществами и никто не мо-«жеть быть такъ истинно несчастливь, какъ ты, потому что «никто столько не старается увършть себя въ противномъ \*.

«Теперь я должна тебѣ объяснить причину моего поспѣш-«наго отъѣзда; она тебѣ покажется маловажна, потому что «касается до одной меня.

«Нынче поутру мой мужъ вошелъ ко мнъ и разсказаль про «твою ссору съ Грушницкимъ. Видно, я очень перемънилась «въ лицъ, потому что онъ долго и пристально смотрълъ мнъ «въ глаза; я едва не упала безъ памяти при мысли, что ты «нынче долженъ драться и что я этому причиной; мнъ каза-«лось, что я сойду съ ума... Но теперь, когда я могу разсуж-«дать, я увърена, что ты останешься живъ: невозможно, чтобъ «ты умеръ безъ меня, невозможно! Мой мужъ долго ходилъ «по комнатъ: я не знаю, что онъ мнъ говорилъ, не помию, «что я ему отвъчала... върно, я ему сказала, что я тебя люб-«лю... Помию только, что подъ конецъ нашего разговора онъ «лю... Помию только, что подъ конецъ нашего разговора онъ

<sup>\*</sup> Вибсто напечатапнаго послё этихъ словъ продолженія и конца письма стояло слёдующее:

<sup>«</sup>Прощай, мой обдный другь; я рада, что не увидимся передъ разставаньемъ. Я знаю, ты нышче долженъ драться съ Грушницкимъ, но увърена также, что ты останешься живъ. Мое сердце иначе бы мит спазало противное. Прощай! Не все ли равно? Во всякомъ случав, я тебя теряю навъви! Мери тебя любить... Если что-нибудь доброе проснется въ душть твоей, женись на ней, она тебя любять... Ребеновъ! Вчера она миж разсказала все. Мий стало жаль ее. Она думаеть, смотря на твое поведеніе, что ты ее любишь, нотому что защитиль такъ горячо ея честь. Она думаеть, что ты хотъль испытать ее... Я ей ничего не сказала, поцёловала ее и благословила!... 0, не погуби ее!... Одной довольно! Я не стану тебя увърять, что не переживу нашей разлуки... къ чему?... хотя я очень слаба и очень страдаю, однако можетъ быть что проживу еще долго: но ты не узнаешь ни моего расваянья, ни моихъ страданій. У меня однако есть одно утфшеніе, одна отрада-это мысль, что никогда ты меня не забудешь, потому что ни одна женщина не будеть любить тебя такъ искренно, такъ постоянно и такъ нъжно. Прощай, не слъдуй замною, не старайся меня видъть... Къ чему?... Одина лишній, горькій, прощальный поцелуй не обогатить твоихь воспоминапій, а мит послт него трудите съ тобою разстаться... В тра.

Р. S. Одно меня мучаеть: что, если ты въ самомь дёлё любишь Мери? О, не правда ли, этого не можеть быть!....

«скорбиль меня ужаснымь словомь и вышель. Я слышала «какь онь вельль занладывать карету... Воть ужь три часа, «какь я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты живь, «ты не можешь умереть!... Карета почти готова... Прощай, «прощай... Я погибла—но что за нужда? Если бъ я могла быть «увърена, что ты всегда меня будешь поминть—не говорю «ужь любить—ивть, только поминть... Прощай; идуть... я "должна спрятать письмо...

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на «ней?—Послушай, ты долженъ мит принести эту жертву: я

для тебя потеряла все на свътъ...»

П, какъ безумный, выскочиль на крыльцо, прыгнуль на своего Черкеса, котораго водили по двору, и пустился во весь тухъ по дорогъ въ Пятигорскъ. Я безнощадно погоняль измученнаго коня, который, храня и весь въ пънъ, мчалъ меня по

заменистой дорогъ.

Солице уже спряталось въ черной тучъ, отдыхавшей на хребтъ западныхъ горъ; въ ущельъ стало темно и сыро. Нодпумокъ, пробирансь по камиямъ, ревълъ глухо и однообразно. Я скакаль, задыхаясь оть нетеривныя. Мыслы не застать ее вь Пятигорскъ молоткомъ ударяла миъ въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видъть ее, проститься, пожать ея руну... Я молилен, проклиналь, плакаль, смъялся... нъть, ничто не выразить моего безнокойства, отчаянія!... При возчожности потерять ее навъки, Въра стала для меня дороже всего на свътъ, дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ, какіе странные, какіе бъщеные замыслы роились въ головъ чоей... И между тъмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно. — II воть я сталь замбчать, что конь мой тяжелье дышить; онь раза два ужъ споткнулся на ровномъмъстъ... Оставалось пять версть до Есентуковъ-казачьей станицы, гдъ я могь переувсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бъ у мосго коня достало силъ еще на десять минутъ! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольного врага, при выбздъ изъ горъ, на крутомъ поворотъ, онъ грянулся о землю. Я проворно соскочилъ, хочу подиять его, дернаю за поводъ — напрасио: едва слышный стопъ вырвался



сквозь стиснутые его зубы; черезъ нъсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ последнюю надежду; попробовалъ итти пънкомъ-ноги мои подкосились: изнуренный тревогами дня и безсонинцей, я упаль на мокрую траву и какъ ребеновъ заплакалъ.

II долго и лежаль неподвижно и плакаль горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думаль, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ; душа обезсильла, разсудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто-инбудь меня увидълъ, онъ бы съ презръніемъ отвернулея \*.

Вийсто 11 слидующихъ стровъ было написано:

«Когда почная роса и горпый вътеръ освъжнан мою горящую голову г мысли пришли въ обычный порядокъ, я сталъ приноминать выражения посьма Вбры, старалси объяснить себь причины, побудившія ее въ это... стринюй, трагической пыходав.

Вотъ посавдовательный порядокъ моихъ размышленій:

- 1) Если она меня любить, то зачёмь же такъ скоро убхала и не простись, не полюбонытствовавъ даже узнать, убить и или ифть? Не върю и этимь предчувствіямь сердца, да и ей бы не должно на нихъ такъ слънполагаться.
- 2) По вёдь намь надобно же было когда-нибудь разстаться, и она хотёла своимъ отъбздомъ произвести на меня, въ последній разъ, глубокое, неизгладимое впечатлѣніе?... Эгонамъ!..

3) Женщины вообще любять драматизировать свои чувства и поступки;

едълать сцену почитають они обязанностью.

- 4) По туть еще, можеть быть, скрывается маленькая ревность. Въра думаеть, что я влюблень въ княжну, и хочеть своимь велякодущіємь привязать меня болбе къ себф, или даже, зная мой характеръ, она думаеть, что и княжну оставлю и погонюсь за нею, потому что блага, которыя мы теряемъ, получають въ глазахъ нашахъ двойную цену... Если такъ, то она ошиблась-я слишкомъ ленивъ.
- 5) Или она великодушно уступаеть меня княжий? Это оть нея, пожалуй, станстся! Но, въ такомъ случаћ, она меня не любить.
- 6) И какое же право я имъю требовать ея любви? Развъ не я первый пачалъ платить за ен ласки холодностью, за жертвы равнодушіемъ и на-∈ម2ំពេលពី!
- 7) Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мив кажется, что я ее любиль истиние. Одно меня печалить-это инсьмо. Неужели она не чогла обойтись безт пышныхъ фразъ и декламацій?
- 8) Я быль дуравь, что такъ мучился ивсполько часовь сряду! что значать разстроенные нервы, ночь безь сна, двъ минуты противь дула пистолета!»

И т. д., какъ напечатано въ паданія.

Когда ночная роса и горный вътерь освъжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ, то я поняль, что гнаться за ногибшимъ счастіемъ безполезно и безразсудно. Чего мнъ еще падобно?—ее видъть?—зачъмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поцълуй не обогатить моихъ воспоминаній, а послъ него намъ только труднье будетъ разставаться.

Миъ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные первы, почь, проведенная безъ сна, двъ минуты противъ дула пистолета и пустой

желудокъ.

Все къ лучшему! Это новое страданіе, говоря военнымъ сло- гомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Илакать здорово, и потомъ, вѣроятно, еслибъя не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и эту почь сонъ не сомкнулъ бы глазъ монхъ.

Я возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, брогился на постель и заснулъ сномъ Наполеона послъ Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворѣ ужъ было темно. Я сѣлъ у створеннаго окна, разстегнулъ архалукъ— и горный вѣтеръ освъжилъ грудь мою, еще неуснокоенную тяжелымъ сномъ усталости. Вдали за рѣкою, сквозь верхи густыхъ липъ, ее осъняющихъ, мелькали огни въ строеніяхъ крѣпости и слоботки. На дворѣ у насъ все было тихо, въ домѣ киягини было темно.

Вошель докторь; лобь у него быль нахмурень; онь противь обыкновенія, не протянуль миж руки.

— Откуда вы, докторъ?

— Отъ княгини Лиговской; дочь ея больна—разслабленіе первовъ... Да не въ этомъ дѣло, а вотъ что: начальство догадывается и, хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вамъ совѣтую быть осторожнѣе. Княгиня миѣ говорила нынче, что она знаетъ, что вы стрѣлялись за ея дочь. Ей все этотъ старичекъ разсказалъ... какъ бишь его? Онъ былъ свидѣтелемъ вашей стычки съ Грушницкимъ въ рестораціи. Я пришелъ васъ предупредить.—Прощайте. Можетъ быть, мы больше не увидимся: васъ ушлютъ куда-нибудь.



Онъ на порогъ остановился: ему хотълось пожать миъ руку... и если бъ я показаль ему малъйшее на это желаніе, то онъ бросплся бы миъ на шею; но я остался холоденъ какъ камень—и онъ вышелъ.

Вотъ люди! всё они таковы: знаютъ заране всё дурныя стороны поступка, помогаютъ, совётуютъ, даже одобряютъ его, видя невозможность другого средства—а потомъ умываютъ руки и отворачиваются съ негодованіемъ отъ того, кто имѣлъ смёлость взять на себя всю тягость отвётственности. Всё они таковы, даже самые добрые, самые умные.

На другой день утромъ, получивъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣность N., я зашель къ княгинъ проститься.

Она была удивлена, когда на вопросъ ея: имѣю ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, я отвъчаль, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мив нужно съ вами поговорить очень серіозно.

Я стяль молча.

Явио было, что она не знала съ чего начать; лицо ея побагровъло, пухлые ея нальцы стучали по столу; наконецъ она начала такъ, прерывистымъ голосомъ:

— Послушайте, меьё Печоринъ, я думаю, что вы благородный человъкъ.

Я поклонился.

— Ядаже въэтомъ увърена, — продолжала она: — хотя ваше новеденіе итсколько соминтельно, но у васъ могутъ быть причины, которыхъ я не знаю, и ихъ-то вы должны теперь мив новърить. Вы защитили дочь мою отъ клеветы, стрълялись за нее — слъдственно рисковали жизнью... Не отвъчайте, я знаю, что вы въ этомъ не признаетесь, потому что Грушницкій убитъ [она перекрестилась]. Богъ ему проститъ — и, надъюсь, вамъ также!... Это до меня не касается... я не смъю осуждать васъ, потому что дочь моя, хотя невинио, но была этому причиной. Она мит все сказала... я думаю, все; вы изълсиились ей въ любви... она вамъ призналась въ своей? [тутъ княгиня тяжело вздохнула]. Но она больна, и я увърена, что это не простая бользнь! Печаль тайная ее убиваетъ; она

не признаётся, но я увърена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, можеть быть, думаете, что я ищу чиновъ, огромнаго богатства — разувърьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно можеть поправиться: вы имъете состояние; васъ любить дочь моя; она воспитана такъ, что составить счастие мужа. Я богата, она у меня одна... Говорите, что васъ удерживаеть?... Видите, я не должна была бы вамъ всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказаль я: — мий невозможно отвёчать вамь; нозвольте мий поговорить съ вашей дочерью наединй...

— Никогда! — воскликнула она , вставъ со стула въ сильномъ волненіи.

— Какъ хотите, — отвъчаль я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сдълала мнъ знакъ рукою, чтобъ я подождалъ, и выніла.

Прошло минутъ пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, по старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась и вошла она. Боже! какъ перемънилась съ тъхъ поръ, какъ я не видаль ее—а давно ли?

дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочиль,

подаль ей руку и довель ее до кресель.

Я стояль противь ися. Мы долго молчали; ея большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ что-нибудь похожее на надежду; ея блёдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нёжныя руки, сложенныя на колёняхь, были такъ худы и прозрачны, что мнё стало жаль ее.

— Кияжна, — сказалъ я: — вы зпаете, что я надъ вами смъялся?... Вы должны презпрать меня.

На ея щекахъ показался бользненный румянецъ.

Я продолжаль: — Слъдственно, вы меня любить не можете... Она отвернулась, облокотилась на столь, закрыла глаза рукою, и миъ показалось, что въ нихъ блеспули слезы.



Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось цевыносимо: еще минута—и я бы упаль къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, — сказалъ и, сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденной усмъшкою: — вы сами видите, что я, не могу на васъ жениться. Если оъ вы даже этого теперь хотъли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ ващей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надъюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разувърить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь — вотъ все, что я могу для васъ сдълать. Какое бы вы дурное миъніе обо миъ ни имъли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами пизокъ?... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?...

Она оберпулась ко мив, бледная какъ мраморъ, только глаза

ел чудесно сверкали.

— Я васъ непавижу... сказала она.

Я поблагодариль, ноклонился почтительно и вышель.

Черезъчась курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За ифсколько верстъ отъ Есентуковъ, я узпалъ близъ дороги трупъ моего лихого коня; съдло было сиято, въроятно, проъзжимъ казакомъ и, вмъсто съдла, на спинъ его сидъли два во-

рона. Я вздохнуль и отвернулся...

И теперь, здёсь, въ этой скучной кръности, я часто, пробъгая мыслю прошеднее, спраниваю себя: отчего я не хотъль ступить на этотъ иуть, открытый мив судьбою, гдв меня ожидали тихія радости и спокойствіе дуневное?.. Иётъ, я бы по ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубъ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тъпистая роща, какъ ни свъти ему мирное солице; онъ ходитъ себъ цѣлый день по прибрежному неску, прислушивается къ однообразному ропоту набъгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькиетъ ли томъ, на блъдной чертъ, отдъляющей синюю нучину отъ сърыхъ тучекъ, желанный нарусъ, сначала подобный крылу мор-

ской чайки, но мало-по-малу отдёляющійся отъ пёны валуновъ и ровнымъ бёгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

[Въ первый разъ напечатано въ изд. Глазунова 1840 г.].

#### HI.

## ФАТАЛИСТЪ.

Мий какъ-то разъ случилось прожить двй недёли въ казачьей станице на лёвомъ фланге; тутъ же стояль батальопъ пъхоты; офицеры собирались другъ у друга поочередно, по печерамъ играли въ карты.

Однажды, наскучивь бостономъ и броспвъкарты нодъ столь. мы засидълись у майора С\*\*\* очень долго; разговоръ, противъ обыкновенія, быль занимателенъ. Разсуждали о томъ, что мусульманское новърье, будто судьба человъка написана на небесахъ, находить и между нами многихъ поклонниковъ; кажый разсказывалъ разные необыкновенные случан рго или соціта.

- Всеэто, господа, ничего не доказываеть, сказаль старый чанорь, въдь никто изъ вась не быль свидътелемъ тъхъ правныхъ случаевъ, которыми вы подтверждаете свои мижнія?
- Конечно, шкто, сказали многіе: но мы слышали отъ върныхъ людей...
- Все это вздоръ! сказалъ кто-тс. гдъ эти върные люли, видъвние синсокъ, на которомъ назначенъ часъ нашей смерти?.. И если точно есть предопредъление, то зачъмъ же намъ чана воля, разсудокъ? Ночему мы должны давать отчетъ въ чанихъ ноступкахъ?

Въ это время одинъ офицеръ, сидъвшій въ углу компаты, всталь и, медленно подойдя къ столу, окинуль всъхъ спокойнымъ и торжественцымъ взглядомъ. Онъ былъ родомъ сербъ, какъ видно было изъ его имени.

Наружность поручика Вулича отвѣчала вполнѣ его характеру. Высокій рость и смуглый цвѣть лица, черные волосы, черные пропицательные глаза, большой, по правильный пось—



принадлежность его націи, нечальная и холодная улыбка, въчно блуждавшая на губахь его, — все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему видъ существа особеннаго, неспособнаго дълиться мыслями и страстями съ тъми, которыхъ судьба дала ему въ товарищи.

Онъ быль храбрь, говориль мало, но ръзко; никому не поврядь своихъ душевныхъ и семейныхъ тайнъ; вина почти вовсе не инлъ; за молодыми казачками — которыхъ прелесть трудионостигнуть, не видавъ ихъ—онъ пикогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была перавнодушна къ его выразительнымъ глазамъ; по онъ не шутя сердился, когда объ этомъ намекали.

Была только одна страсть, которой онъ не тапль—страсть къ игръ. За зеленымъ столомъ онъ забываль все, и обывновенно проигрываль; но постоянныя пеудачи только раздражали его упрямство. Разсказывали, что разъ, во время экспедиціи, ночью, онъ на подушкъ металъ банкъ; ему ужасно везло. Вдругъ раздались выстрълы, ударили тревогу, всъ вскочили и бросились къ оружію.—Поставь ва-банкъ!—кричалъ Вуличъ, не подымаясь, одному изъ самыхъ горячихъ понтеровъ.— Идетъ семерка, отвъчалъ тотъ, убъгая. Пе смотря на всеобщую суматоху, Вуличъ докинулъ талью; карта была дана.

Когда онъ явился въ цѣпь, тамъ была ужъ сильная перестрѣлка. Вуличъ не заботился ни о пуляхъ, ни о шашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивалъ своего счастливаго понтёра.

— Семерка дана! — закричаль онь, увидъвъ его наконецъ въ цъпизастръльщиковъ, которые начинали вытъснять изъ лъса непріятеля, и, подойдя ближе, онъ выпуль свои конпелекъ и бумажникъ, и отдалъ ихъ счастливцу, не смотря на возраженія о неумъстности илатежа. Исполнивъ этотъ непріятный долгъ, онъ бросился впередъ, увлекъ за собою солдатъ и до самаго конца дъла прехладнокровно перестръливался съ чеченцами.

Когда поручикъ Вуличъ подощелъ къ столу, то всъ замолчали, ожидая отъ него какой-пибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказаль онь [голось его быль спокоень, хотя тономьниже обыкновеннаго]: — господа, къ чему пустые споры? Вы хотите доказательствь? Я вамь предлагаю испробовать

на себъ: можетъ ли человъкъ своевольно располагать своею жизнью, или каждому изъ насъ заранъе назначена роковая мииута... Кому угодно?

— Не мит, не мит!—раздалось со встхъсторонъ.—Вотъ

пудакъ! придетъ же въ голову!...

— Предлагаю пари, — сказаль я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что пътъ предопредъленія, — сказалъ я, вызыпая на столъ десятка два червонцевъ—все, что было у меня въ карманъ.

— Держу, — отвъчалъ Вуличъ глухимъ голосомъ. — Майоръ, выбудете судьею: вотъ иятнадцать червонцевъ; остальные инть вы мит должны и сдълаете мит дружбу, прибавите ихъ въ этимъ.

- Хорошо, — сказальмайорь: — только не понимаю, право,

въ чемъ дъло, и какъ вы ръшите споръ?...

Вуличь молча вышель въ спальню майора; мы за нимъ послъдовали. Опъ подошель къ стънъ, на которой висъло оружіе, и на удачу сияль съ гвоздя одинъ изъ разнокалиберныхъ инстолетовъ. Мы еще его не понимали; но когда онъ взвелъ курокъ и насыпаль на нолку пороху, то многіе, невольно вскрикнувъ, схватили его за руки.

— Что ты хочешь дълать? Послушай, это сумасшествіе! —

закричали ему.

— Господа! — сказаль онь медленно, освобождая свою руку: — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ.

Вев замодчали и отощли \*.

Вудичь вышель въ другую компату и сълъ у стола; всъ послёдовали за нимъ. Онъ знакомъ пригласилъ насъ състь кругомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ пріобрёдъ надъ нами какую-то тапиственную власть. Я присталь-

Онь вышель выдругую комнату и сёль у стола; всё послёдовали за нимь».

<sup>\*</sup> Ифсколько следовавших здесь строкь были затёмь выкинуты. Воть энф: «Вуличь продолжаль: — если я не должень умереть, то этоть пистолеть или не заряжень, или осфчется. Если суждено противное, то начто не можеть этому помещать; итакъ, тогда все ваши опасенія напрасны.

но посмотрълъ ему въ глаза, но опъ спокойнымъ и неподвижнымъ взоромъ встрътилъ мой испытующій взглядъ, и блёдныя губы его улыбнулись; по, не смотря на его хладнокровіе, мит казалось, я читаль печать смерти на бледномъ лице его. Я замъчалъ — и многіе старые вонны подтверждали мое замъчаніе-что часто на лицъ человъка, который долженъ умереть черезъ иъсколько часовъ, есть какой-то странный отпечатокъ неизбъжной судьбы, такъ что привычнымъ глазамъ трудно ошибиться.

— Вы нышче умрете! — сказаль я ему. Онъ быстро ко мнъ

обернулся, но отвъчалъ медленно и спокойно:

— Можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ... Потомъ обратясь къ майору, спросиль: — заряженъ ди инстолеть?

Майоръ въ замъшательствъ не помнилъ хорошенько.

— Да полно, Вуличъ! — закричалъ кто-то: — ужъ върно заряжень, коли въ головахъ висъль; что за охота шутить!...

— Глупая шутка! — подхватиль другой.

— Держу пятьдесять рублей противь ияти, что пистолеть не заряженъ!-закричалъ третій.

Составилось повое нари.

Мив надобла эта длишая церемонія. — Послушайте, — сказалъ я: — или застрълитесь, или повъсьте инстолетъ на прежнее мъсто, и пойдемте спать.

— Разумъется! — воскликнули многіе: — пойдемте спать. — Господа, я васъ прошу не трогаться съ мъста! — сказалъ-

Вуличъ, приставивъ дуло пистолета ко лбу.

Веъ будто окаменъли. - Господинъ Печоринъ, - прибавилъ

онъ: -- возьмите карту и бросьте вверхъ.

Я взяль со стола, какъ теперь помию, червоннаго туза в броспаъ кверху: дыханіе у ветхъ остановилось; всъ глаза, выражая страхъ и какое-то неопредъленное любопытство, бъгали отъ пистолета въ роковому тузу, который, трепеща на воздухъ, опускался медленно; въ ту минуту, какъ опъ коспулся стола, Вуличъ спустиль курокъ... осъчка!

— Слава Богу!—вскрикнули многіе:—не заряженъ...

— Посмотримъ, однакожъ, —сказалъ Вуличъ. Онъ взвелъ опять курокъ, прицълился въ фуражку, висъвшую надъ окномъ; выстрълъ раздался — дымъ наполнилъ комнату; когда онъ разсъялся, сняли фуражку: она была пробита въ самой серединъ и нуля глубоко засъла въ стънъ.

Минуты три шикто не могъ слова вымолвить. Вуличь преспокойно пересыпаль въ свой кошелекъ мои червонцы.

Ношли толки о томъ, отъ чего пистолетъ въ первый разъ не выстрълиль; иные утверждали, что въроятно полка была засорена; другіе говорили шонотомъ, что прежде порохъ былъ сырой и что послъ Вуличъ присыпаль свъжаго: но я утверждаль, что послъднее предположеніе несправедливо, потому что и во все время не спускаль глазъ съ инстолета.

— Вы счастливы въ игрѣ! — сказалъ я Вуличу...

- Въ первый разъ отъ роду, — отвъчаль онъ, самодовольпо улыбаясь: — это лучие банка и штосса.

— За то немножко опасиће.

— Л что? Вы начали върить предопредълению?

— Върю; только не понимаю теперь, отчего мнъ казалось, чудто вы непремъппо должны пыпче умереть...

Этотъ жечеловъкъ, который такъ педавно мътилъ себъ преспокойно въ лобъ, теперь вдругъ вспыхнулъ и смутился.

- Однако жъ довольно! — сказалъ онъ, вставая: — нари наше кончилось и теперь ваши замъчанія, мнѣ кажется, неумъстны...

Онъ взилъ шанку и ушелъ. Это миъ ноказалось страннымъ-

Скоро вст разошансь по домамъ, различно толкуя о причутахъ Вулича и, втроятно, въ одинъ голосъ называя меня эгоистомъ, потому что я держалъ нари противъ человъка, которын хотълъ застрълиться; какъ будто онъ безъ меня не могъ найти удобнаго случая...

Я возвращался домой пустыми персулками станицы; мѣсяцъ полный и красный, какъ зарево пожара, началъ показываться изъ-за зубчатаго горизонта домовъ; звъзды спокойно сіяли на темноголубомъ сводъ, и мнъ стало смъщно, когда я всномнилъ, что были иъкогда люди премудрые, думавшіе, что свътила небесныя принимаютъ участіє въ нашихъ ничтожшыхъ спорахъ за клочекъ земли или за какія-нибудь вымыш-



ленныя права. И что жъ? Эти лампады, зажженныя, по ихъ мивнію, только для того, чтобъ освіщать ихъ битвы и торжества, горять съ прежнимъ блескомъ, а ихъ страсти и надежды давно угасли вмъстъ съ ними, какъ огонекъ, зажженный на краю лъса безпечнымъ странникомъ! Но за то какую силу воли придавала имъ увъренность, что цълое небо, съ своими безчисленными жителями, на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нъмымъ, но неизмъннымъ!.. А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землі безь убіжденій и гордости, безь наслажденія и страха, кром'в той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбъжномъ концъ, мы неспособны болве къ великимъ жертвамъ ни для блага человвчества, ни даже для собственнаго нашего счастія, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомибија къ сомивнію, какъ наши предки бросались отъ одного заблужденія къ другому, не имъя, какъ они, ин надежды, ни даже того неопредъленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встръчаеть душа во всякой борьбъ съ людьми или съ судьбою...

И много другихъ подобныхъ думъ проходило въ умъ моемъ; я ихъ не удерживалъ, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли; и къ чему это ведетъ?.. Въ первой молодости моей я былъ мечтателемъ; и любилъ ласкать поперемънно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мнъ безпокойное и жадное воображеніе. Но что отгото мнъ осталось? — одна усталость, какъ послъ ночной битвы съ привидъніемъ, и смутное восноминаніе, исполненное сожальній. Въ этой напрасной борьбъ и истощилъ и жаръ души и постоянство воли, необходимые для дъйствительной жизни; и вступиль въ эту жизнь, нереживъ се уже мысленно, и мнъ стало скучно и гадко, какъ тому, кто читаетъ дурное подражаніе давно ему извъстной кингъ.

Происшествіе этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатльніе и раздражило мон нервы. Не знаю навърное, върю ли я теперь предопредьленію или нъть, но въ этоть вечерь я ему твердо върпль; доказательство было разительно, и я, не смотря на то, что носмъялся надъ нашими предками и ихъ услужливой астрологіей, нопаль невольно въ ихъ ко-

лею; но и остановиль себя во-время на этомъопасномъ пути и, имъя правило ничего не отвергать ръшительно и ничему не свъряться слъпо, отбросиль метафизику въ сторону и сталъ смотръть подъ ноги. Такая предосторожность была очень кстати: и чуть-чуть не упалъ, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому не живое. Наклоняюсь—мъсяцъ ужъ свътилъ прямо на дорогу — и что же? передо мною дежала свинья, разрубленная нополамъ шашкой... Едва и успъль се раземотръть, какъ услышалъ шумъ шаговъ: два казака бъжали изъ переулка. Одинъ подошелъ ко миъ и спросилъ: не видалъ ди и пьянаго казака, который гнался за свиньей. Я объявиль имъ, что не встръчаль казака, и указалъ на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойникъ! — сказаль второй казакъ: — какъ напьется чихиря, такъ и ношель крошить все, что ни попало. Пойдемъ за нимъ, Еременчъ надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжаль свой нуть съ большей осторожностью и наконецъ счастливо добрался до своей квартиры.

Я жилъ у одного стараго урядинка, котораго любилъ за добрый его правъ, а особенио за хорошенькую дочку, Настю.

Опа, по обыкновенію, дожидалась меня у калитки, заверкувшись въ шубку; луна освъщала ея милыя губки, посинъвшія отъ ночного холода. Узнавъ меня, она улыбнулась, но миъ было не до нея.—Прощай, Настя!—сказалъ я, проходя мимо.

она хотъла что-то отвъчать, но только вздохнула.

Я затвориль за собою дверь моей комнаты, засвътиль свъчу и бросился на постель; только сонь на этоть разь заставиль себя ждать болье обыкновеннаго. Ужь востокъ начиналь 
бльдивть, когда я заснуль, но, видно, было написано на небесахь, что въ эту ночь я не высилюсь. Въ четыре часа утра
два кулака застучали ко мив въ окно. Я вскочиль: что такое?..—Вставай одвайся! — кричало мив ивсколько голосовъ. 
Я наскоро одълся и вышель. — Знаешь, что случилось? — сказали мив въ одинъ голосъ три офицера, пришедшіе за мною;
они были бльдиы, какъ смерть.

 $- \Psi_{T0}$ ?

— Вуличъ убитъ.

Я остолбенълъ.

— Да, убить! —продолжали они. — Пойдемъ скоръе.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Пошли. Они разсказали мий все, что случилось, съ примёсью разных замычаній насчеть страннаго предопреділенія, которое спасло его отъ неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вуличь шель одинь по темной улиців; на него наскочиль пьяный казакь, изрубивній свинью и, можеть быть, прошель бы мимо, не замытивь его, если бъ Вуличь, вдругь остановясь, не сказаль: — Кого ты, братець, ищешь? — Тебя! — отвычаль казакь, ударивь его шашкой, и разрубиль его оты плеча почти до сердца... Два казака, встрытившіе меня и слідившіе за убійцей, подосийли, подияли раненаго, но онь быль уже при посліднемь издыханіи и сказаль только два слова: — Онь правь! — Я одинь понималь темное значеніе этихь словь: они относились ко мий; я предсказаль невольно бідному его судьбу; мой инстинкть не обмануль меня: я точно прочель на его изміжнившемся лиців нечать близкой кончины.

Убійца заперся въ пустой хать, на конць станицы: мы шли туда. Множество женщинь бъжало съ плачемъ въ ту же сторопу; по временамъ опоздавшій казакъ выскакивалъ на улицу, второпяхъ пристегивая кинжалъ, и бъгомъ оперсжалъ насъ.

Суматоха была страшная.

Вотъ, наконецъ, мы пришли; смотримъ: вокругъ хаты, которой двери и ставии заперты изнутри, стоптъ толпа. Офицеры и казаки толкуютъ горячо между собою; женщины воютъ, приговаривая и причитывая. Среди нихъ бросилось митъ въглаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчание. Она сидъла на толстомъ бревить, облокотясь на свои кольни и поддерживая голову руками: то была мать убійцы. Ея губы по временамъ шевелились... молитву онты шептали или проклятіе?

Можду тъмъ надо было на что-нибудь ръшиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься

первый.

Я подошель къ окну и посмотрёль въщель ставия: блёд-

ный, онъ лежаль на полу, держа въ правой рукъ пистолеть; окровавленная шашка лежала возлъ него. Выразительные глаза его страшно вращались кругомъ; порою опъ вздрагивалъ п хваталь себя за голову, какъ будто неясно прицоминая вчерашиее. Я не прочель большей ръшимости въ этомъ безпокойномъ взглядъ и сказалъ майору, что напрасно онъ не вслить выдомать дверь и броситься туда казакамъ, нотому что лучие это сдълать теперь, нежели послъ, когда онъ совежмъ OHOMBIITCH.

Въ это время старый есаулъ подошелъ къ двери и назвалъ сто по имени; тотъ откликнулся.

— Согръшиль, брать Ефимычь, -- сказаль ему ссауль: -такъ ужъ нечего дълать, нокорись!

— Не покорюсь! — отвъчалъ казакъ.

— Побойся Бога! въдь ты не чеченецъ окаянный, а честный христіанинь. Ну, ужь коли грфхь твой тебя попуталь, печего дълать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричалъказакъ грозно, и слышно было,

пакъ щелкнулъ взведенный курокъ.

— Эй, тетка! — сказалъ есаулъ старухъ: — поговори сыну, авось тебя послушаетъ... Въдь это только Бога гиввить. Да посмотри, вотъ и господа ужъ два часа дожидаются.

Старуха посмотръла на него пристально и покачала голо-

ьо́ii.

— Василій Петровичь, — сказаль есауль, подойдя къ майору:--онъ не сдастея-я его знаю; а если дверь разломать, то пного нашихъ перебьетъ. Не прикажете ли лучше его пристрълить? въ ставиъ щель инрокая.

Въ эту минуту у меня въ головъ промелькнула странная чысль: подобно Вуличу, я вздумаль испытать судьбу.

— Погодите, — сказалъ я майору: — я его возьму живого. Вельвъ есаулу завести съ нимъ разговоръ и поставивъ у

дверей трехъ казаковъ, готовыхъ ее выбить и броситься миъ на помощь при данномъ знакъ, я обощелъ хату и приблизил-

ся къ роковому окну; сердце мое сильно билось.

— Ахъ, ты окаянный! — кричаль есауль: — что ты надъначи смъснься что ли? али думаешь, что мы съ тобой не совла-



даемъ? — Онъ сталъ стучать въдверь изо всей силы; я, приложивъ глазъ къ щели, слъдилъ за движеніями казака, не ожидавшаго съ этой стороны нападенія — и вдругъ оторвалъ ставень и бросился въ окно головой внизъ. Выстрълъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполетъ; но дымъ, наполнившій комнату, помѣшалъмоему противнику найти шашку, лежавшую возлѣ него. Я схватиль его за руки; казаки ворвалнсь и, не прошло трехъ минутъ, какъ преступникъ былъ уже связанъ и отведенъ подъ конвоемъ. Народъ разошелся: офицеры меня поздравляли — и точно, было съ чъмъ.

Нослъ всего этого, какъ бы, кажется, не сдълаться фаталистомъ? Но кто знаеть навърное, убъжденъ ли онъ въ чемъ,
или нътъ?... И какъ часто мы принимаемъ за убъжденіе обманъ чувствъ, или промахъ разсудка!.. Я люблю сомиваться во всемъ; это расположеніе не мъщае гъ ръщительности характера; напротивъ, что до меня касается, то я всегда смълъс
иду внередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ \*. Въдъ хуже смерти ничего не случится — а смерти не минусшь.

Возвратись въ крѣность, и разсказаль Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему быль и свидътель, и ножелаль узнать его мнъніс насчеть предопредъленія. Онъ сначала не понималь этого слова, но и объясниль его, какъмоть, и тогда онь сказаль, значительно покачавъ головою:

— Да-съ, конечно-съ! Это штука довольно мудреная!... Вирочемъ, эти азіатскіе курки часто осъкаются, если дурисмазаны, или недовольно кръпко прижмень пальцемъ. При знаюсь, не люблю я также винтовокъ черкесскихъ: онъ какъто машему брату неприличны: прикладь маленькій - того: гляди, посъ обожжетъ... За то ужъ шашки у нихъ — простемое почтеніе!

<sup>\*</sup> Здёсь въ рукониси было ийсколько следующихъ, затёмь выкинутыхъ, строкъ: «Весело испытывать судьбу, ког за знаешь, что она ничего не может дать хуже смерти, и что смерть нензбёжна, и что существование каждаго изъ насъ, исполненное страдания или радости, темно, незамётно въ этомь безбрежномъ котлё, называемомъ природ чт. «В зачить, исчечать и возреждается стольк» разпородны стальной... Вкл. суже смерти начего не случится, а смерти и менуень э

Потомъ онъ промодвилъ, нъсколько подумавъ:

— Да, жаль бъднягу... Чорть же его дернуль ночью съ пьянымъ разговаривать!.. Впрочемъ, видно ужъ такъ у него на роду было написано!..

Больше я отъ него ничего не могъ добиться: онъ вообще

не любитъ метафизическихъ преній.

Въ первый разъ папеч. въ Отеч. Зап. 1839 г., т. IV, стр. 146].



# Ашикъ-Керибъ.

Турецкая сказка.

Давно тому назадъ, въ городъ Тифлисъ жилъ одинъ богатый турокъ. Много Аллахъ далъ ему золота; но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль-Мегери. Хороши звъзды на небеси, но за звъздами живутъ ангелы, и они еще дучше; такъ и Магуль-Мегери была лучше всъхъ дъвушекъ Тифлиса. Былъ также въ Тифлисъ бъдный Ашикъ-Керибъ. Пророкъ не далъ ему ничего, кромъ высокаго сердца и дара изсенъ. Играя на саазъ [балалайка] и прославляя древнихъ витязей Туркестана, ходилъ онъ но свадъбамъ увсселять богатыхъ и счастливыхъ. На одной свадъбъ онъ увидалъ Магуль-Мегери, и они полюбили другъ друга. Мало было падежды у бъднаго Ашикъ-Кериба получить ея руку, и онъ сталъ грустенъ. какъ зимнее небо.

Вотъ, разъ онъ лежалъ въ саду подъ виноградникомъ и наконецъ заснулъ. Въ это время шла мимо Магуль-Мегери съ своими подругами, и одна изъ нихъ, увидавъ сиящаго Ашика [балалаечника], отстала и подошла къ нему. — Что ты сиишь подъвиноградникомъ, — запъла она, — вставай, безумный, твоя газель идетъ мимо. — Онъ проснулся: дъвушка порхнула прочь, какъ птичка. Магуль-Мегери слышала ея пъсшо и стала ее брапить. — Если бъ ты знала, — отвъчала та, — кому я пъла эту пъсню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашикъ-Керибъ. — Веди меня къ нему! -- сказала Магуль-Мегери, и онъ пошли. Увидавъ его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утфинать. - Какъ мит не грустить, - отвъчаль Ашикъ-Керибъ, — я тебя люблю, и ты никогда не будень моею! — Проси мою руку у отца моего, -- говорила она: -- и отецъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги и наградитъ меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ. — Хорошо, — отвъчалъ опь. -- положимъ. Аякъ-Ага инчего не пожалъетъ для своей дочери; но кто знастъ, что посат ты не будень меня упрекать въ томъ, что я инчего не имълъ и тебъ всъмъ обязанъ? Нътъ, милая Магуль-Мегери, я ноложиль зарокъ на свою душу: объщаюсь семь лъть странствовать по свъту и нажить себъ богатство, либо погибнуть въ дальнихъ пустыняхъ. Если ты согласна на это, то по истечени срока будешь моею. -- Опа сопасилась, по прибавила, что если въ назначенный день онъ по вериется, то она сдълается женою Куршудъ-бека, который давно ужъ за нее сватается.

Пришель Ашикъ-Керибъ къ своей матери, взялъ на дорогу на благословение, ноцъловалъ маленькую сестру, повъсилъ перезъ илечо сумку, оперся на посохъ странинчій и вышелъ иль города Тифлиса. И вотъ догоняеть его всадинкъ; онъ смотритъ: этоКуршудъ-бекъ. — Добрыйнуть! — кричалъ ему бекъ, - куда бы ты ин шелъ, страшингъ, я твой товарищъ. - Не рать быль Аннкъ своему товарищу, по нечего дълать. Долго ени шли вивств, наконець завидвли передъ собою ръку. Ни моста, ни брода. — Плыви впередъ, — сказалъ Куршудъ-бекъ, и за тобою послъдую. — Аникъ сбросилъ верхиее илатье и понлылъ. Переправивнись, глядь назадъ-о горе! о всемогущій Аллахъ!--Куршудъ-бекъ, взявъ его одежды, уъхалъ обратно пр Тифлисъ; только иыль вилась за нимъ змъею по гладкому полю. Прискакавъ въ Тифлисъ, несетъ бекъ платье Аппкъ-Кериба къ его старой матери. — Твой сынь утонуль въ глубокой ръкъ, -- говорить онъ, -- воть его одежда. -- Въ невыразимой тоскъ унала мать на одежды любимаго сына и стала об-



дивать ихъ жаркими слезами; нотомъ взила ихъ и нонесла къ нареченной невъсткъ своей, Магуль-Мегери. — Мой сынъ утонуль, -- сказала она ей: -- Куршудъ-бекъ привезъ его одежды: ты свободна. - Магуль-Мегери улыбнулась и отвъчала: - Не върь: это все выдумки Куршудъ-бека. Прежде истеченія семи лъть никто не будеть моимъ мужемъ. — Она взила со стъны свою саазъ и спокойно начала пъть любимую пъсню бъднаго

Ашикъ-Кериба.

Между тъмъ странинкъ пришелъ босъ и нагъ въ одну деревию. Добрые люди одвли его и накормили; онъ за это ивлъ имъ чудныя ивсии. Такимъ образомъ переходилъ онъ изъ деревнивъ деревию, изъ города въ городъ, и слава его разнеслась новсюду. Прибыль онъ наконоцъ въ Халафъ. По обыкновенію, вошель въ кофейный домъ, спросиль саазъ и сталъ пъть. Въ это время жиль въ Халафъ наша, большой охотникъ до пъсенниковъ. Многихъ къ нему приводили-ни одинъ ему не понравился. Его чауши измучились, бъгая по городу. Вдругъ, проходя мимо кофейнаго дома, слышать удивительный голосъ. Они туда. — Иди съ нами къ великому пашъ, — закричали они, илиты отвъчаешь намъ головою. — Я человъкъ вольный, странникъ изъ города Тифлиса, -- говоритъ Ашикъ-Керибъ: -- хочу-пойду, хочу-нътъ; ною, когда придется, и вашъ наша мнъ не начальникъ. - Однако, не смотря на то, его схватили и привели къ нашъ. -- Пой! -- сказалъ паша, и онъ запълъ. П въ этой пъсиъ онъ славиль свою дорогую Магуль-Мегери, в эта ивсия такъ правилась гордому нашв, что онъ оставилъ у себя бъднаго Ашикъ-Кериба. Посыпалось къ нему серебро и золото, заблистали на немъ богатыя одежды. Счастливо и весело сталь жить Аннкъ-Керибь и сдълался очень богать. Забыль онь свою Магуль-Мегери или пъть — не знаю, только срокъ истекалъ. Последній годъ скоро должень быль кончиться, а онъ и не готовился къ отъбзду. Прекрасная Магуль-Метери стала отчанваться. Въ то время отправлялся одинъ купецъ съ караваномъ изъ Тифлиса съ сорока верблюдами и 80 невольниками. Призываеть она купца къ себъ и даетъ ему золотое блюдо. —Возьми ты это блюдо, —говорить она, — и въ какой бы ты городъ ни прівхаль, выставь это блюдо въ своей

лавив и объяви вездв, что тотъ, кто признается моему блюду хозянномъ и докажетъ это, получить его и, вдобавокъ, въсъ по золотомъ. — Отправился купецъ; вездъ исполнялъ порученіе Магуль-Мегери, по никто не признадся хозянномъ зодотому блюду. Ужъ онъ продаль почти всё свои товары и пріьмаль съ остальными въ Халафъ. Объявилъ онъ вездъ порученіе Магуль-Мегери. Услыхавъ это, Аникъ-Керибъ прибълеть въ караванъ-сарай и видить золотое блюдо въ лавку. нафлисскаго купца. — Это мое! — сказаль онъ, схвативъего ручею. —Точно твое, — сказаль купець: — я узналь тебя, Ашикъбернов. Ступай же скорве въ Тифлисъ: твоя Магуль-Мегери ес пла тебъ сказать, что срокъ истекаетъ, и если ты не будень пальналиченный день, то она выйдеть задругого. — Въ отчаянія, Анчись-Керибъ схватиль себя за голову: оставалось только три ни то рокового часа. Однако онъ сълъ на коня, взялъ съ сопо суму съ золотыми монетами и поскакалъ, не жалбя ко-.e. Паконецъ, измученный бъгунъ упаль бездыханный на Apиньянъ-горъ, что между Арзиньяномъ и Арзерумомъ. Что ту было дълать? Отъ Арзиньяна до Тифлиса два мъсяца в ны. а оставалось только два дин. — Аллахъ всемогущій! тобликиуль онь; --если ты ужь мив не номожень, то мив почето на землъ дълать! —II хочетъ онъ броситься съ высопаго утеса. Вдругъ видитъ виизу человъка на бъломъ конъ, и «Лышить громкій голось:—Огланъ [юнона], что ты хочень долгть? -- Хочу умереть, -- отвъчаль Аншкъ. -- Слъзай же сюда, вели такъ, и тебя убъю. — Аншкъ спустился кое-какъ съ угеса. — Ступай за мною, — сказалъ грозно всадникъ. — Какъ - чогу за тобою слъдовать, — отвъчаль Аншкъ: — твой конь летить, какъ вътеръ, а я отягощенъ сумою. - Правда. Повъсь же суму свою на съдло мое и слъдуй. — Отсталъ Аннкъ-Керибъ, какъ ни старался бъжать. — Что жъ ты отстаешь? спрочиль всадинкь. — Какъ же и могу слъдовать за тобою: твой конь быстръе мысли, а я ужъ измученъ. — Правда. Садись мажи на кона моего и товори всю правду: куда тебъ пужно Блать? - Лозя бы въ Арзерумъ посиъть нынче, отвъчалъ зинкъ. – Закрой же глаза. – Онъ закрылъ. – Теперь оттон. -- Смотрить Аннкъ: передъ нимъ бълбютъ стбиы и бле-



щуть минареты Арзерума. — Виновать, Ага, — сказаль Аникъ: — я ошибся; я хотваъ сказать, что мив надо вхать въ Карсъ. — То-то же! отвъчаль всадникь, — я предупредиль тебя, чтобъ ты говорилъ мит сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой. -- Ашикъ себъ не върштъ, что это Карсъ. Онъ уналь на колъни и сказаль: -Виновать, Ага, трижды виновать твой слуга Ашикъ-Керибъ; но ты самъ знаешь, что если человъкъ ръшился дгать съ утра, то долженъ лгать до конца дия. Мит по настоящему надо въ Тифлисъ. — Экой ты невърный!--- сказалъ сердито всадникъ:--- но, нечего дълать, прощаю тебъ. Закрой же глаза. Теперь открой, —прибавилъ опъ но прошествін минуты. Ашикъ вскрикнуль отъ радости: они были у воротъ Тифлиса. Принеся искрениюю благодарность и взявъсвою суму съсъдла, Ашикъ-Керибъ сказалъ всаднику: — Ага, консчно, благодъяніс твое велико; но сділай еще больше. Если я тенерь буду разсказывать, что въ одинъдень посиълъ изъ Арзиньяна въ Тифлисъ, мит никто не повтритъ: дай мит какое-шибудь доказательство. — Наклонись, — сказалъ тотъ улыбнувшись: — возьми изъ-подъ коныта коня комокъ земли и положи себъ за назуху, и тогда, если не станутъ вършть истинъ словъ твоихъ, то вели къ себъ привести слъную, которая семь лътъ ужъ въ этомъ положенін, помажь ей глаза-и она увидитъ. — Аникъ взялъ кусокъ земли изъ-подъ копыта бълаго коня; но только онъ ноднялъ голову-веадникъ и конь исчезли. Тогда онъ убъдился въ душъ, что его нокровитель быль ин кто иной, какъ Хадериліазъ [св. Георгій].

Только поздно вечеромъ Ашикъ-Кернбъ отыскалъдомъ свой. Стучить онъ въ двери дрожащею рукою, говоря: — Ана, ана [мать], отвори! я Божій гость, и холоденъ и голоденъ: прошу, ради странствующаго твоего сына, внусти меня! — Слабый голосъ старухи отвъчалъ ему: — для ночлега путниковъ есть дома богатыхъ и сильныхъ; есть тенерь въ городъ свадьбы — стунай туда: тамъ можешь провести почь въ удовольствін. — Ана, — отвъчалъ онъ: — я здъсь инкого знакомыхъ не имъю, и потому повторяю мою просьбу: ради странствующаго твоего сына, внусти меня! — Тогда сестра его говоритъ матери: — Мать, я встану и отворю ему двери. — Негодиая! — отвъчала

старуха: — ты рада принимать молодыхъ людей и угощать ихъ, потому что вотъ уже семь дътъ, какъ я отъ слезъ потеряла зръніе. — Но дочь, не внимая ея упрекамъ, встала, отворила дверь и внустила Анникъ-Кериба. Сказавъ обычное привътствіе, онъ сълъ и съ тайнымъ волненіемъ сталь осматриваться. И видить онъ: на стънъ висить, въ ныльномъ чехав, его сладкозвучная саазъ, и сталь спрашивать у матери: - Что висить у тебя на стѣнъ? - Любонытный ты гость, отвъчала она: -- будеть и того, что тебъ дадуть кусокъ хлъба и завтра отпустять тебя съ Богомъ. — Я ужъ сказаль тебъ! возразиль онь, --что ты моя родная мать, а это сестра моя; и потому прошу объяснить мий, что это висить на ствий?--Это саазъ, саазъ, — отвъчала старуха сердито, не въря ему. — 1 что значить саазъ? — Саазъ то значить, что на ней играютъ и неютъ пъсни. -- И проситъ Ашикъ-Керибъ, чтобъ она незвелила сестръ снять саазъ и показать ему. - Нельзя, - отвъчала старуха: -- это саазъ моего несчастнаго сына. Вотъ уже чемь лъть она висить на стъпъ, и инчья живая рука до нея не тотрогивалась. -- Но сестра его встала, сняла со стъпы саазъ л отдала ему. Тогда онъ подпяль глаза къ небу и сотворилъ таную молитву: -- О, всемогущій Аллахъ! если я долженъ достиснуть до желаемой цёли, то моя семиструпная саазъ будетъ также стройна, какъ въ тотъ день, когда я въ последній разъ прадъ на ней! — II опъ ударилъ но мъднымъ струнамъ — п струны согласно заговорили; и онъ началь ибть: — Я бъдный порибъ [страиникъ], и слова мон бъдны; по великій Хадерилизъ помогъ мит спуститься съ крутого утеса. Хотя я бъцит, и бъдны слова мои, узнай меня, мать, своего страниика. — Послъ этого мать его зарыдала и спраниваеть его: — Какъ тебя зовутъ? — Рашидъ [простодушный], — отвъчалъ онь. — Разъ говори, другой разъ слушай, Рашидъ, — сказала она: -- своими ръчами ты изръзалъ сердце мое въ куски. Ныившиною ночь я во сив видвла, что на головъ моей волосы побравли. Я вотъ ужъ семь автъ какъ осавила отъ слезъ. Скажи мив ты, который имвень его голось, когда мой сынъ придетъ? — И дважды со слезами она новторила ему просьбу. Напрасно онъ называль себя ея сыпомъ, но она не върила. Il



спустя ивсколько времени, просить онь: — Позвольте, матунка, взять саазь и итти; я слышаль, здвсь близко есть свадьба; сестра меня проводить. Я буду ивть и играть, и вселию получу, принесу сюда и раздвлю съ вами. — Не позволю, — отввчала старуха: — съ тъхъ поръ, какъ ивть моего сына, его саазъ не выходила изъ дому. — По онъ сталь клисться, что не повредить ни одной струпы. — А если хоть одна струна порвется, —продолжаль Ашикъ, — то отвъчаю моимъ имуществомъ. — Старуха ощупала его сумы и, узнавъ, что онъ наполнены монетами, отнустила его. Проводивъ его до богатаго дома, гдъ шумълъ свадебный ипръ, сестра осталась у дверей слушать, что будетъ.

Въ этомъ домъ жила Магуль - Мегери, и въ эту ночь она должна была сдълаться женою Курнудъ-бека. Куршудъ-бекъ инровалъ съ родными и друзьями, а Магуль - Мегери, сидя за богатою чадрой [запавъсомъ] съ своими подругами, держала въ одной рукъ чашу съ ядомъ, а въ другой острый кинжалъ: она поклялась умереть прежде, чъмъ опуститъ голову на ложе Куршудъ - бека. И слышитъ она изъ - за чадры, что пришелъ незнакомецъ, которын говорилъ: — Селямъ алейкюмъ! вы здъсь веселитесь и ипруете, такъ нозвольте миъ, бъдному странивку, състь съ вачи, и за та я сною вачъ и ъсию. — Почему же иътъ? — сказалъ Куршули - оекъ. - Сюза должны быть впускаемы иъсенники и илясуны, потому что здъсь свадьба. Сной же что-инбудь, аннитъ [иъвецъ], и я отнущу тебя съ полной горстью золота.

Тогда Куршудъ-бекъ спросиль его. — А какъ тебя зовутъ, путникъ? — Шинди-гёрурсезъ [скоро узнаете]. — Что это за имя? — воскликнуль тоть со смъхомъ: — я въ первый разъ такое слышу. — Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многіе сосъди приходили къ дверямъ спрашивать: сына или дочь Богъ ей далъ? Имъ отвъчали: иниди-гёрурсезъ [скоро узнаете]. И вотъ поэтому, когда я родился, миъ дали это имя. — Послъ этого онъ взялъ саазъ и началъ пъть:

— Въ городъ Халафъ я пиль мисирское вино, по Богъ мит далъ крылья и я прилетълъ сюда въ три дня.

Братъ Куршудъ-бека, человѣкъ малоумный, выхватилъ

кинжаль, воскликнувъ: —Ты лжешь! какъ можно изъ Халафа

прівхать сюда въ три дня?

— За что жъ ты меня хочешь убить! — сказалъ Ашикъ, — Пъвцы обыкновенно со всъхъ четырехъ сторонъ собираются съ одно мъсто; и я съ васъ инчего не беру, върьте мнъ или не върьте.

- Пускай продолжаетъ, -- сказалъ женихъ, и Аникъ-Ке-

чов запълъ снова:

— Утрешній намазь твориль я въ Арзиньянской долиць, лолуденный намазь—въ городь Арзерумь; предъ захожденічнь солица твориль намазь въ городь Карсь, и вечерній начазь—въ Тифлись. Аллахь даль мит крыльн и я прилетыль чода: дай Богь, чтобь и сталь жертвою бълаго коня; онъ сканаль быстро, какъ плясунь по канату, съ горы въ ущелье, чзь ущелья на гору: Мевлянъ [Господь пашъ] даль Аншку грылья, и онъ прилетыль на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнавъ его голосъ, бросила ядъ въ дну сторону, а кинжалъ въ другую. —Такъ-то ты сдержала вою клятву, —сказала ея подруга: —сталобыть, сегодия ночью вы будень женою Куршудъ-Века? —Вы не узнали, а я узнала чильні мит голосъ, — отвъчала Магуль-Мегери и, взявъ ножинма, она проръзала чадру. Когда же посмотръла и точно узнава своего Аникъ-Кериба, то векрикнула и бросилась къ нему на шею, и оба унали безъ чувствъ. Братъ Куршудъ-бека брочнася на нихъ съ кинжаломъ, намъреваясь заколоть обоихъ, ло куршудъ-бекъ остановиль его, примолвивъ: —Успокойся внай, что написано у человъка на лбу при его рожденіи, того снь не минуетъ.

Придя въ чувство, Магулъ-Мегери покрасиъла отъ стыда,

закрыла лицо рукою и спряталась за чадру.

— Генерьточно видно, что ты Ашикъ-Керибъ, — сказалъжених Б: — но повъдай, какъ же ты могъ въ такое короткое время пробхать такое великое пространство? — Въдоказательство истины, — отвъчалъ Аникъ: — сабля моя перерубитъ камень; если же я лгу, то да будетъ шея моя тоньше волоса. Но лучше всего, приведите миъ слъную, которая бы семь лътъ уже не зидъла свъта Божьяго, и я возвращу ей зръніе. — Сестра Ашикъ-



Кериба, стоявъ съияхъ у двери и услышавътакую ръчь, побъжала къ матери. — Матушка! — закричала опа: — этоточно братъ и точно твой сынъ, Ашикъ-Керибъ! — и, взявъ старуху подъруку, привела ее на ниръ свадебный. Тогда Ашикъ взялъ комокъ земли изъ-за пазухи, развелъ его водою и памазалъ матери глаза, примолвя: — Знайте всъ люди, какъ могущъ и великъ Хадериліазъ! — и мать его прозръла. Послъ того никто пе смълъ сомиъваться въ истипъ словъ его, и Куршудъ-бекъ уступилъ ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда въ радости, Аникъ-Керибъ сказалъ ему:— Нослушай. Куршудъ-бекъ, я тебя утъщу. Сестра моя не хуже твоей прежней невъсты; я богатъ, у ней будетъ не меньше серебра и золота; и такъ, возьми ее за себя, и будьте такъ же счастливы,

какъ я съ моею дорогою Магуль-Мегери.

[Быда напечатана въ сборникъ «Вчера и Сегодия» 1846 года, ки. Истр. 159-я и по всъмъ въроятіямъ написана въ 1841 году].

## Двѣ неоконченныя повѣсти.

. Объ повъстибыли въ первый разъ напечатаны гр. Соллогубомъ въ сбор ыва изданія Смирдина: «Вчера и Сегодия» [1845 г. ст. 72], подъ загодовпомъ: «Изъ бумать покойнаго». Отсюда отрывки перепечатывались въ издаигг, и только нынъ мы предлагаемъ ихъ освобожденными отъ нъкоторыхъ нел смотровъ и искаженій. Рукописи находятся въ Москві въ Чертковской бипотекъ. Перван была писана въ 1841 году; это видно изъ того, что въ . поомъ, гдъ Лермонтовъ помъстилъ свои предсмертныя стихотворенія онъ заль подарень поэту ки. Одоевскимъ въ 1841 году], находится набросокъ чевадно относящійся до этой нов'єсти. «Да ктю же ты, ради Бога?-Іто-съ, отвычаль старичокь, примиривая однимь глазомь. --Штось, повторные въ ужась Лушнь»... далве «шулерь импеть ратуп въ паль [цахь?].....банкъ.... скоропостижен....» Вельдъ за преисловіемъ ко 2-му изданію «Героя пашего времени» [1841 г.] находится мъгка очевидно тоже относящаяся къ этой начатой повъсти: «Спонсеть; , оных лица эселтыя. Адресь. Домъ. Старикъ съ дочерью, предла-. .. то ему метать, тото въотчаннии, когда стариковытрываеть. :Пулерь: от... прошрыв.... дочь и... Доктор.... ок...». [См.соч. . [crp. 346].

Къ какому году отнести «отрывовъ второй начатой повъсти» ръшительмельзя опредълить. Годъ 1841 поставленъ издателемъ произвольно. Какан, что мы имъемъ дъло съ обработкою сюжета драмы «Два брата» или
Кънгиня Лиговская», по въ такомъ случаъ повъсть эта могла быть на-

ною еще въ 1837 или 38 году -- до «Героя нашего времени»].

## 1841. ОТРЫВОКЪ ПЕРВОЙ НАЧАТОЙ ПОВЪСТИ. (Лугинъ).

1.

У графини В в , « быльмузыкальный вечерь. Нервые артины столицы платили своимь искусствомь за честь аристокрапическаго пріема; въ числъ гостей мелькало нѣсколько литерапоровь и ученыхъ, двъ или три модныя красавицы, нѣсколько барышень и старушекъ и одинъ гвардейскій офицеръ; око-

<sup>\*</sup> Въ рукописи даже опредъляется день и годъ, хотя поэть и зачеркиуль ихь. Именно «1839 года, 17 септября».

ло десятка доморощенныхъльвовъкрасовалось въдверяхъвторой гостиной и у камина. Все шло своимъ чередомъ; было ни

скучно, ни весело.

Въ ту самую минуту, какъ новопрівзжая пъвица подходила къ роялю и развертывала ноты, одна молодая женщина зъвнула, встала и вышла въ сосъднюю комнату, на это время опустъвную. На ней было черное илатье, кажется, по случаю придворнаго траура. На плечъ, пришинленный къ голубому банту, сверкалъ брилліантовый вензель. Она была средняго роста. стройна, медленна и лънива въ своихъ движеніяхъ; черные, длиные, чудесные волосы оттъняли ея еще молодое и правильное, но блъдное лицо, и на этомъ лицъ сіяла нечать мысли

— Здравствуйте, мсьё Лугинъ, — сказала Минская кому-то.

—Я устала... Скажите что-инбудь.

И она опустилась въ широкое пате возлѣ камина. Тотъ, къ кому она обращалась, сѣлъ противъ нел и ничего не отвѣчаль. Въ комиатѣ ихъ было только двое, и холодное молчаніе Лугина показывало ясно, что онъ не принадлежаль къ числу ся обожателей.

— Скучно! — сказала Минская и спова зѣвнула. — Вы видите, и съ вами не церемонюсь, —прибавила опа.

— И у меня силинь!... отвъчаль Лугинъ.

— Вамъ онять хочется въ Италію, — сказала она послѣ ивкотораго молчанія: — не правда ли?

Лугинъ, въ свою очередь, не слыхалъ вопроса; онъ продолжалъ, положивъ ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на

бъломраморныя плечи своей собесъдницы:

— Вообразите, какое со мной несчастие! Что можеть быть хуже для человъка, который, какъ я, посвятиль себя живониси? Воть уже двъ недъли, какъ всъ люди мнъ кажутся желтыми—и одни только люди! Добро бы всъ предметы, тогда была бы гармонія въ общемъ колорить: я бы думаль, что гуляю въгаллерев испанской школы... такъ иътъ! все остальное какъ и прежде: одни лица измънились; мнъ иногда кажется, что у людей, вмъсто головъ, лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала оча.

— Доктора не помогуть: это сплинъ!

— Влюбитесь!

Во взглядъ, который сопровождаль это слово, выражалось что то похожее на слъдующее: мнъ бы хотълось его немножко помучить.

— Въ кого?

- Хоть въ меня.

— Нътъ! вамъ даже кокетинчать со мною было бы скучно, и потомъ скажу вамъ откровенио: пподна женщина не можетъ любить меня.

— А эта... какъ бишь ее? итальянская графиия, которая

нослъдовала за вами изъ Неаполя въ Миланъ?...

— Вотъ видите, — отвъчалъ задумчиво Лугинъ, — я сужу другихъ по себъ и въ этомъ отношении, увъренъ, не онибаюсь. Мить точно случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ вст признаки страсти. По такъ какъ я очень знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкъ кстати трогать иъкоторыя струны человъческого сердца, то не радуюсь своему счастію. Я себя спрашиваль: могу ли я влюбиться въ дурную? Вышло: пътъ; я дуренъ, и, слъдственно, женщина меня любить неможетъ, это ясно. Артистическое чувство развито въ женщинахъ сильите, чтыв въ насъ; онт чаще и долте насъ нокорны первому внечатавию. Если я умбав подогръть въ пъкоторыхъ то, что называютъ капризомъ, то это стоило миъ пенмовфриыхъ трудовъ и жертвъ; но такъ какъ язналъ подвышеннаго мною, и благодариль за него только себя, то и самъ не могъ забыться до полной, безотчетной любви; къ моей страсти примънивалось всегда немного злости. Все это грустно, а правда!...

— Какой вздоръ! — сказала Минская, но, окинувъ его быст-

рымъ взглядомъ, она невольно съ нимъ согласилась.

Наружность Лугина была въ самомъ дълъ ничуть не привлекательна, не смотря на то, что въ странномъ выраженін глазъ его было много огня и остроумія. Во всемъ его существъ вы не встрътили бы ни одного изъ тъхъ условій, которыя дълаютъ человъка пріятнымъ въ обществъ; онъ былъ неловко п грубо сложенъ, говорилъ ръзко и отрывието; большіе и ръдкіе волосы на вискахъ, неровный цвътъ лица—признаки ностояннаго и тайнаго недуга—дълали его на видъ старъе, чъмъ опъ былъ въ самомъ дълъ. Онъ тригода лъчился въ Италінотъ ипохондрін, ихотя не вылъчился, но по крайней мъръ нашелъ средство развлекаться съ пользой: онъ пристрастился къ живописи. Природный талантъ, сжатый обязаниостями службы, развился въ немъ широко и свободно подъ животворнымъ небомъ юга. при чудныхъ намятникахъ древнихъ учителей. Онъ вернулся истиннымъ художникомъ, хотя одии только друзья имъли право наслаждаться его прекраснымъ талантомъ. Въ его картинахъ дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на инхъ была печатъ той горькой поэзін, которую нашъ бъдный въкъ выжималь иногда изъ сердца ся первыхъ проновъдниковъ.

Аутинъ уже два мъсяца какъ вернулся въ Петербургъ. Онъ имълъ независимое состояніе, мало родныхъ и нъсколько старинныхъ знакометвъ въ высшемъ кругу столицы, гдъ и хотълъ провести зиму. Онъ бывалъ часто у Минской: ея красота, ръдкій умъ, оригинальный взглядъ на вещи должны были произвести впечатлъніс на человъка съ умомъ и воображеніемъ; но о любви между инми не было и въ номинъ.

Разговоръ ихъ на время прекратился и опи оба, казалось, заслушались музыки. Заъзжая итвица итла балладу. Шуберта на слова Гёте: «Лъсной царь». Когда опа кончила, Лугинъ

всталъ.

— Буда вы? — спросила Минекан.

— Прощайте. — Еще рано.

Она онять свать.

— Знаете ли, — сказаль онъ съ какою-то важностью. -что и начинаю сходить съ ума?

— Право?

— Кромѣ шутокъ. Вамъ это можно сказать: вы надо мною не будете смѣяться. Вотъ уже нѣсколько дней, какъ я слышу голосъ; кто-то мнѣ твердитъ на ухо съ утра до вечера, н—какъ вы думаете, что—адресъ. Вотъ и теперь слышу:—въ Столярномъ переулкъ. у Какушкина моста, домъ титулярнаго

совътника Штосса, квартира номеръ 27, — и такъ нибко, шибко, точно торонится... Неспосно!..

Онъ побледивать, но Минская этого не замътила.

- Вы, однако, не видите того, кто говорить? спросила она разевянно.
  - Ибтъ: по голосъ звонкій, ръзкій дискантъ.

— Когда же это началось?

— Признатьсяли? Я не могу сказать навърное... не знаю... вотъ что, право, презабавно! — сказалъ опъ, припужденно улыбансь.

— У васъ провь приливаетъ къ головъ и въ ушахъ зве-

HHT b.

— Нътъ, пътъ! Научите, какъ миъ избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумавъ съ минуту, — итти къ Какушкину мосту, отыскать этотъ померъ, и такъ какъ, върно, въ немъ живетъ какой-инбудь саножникъ или часовой мастеръ, то для приличія закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... Вы въ замомъ дълъ нездоровы... прибавила опа, взглянувъ на его встревоженное лицо съ участіемъ.

— Вы правы, —отвъчаль угрюмо Лугипъ, — я пепремъпно

ной гу. - Онъ всталъ, взяль иляну и вышелъ.

Она посмотръда ему всябдъ съ удивленіемъ.

### 11.

Сырое поябрыское утро лежало надъ Нетербургомъ. Мокрый сибть надаль хлоньями; домы казались грязны и темны; лица прохожихъ были зелены; извощики на биржахъ дремали подърыжими полостями своихъ саней; мокрая, длинная шерсть ихъ бъдныхъ клячъ завивалась баранікомъ; туманъ придавалъ отдаленнымъ предметамъ, какой-то сбро-лиловый цвътъ. Не гротуарамъ лишь изръдка хлонали калонии чиновника, да иногта раздавален шумъ и хохотъ въ подземной полицвной лавочнь, когда оттуда выталкивали иьянаго молодца въ зеленой фриловой шинели и клеенчатой фуражкъ. Разумъется, эти каргины встрътили бы вы только въ глухихъ частяхъ города, какънапримъръ, у Какушкина моста. Черезъ этотъ мостъ шелъ



человъкъ средняго роста, ин худой, ин толстый, ин стройный, но съ широкими илечами, въ нальто, и вообще одътый со вкусомъ. Жалко было видъть его лакированные саноги, вымоченные снётомъ и грязью; но онъ, казалось, объ этомъ ни мало не заботился. Засунувъ руки въ карманы, повъся голову, онъ нелъ неровными шагами, какъ будто боялся достигнуть цъли своего путешествія или не имълъ ся вовсе. На мосту онъ остановился, нодиялъ голову и осмотрълся. То былъ Лугинъ. Слъды душевной усталости видиълись на его измятомъ лицъ; въ глазахъ горъло тайное безпокойство.

— Гдѣ Столярный переулокъ? — спросиль онь нерѣнительнымъ голосомъ у порожняго извозчика, который въ эту минуту проъзжалъ мимо него шагомъ, закрывшись по шею мохнатою полостью и насвистывая камаринскую. Извозчикъ носмотрѣлъ на него, хлыстнулъ лошадь кончикомъ кнута и про-

ъхаль мимо.

Ему это показалось странно. — Ужъ полно есть ли Столярный переулокъ? — Онъ сошель съ моста и обратился съ тъмъ же вопросомъ къ мальчику, который отжаль съ полуштофомъ черезъ улицу.

— Столярный?—сказаль мальчикъ:—а вотъ пдите прямо по Малой Мъщанской и тотчасъ направо; первый переулокъ и

будеть Столярный.

Аугинъ успоконлся. Дойдя до угла, онъ новернулъ направо и увидалъ небольшой грязный переулокъ, въ которомъ съ каждой стороны было не больше десяти высокихъ домовъ. Онъ постучалъ въ дверь первой мелочной лавочки, и вызвавъ лавочника, спросилъ: —гдъ домъ Штосса?

— Штосса? не знаю, баринь; здёсь этакихъ иётъ; а вотъ здёсь рядомъ есть домъ купца Блиникова, а подальне...

— Да миъ надо Штосса...

— Ну, не знаю!.. Штосса?—сказаль давочникь, почесавь затылокь, и потомь прибавиль:—цъть, не слыхать-сь!

Лугинъ пошель самь смотръть надписи: что-то ему говорило, что онь съ перваго взгляда узнаетъ домъ, хотя никогда его не видаль. Такъ онъ добрался почти до конца переулка и пи одна надпись пичъмъ не поразила его воображенія, какъ

вдругь онь кинуль случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидаль надъ одними воротами жестяную доску вовсе безъ надинен. Онъ подбъжаль къ этимь воротамь и сколько ни разсматриваль, не замътиль ничего похожаго даже на слъды стертой временемъ надинен; доска была совершенно новая. Подъ воротами дворникъ, въ долгополомъ новинявшемъ кафтанъ, съ съдой, давно небритой бородою, безъ шанки и подпоясанный грязнымъ фартукомъ, разметалъ снъгъ.

— Эй, дворинкъ! — закричалъ Лугинъ. Дворинкъ что-то проворчалъ сквозь зубы.

— Чей это домъ?

— Проданъ! -- отвъчалъ грубо дворинкъ.

-- Да чей опъ быль?

Чей?—Кифейкина, кунца.

— Не можетъ быть! върно Штосса! — вскрикнулъ невольно Лугинъ.

— Иътъ, былъ Кифейкина, а теперь такъ Штосса, — отвъчалъ дворникъ, не поднимая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, какъ будто предчувствуя иссчастіе. Делжент ли онъ быль продолжать свои изследованія? Не лучим ли во-время остановиться? Кому не случалось находиться вы такомы положеніи, тотъ съ трудомы пойметь его. Любо-пытство, говорять, сгубило родь человеческій; оно и поныны наша главная, первая страсть, такъ что даже всё остальныя страсти могуть имъ объясинться. Но бывають случаи, когда таинственность предмета дасть любопытству необычайную власть: покорные ему, нодобно камию, сброшенному съ горы сильною рукою, мы не можемъ остановиться, хотя виципь насъ ожидающую бездну.

Лугинъ долго стоялъ передъ воротами, наконецъ обратил-

зя къ дворнику съ вопросомъ:

— Повый хозяннь здёсь живеть?

— Пътъ.

— їдв же?

— A чорть его знасть!

— Ты ужъ давно здъсь дворинкомъ?



1841

- Давио.
- А есть въ этомъ домъ жильцы?
- Есть.
- Скажи, ножалуйста, сказаль Лугинъ послъ и вкоторате молчанія, супувь дворнику цълковый: кто живеть въ 27 номеръ.

Дворникъ поставиль метлу къ воротамъ, взялъ цълковый

и пристально посмотръль на Лугина.

- Въ 27 номеръ?... Да кому тамъ жить? Опъ ужъ Богг знаетъ сколько лътъ пустой.
  - Развъ его не наинмали?

— Какъ не нанимать, сударь, нанимали!

— Какъ же ты говорины, что въ немъ не живутъ...

— A Богъ ихъ знаетъ! такъ-таки не живутъ. Наймутъ на годъ, да и не перевзжаютъ.

— Ну а кто его посабдній нашималь?

- Полковникъ, изъ апженеровъ, что ли?

— Отчего же онъ не жилъ?

— Да перевхаль было... а туть, говорять, его послали вт Вятку—такъ номеръ пустой за инмъ и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было напиль какой-то баронь, изъ измисть, да этоть и не неревзжаль: слышно, умеръ.

— А прежде барона?

- Нанималь купець для какой-то своей... гм! да обанкрутился, такь у нась и задатокь осталея...
  - Странно! подумаль Лугинъ.— А можно посмотръть номеръ?

Дворникъ опять пристально взглянулъ на него.

— Какъ нельзя? Можно! — отвъчалъ онъ и пошелъ, пере-

валиваясь, за ключами.

Онь скоро возвратился и новель Лугина во второй этажь но широкой, но довольно грязной лъстницъ. Ключь заскриньть въ заржавленномъ замкъ и дверь отворилась; имъ въ лицо нахиуло сыростью. Они взоили. Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльная мебель, нъкогда позолоченная, была правильно разставлена кругомъ стънз

обтянутых обоями, на которых пзображены были, на зеленомъ грунтъ, красные попуган и золотыя лиры; изразцовыя нечи кое-гдъ порастрескались; сосновый полъ, выкрашенный подъ паркетъ, въ иныхъ мъстахъ скрипълъ довольно нодозрительно; въ простънкахъ висъли овальныя зеркала съ рамками рококо; вообще комнаты имъли какую-то странную, несовреиенную наружность. Она, не знаю почему, понравилась Лу-

типу. — Яберу эту квартиру, — сказаль онь. — Вели вымыть окна и вытереть мебель...носмотри сколько наутины!...да надо хорошенько вытошить. — Въ эту минуту онъ замътиль на стънъ ь стадней компаты поясной портреть, изображавшій челов вка иль сорока въ бухарскомъ халатъ, съ правильными чертами и большими, сърыми глазами; въ правой рукъ онъ держалъ ....нотую табакерку необыкновенной величины; на пальцахъ ь часовалось множество разныхъ перетней. Казалось, этотъ поргреть инсань несмълой, ученической кистью; платье, волосы, рука. перстин-все было очень илохо сдълано; за то въ выв женін лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта быль какой-то жу ловимый изгибъ, недоступный искусству п, конечно, начерпаный безсознательно, придававний лицу выражение насмъщпапос. грустное, злое и ласковое поперемънно. Не случалось ли вамъ на замороженномъ стеклъ, или зубчатой тъни, случано наброшенной на стъну какимъ-нибудь предметомъ, различать профиль человъческого лица, профиль, пиогда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу-вамъ не удастся; попробуйте на стъпъ обрисовать карандашомъ силуэтъ, васъ такъ сваьно поразивний — и очарованіе исчезаеть. Рука челов'яка никогда съ памъреніемъ не произведеть этихъ линій; математически малое отступленіе— и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицъ портрета дышало именно то неизъяснигое, возможное только генію или случаю.

— Странно, что я замътиль этоть портреть только въ ту минуту, какъ сказаль, что беру квартиру! — подумаль Лугинь. Онь съль въ кресла, опустиль голову на руку и забылся.



Долго дворникъ стоялъ противъ него, помахивая ключами.

— Что жъ, баринъ? -- проговорилъ онъ наконецъ

— A?

— Какъ же? Коли берете, такъ ножалуйте задатокъ.

Они условились въ цънъ. Лугинъ далъ задатокъ, послалъ къ себъ съ приказаніемъ сейчасъ же перевозиться, а самъпросидълъ противъ портрета до вечера. Въ 9 часовъ самыя нужныя вещи были перевезены изъгостиницы, гдъ жилъ до сей поры Лугинъ.

Вздоръ, чтобъ на этой квартирѣ нельзя было жить! — думалъ Лугинъ: — моимъ предшественникамъ видно не суждено было въ нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взялъ свои

мъры: переъхаль тотчасъ!.. Что жъ?--ничего.

До двънадцати часовъ онъ съ своимъ старымъ камердинеромъ Никитой разставлялъ вещи... Надо прибавить, что онъ выбралъ для своей спальни компату, гдъ висълъ портретъ.

Передъ тъмъ, чтобъ лечь въ ностель, онъ нодошелъ со свъчей къ портрету, желая еще разъ на него взглянуть хорошенько, и прочиталъ винзу, вмъсто имени живописца, красными буквами: середа.

— Какой ныиче день? — спросиль онъ Никиту.

— Понедъльникъ, сударь.

— Послъзавтра середа, — сказалъ разсъянно Лугинъ.

- Точно такъ-съ?

— Ношель вонь! — закричаль онь, тоннувь ногою.

Старый Никита покачаль головою и вышель. Нослё этого Лугинь легь въ постель и заснуль. На другой день утромъ привезли остальныя вещи и несколько начатых в картинъ.

## $\Pi$ .

Въчислъ иедоконченных ъкартинъ, большею частію маленькихъ, была одна, размъра довольно значительнаго. Посреди колста, исчерченнаго углемъ, мъломъ, и загрунтованнаго зелено-коричневой краской, эскизъ женской головки остановилъ бы вниманіе знатока; но, не смотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала непріятно чъмъ-то неопредъленнымъ въ выраженіи глазъ и улыбки. Видно было, что Лугинъ перерисовывалъ ее въ другихъ видахъ и не могъ остаться довольнымъ, потому что въ разныхъ углахъ холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской; то не быль портреть. Можеть быть, подобно молодымъ поэтамъ, вздыхающимъ по небывалой красавицъ, онъ старался осуществить на холстъ свой идеалъ-женщину ангела-причуда, попятная въ первой юпости, но ръдкая въ человъкъ, который сколькопибудь исныталь жизнь. Однако есть люди, у которыхъ онытпость ума не дъйствуеть на сердце, и Лугинь быль изъчисла этихъ несчастныхъ и поэтическихъ созданій. Самый тонкій плуть, самая опытная кокетка съ трудомъ могли бы его провесть, а самъ себя онъ ежедневно обманывалъ съ простодушіемъ ребенка. Съ нъкотораго времени его преслъдовала постоянная пдея, мучительная и неспосная, тъмъ болье, что отъ пея страдало его самолюбіе. Онъ былъ далеко не красавецъэто правда, однако въ немъ инчего не было отвратительнаго, и люди, знавшіе его умъ, таланть и добродушіе, находили даже выражение лица его довольно пріятнымъ. Но онъ твердо убъдился, что степень его безобразія исключаеть возможность любви, и сталъ смотръть на женщинъ, какъ на природныхъ своихъ враговъ, подозрѣвая въ ихъ случайныхъ ласкахъ побужденія постороннія и объясняя грубымъ и положительнымъ образомъ самую явную ихъ благосклонность.

Не стану разсматривать, до какой степени онъ быль правъ: но дъло въ томъ, что подобное расположение души извиняетъ достаточно фантастическую любовь къвоздушному идеалу, любовь самую невинную и вийстй самую вредную для человйка

съ воображеніемъ.

Въ этотъ день, который былъ вторникъ, инчего особеннаго съ Лугинымъ не случилось: онъ до вечера просидълъ дома, хотя емунужно было куда-то бхать. Непостижимая лвиь овладъла вежми чувствами его; хотълъ рисовать — кистивыпадали изъ рукъ; пробовалъ читать — взоры его скользили надъ строками и читали совећмъ не то, что было написано; его бросало вь жарьивьхолодь; голова больла; звеньло вь ушахь. Когда смерклось, онъ не велълъ подавать свъчъ, и сълъ у окна, которое выходило на дворъ. На дворъ было темно; у бъдныхъ со-



съдей тускло свътились окна. Онъ долго сидъль; вдругъ на дворъ заиграла шарманка; она играла какой-то старинный нъмецкій вальсь: Лугинъ слушаль, слушаль; ему стало ужасно грустно. Онъ началь ходить по комнатъ; небывалое безпокой ство имъ овладъло; ему хотълось илакать, хотълось смъяться... онъ бросился на постель и заилакаль: ему иредставилось все его прошедшее. Онъ всномииль, какъ часто бываль обмануть, какъ часто дълаль зло именно тъмъ, которыхъ любиль; какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу. когда видъль слезы, вызванныя имъ изъ глазъ, нынъ закрытыхъ навъки, и онъ съ ужасомъ замътилъ и признался, что онъ недостоинъ былъ любви безотчетной и истинной—и ему стало такъ больно, такъ тижело!

Около полуночи опъ усноконлся, сълъ къ столу; зажега свъчу, взялъ листъ бумаги и сталъ что-то чертить. Все было тихо вокругъ. Свъча горъла ярко и спокойно. Онъ рисовалъ голову старика, и когда кончилъ, то его поразило сходство этой головы съ къмъ-то знакомымъ. Онъ подиялъ глаза на портретъ, висъвний противъ него—сходство было разительное; онъ невольно вздрогнулъ и обернулся: ему показалось, что дверь, ведущая въ пустую гостиную, заскрипъла; глаза его не могли оторваться отъ двери. — Кто тамъ? — вскрикнулъ онъ.

За дверьми послышался шорохъ, какъ будто хлопали туфли; известка посыпалась съ печи на полъ. — Кто это? — повторилъ онъ слабымъ голосомъ.

Въ эту минуту объ половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыханіе новъяло въ комнату; дверь отворилась сама; въ той комнатъ было темно, какъ въ ногребъ.

Когда дверь отворилась настежь, въ ней ноказалась фигура, въ полосатомъ халатъ и туфляхъ: то былъ съдой, сгорбленный старичекъ; онъ медленно подвигался, присъдая; лицо его, блъдное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; сърые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотръли ирямо, безъ цъли. И вотъ онъ сълъ у стола противъ Лугина, вынулъ изъ-за назухи двъ колоды картъ, ноложилъ одну противъ Лугина, другую передъ собой, и улыбнулся.

— Что вамъ надобно? — сказалъ Лугинъ съ храбростью отчаянія. Его кулаки судорожно сжимались и онъ былъ готовъ пустить шандаломъ въ незваннаго гостя.

Подъ халатомъ вздохнуло.

— Это несносно! — сказаль Лугинь задыхающимся голоомь. Его мысли мёнались.

Старичекъ зашевелился на стуль; вся его фигура измънялю в ежеминутно: онъ дълался то выше, то толще, то почти несъмъ съёживался; наконецъ принялъ прежий видъ.

— Хорошо, —подумалъ Лугинъ: — если это привидъніе, то

д ему не поддамся.

— Не угодно ли, я вамъ промечу штоссъ? — сказалъ ста-

Дугинъ взялъ передъ нимъ лежавшую колоду картъ и отвъ-

чалъ насмъщинвымъ тономъ:

— А на что же мы будемъ играть? Я васъ предваряю, что лушу свою на карту не поставлю! [Онъ думалъ этимъ озадаить привидъніе]. А если хотите, — продолжалъ онъ: —я поивлю клюнгеръ: не думаю, чтобъ они водились въ вашемъ посучиномъ банкъ.

Старика эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня въ банкъ воть это! — отвъчаль онь, протянувъ

— Это?—сказаль Лугинъ, иснугавшись и кинувъ глаза нальво. — Что это?

Возлъ него колыхалось что-то бълое, неясное и прозрач-

: :. Онъ съ отвращениемъ отвернулся.

— Мечите! — потомъ сказалъ онъ, оправившись, и вынувъ иль кармана клюнгеръ, положилъ его на карту. — Идетъ, граная.

Старичекъ поклонидся, стасоваль карты, сръзаль и сталь стать. Лугинъ поставиль семерку бубенъ, и она соника была убита; старичекъ протянуль руку и взяль золотой.

— Еще талью! — сказаль съ досадою Лугинь.

Онъ покачалъ головою.

— Что же это значить?



- Въ середу, - сказалъ старичекъ.

— А, въ середу! — вскрикнуль въ бъщенствъ Лугинъ. — Такъ иътъ же! не хочу въ середу! завтра или никогда! Слышишь ли? Глаза страннаго гостя произительно засверкали, и онъ онять

безпокойно зашевелился.

— Хорошо!—наконецъ сказаль онь, всталь, поклонился и вышель, присъдая. Дверь опять тихо за пимъ затворилась. въ сосъдней компать опять захлопали туфли и мало-по-малу все утихло. У Лугина кровь стучала въ голову молоткомъ: странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что опъ пропграль.—Одпако жъ я не поддался ему! — говориль опъ, стараясь себя утъщить: — Переупрямиль! Въ середу! Какъ бы не такъ! что я за сумасшедшій! Это хорошо!.. очень хорошо! опъ у меня не отдълается... А какъ похожъ на этотъ портреть!.. ужасно, ужасно похожъ!.. А! теперь я понимаю!..

На этомъ словъ онъ заснулъ въ креслахъ. На другой денг поутру онъ никому о случившемся не говорилъ, просидълъ цълый день дома и съ лихорадочнымъ нетеривніемъ дожидал-

ся вечера.

— Однако я не посмотръль хорошенько на то, что у него в. банкъ! — думаль онъ: — върно что-нибудь необыкновенное!

Когда наступила полночь, онъ всталъ съ своихъ креселъ, вышель въ сосъднюю компату, заперъ на ключъ дверь, ведущую въ переднюю, и возвратился на свое мъсто. Онъ педолго дожидался: онять раздался шорохъ, хлопанье туфлей. кашель старика, и въ дверяхъ показалась его мертвая фигура. За нимъ подвигалась другая, но до того туманная, что Лугинъ не могъ разсмотръть ея формы. Старичекъ сълъ, какъ наканунъ, положилъ на столъ двъ колоды картъ, сръзалъ одну и приготовился метать, повидимому, не ожидая отъ Лугина никакого сопротивленія. Въ его глазахъ блистала необыкновенная увъренность, какъ будто они читали въ будущемъ.

Лугинъ, остолбенъвний совершенно подъ магнитическимъ вліяніемъ его стрыхъ глазъ, уже бросилъ было на столъ два

полуимиеріала, какъ вдругъ опъ опоминася.

— Позвольте!.. сказаль онь, покрывь рукою свою колоду

Старичекъ сидълъ неподвиженъ.

— Что, бишь, я хотвлъ сказать?.. Нозвольте... да!.. Југинъ запутался.

Наконецъ, сдълавъ усиліе, онъ медленно проговорилъ:

— Хороню... я съ вами буду играть... я принимаю вызовъ... я не боюсь... только съ условіемъ: и долженъ знать, тъ къмъ играю. Какъ ваша фамилія?

старичекъ улыбиулся.

 — Я иначе не играю, — проговорилъ Лугинъ; а между тъмъ прожащая рука его вытаскивала изъ колоды очередную карту.

- Что-съ? — проговорилъ неизвъстный, насмъщливо уды-

— Штоссъ?—это?—У Лугина руки опустились, онъ испу-

галея. Въ эту минуту онъ почувствовалъ возлъ себя чье-то свъжее ароматическое дыханіе, и слабый шорохъ, и вздохъ непольный, и легкое, огненное прикосновенье. Странный, сладкій и вмість бользненный трепеть пробъжаль но его жиламь; нь на мгновенье обернулъ голову и тотчасъ онять устремилъ поръ на карты; по этого минутнаго взгляда было бы довольо, чтобъ заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видънье: склопись надъ его илечемъ, сіяла женская головка; ея уста умоляли; въ ея глазахъ была тоска непаразимая; она отдълялась на темпыхъ стъпахъ компаты, аять утренняя звъзда на туманномъ востокъ. Никогда жизнь не производила инчего столь воздушно - неземного; никогда мерть не упосила изъ міра ничего столь полнаго пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свътъ вмъсто формъ и тъла, теплое дыханіе вмъсто крови, мысль -мъсточувства; то не быль также простой и ложный призракъ, потому что въ неясныхъ чертахъ дышала страсть бурная и жадиая, желаніе, грусть, любовь, страхъ, надежда... то была една изъ тъхъ чудныхъ красавицъ, которыхъ рисустъ намъ молодое воображение, передъ которыми, въ волнени иламенпыхъ грезъ, стоимъ на колъняхъ и плачемъ, и молимъ, и ралуемся, Богъ знастъ чему; одно изъ тъхъ божественныхъ со-. даній молодой души, когда она, въ избытив силь, творить



для себя новую природу, лучше и полнъе той, къ которой она

прикована!

Въ эту минуту Лугинъ не могъ объяснить того, что съ нимъ сдълалось; но съ этой минуты онъ ръшился играть, пока не выиграетъ; эта цъль сдълалась цълью его жизни: онъ былъ этому очень радъ.

Старичекъ сталъ метать: карта Лугина была убита. Блъд-

ная рука опять потащила по столу два полуимперіала.

— Завтра! — сказаль Лугинь.

Старичекъ вздохнулъ тяжело, но кивнулъ головой въ знакъ

согласія, и вышель, какъ наканупъ.

Всякую почь въ продолжениемъсяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугинъ проигрывалъ, но ему не было жаль денегъ; онъ былъ увъренъ, что наконецъ хоть одна карта будетъ дана, и нотому все удвопвалъ куши. Онъ былъ въ сильномъ проигрышћ, по за то каждую ночь на минуту встръчалъ взглядъ и улыбку, за которые онъ готовъ былъ отдать все и свътъ. Онъ похудълъ и пожелтълъ ужасно. Цълые дин пресиживаль дома, запершись въ кабинетъ; часто не объдаль. Онъ ожидалъ вечера, какъ любовинкъ — свиданья, и каждый вечеръ быль награждень взглядомь болье нъжнымь, улыбы 🗄 болбе привътливой. Она-не знаю какъ назвать ее-ена, к залось, принимала трепетное участіе въ нгръ: казалось, ода ждала съ нетеривніемъ минуты, когда освободится отъ на несноснаго старика, и всякій разъ, когда карта Лугина былубита, она съ грустнымъ взоромъ оборачивала къ нему эти страстные, глубокіе глаза, которые, казалось, говорили:смълъе, не унадай духомъ, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало; я тебя люблю! — и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тънью ся измънчивыя черты. И всякій вечеръ, когда они разставались, у Лугина бользиение сжималесь сердце отчанніемъ и бъщенствомъ. Онъ уже продаваль вещи, чтобъ поддерживать игру; онъ видълъ, что невдалекъ та мипута, когда ему печего будетъ поставить на карту. Надо будетъ на что-инбудь ръшиться. Онъ ръшился...

[Здъсь обрывается руконись].

## ОТРЫВОКЪ ВТОРОЙ НАЧАТОЙ ПОВЪСТИ.

[Годъ непзвъстенъ, см. стр. 349].

Я хочу разсказать вамъ исторію женщины, которую вы вст гидали и которую никто изъ васъ не зналъ. Вы ее встръчали ежедневно на балъ, въ театръ, на гуляньъ, у нея въ кабинегъ. Теперь она уже сошла со сцены большого свъта; ей триднать лътъ, и она ехоронила себя въ деревиъ; но когда ей быпо только двадцать, весь Петербургъ шумцо занималея ею въ продолжение цълой зимы. Объ этомъ совершение забыли-и слава Богу! потому что, пначе, я бы не могь печатать своей новъсти. Въ обществъ про нее было въ то время много разпогласныхъ толковъ. Старушки говорили объ ней, что она прехитрая и предукавая, пріятельницы-что она преглуненьная, сопершицы-что она предобрая, молодыя женщины-что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ея имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность: ниые жальли, что такой правильной и свъжей красоть недозтаетъ физіономіи, тогда какъ другіе утверждали, что хоти она вовсе не хороша, но неизъясиимая предесть выраженья въ -и лицъ замъняетъ веб прочіе недостатки. Притомъ мужъ ея, нятидесятильтийй мужчина, имьль графскій титуль и сомцительно-огромное состояніе. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщинь ту соблазинтельную, мимолетную славу, за которой онъ всъ такъ жадно гоняются и за которую ибкоторыя изъ нихъ такъ дорого илатятъ.

Подробности моего разсказа нокажутся не очень нравственшыми, но ручаюсь вамъ, что въ немъ будетъ заключаться глубокій правственный смыслъ, который не ускользнетъ ни отъ кого, развъ отъ 18-лътнихъ барышень—да имъ моей кинги не дадутъ; а если она имъ и попадется случайно, то умоляю ихъ, послъ этихъ строкъ закрыть ее и не класть на ночь подъ подушку, нотому что отъ этого находять дурные сны. Молодыя же дамы, прочитавь эти правдивыя страницы, върно, отдадутъ справедливость моимъ описаніямъ и замъчаніямъ, вспомнивъ итчто подобное въ своей жизни; по онт, конечно, этого никому не скажуть, тогда какъ многіе молодые франты стануть увърять, что такія приключенія были съ ними на дняхъ, тогда какъ съ большею частію изъ нихъ ничего такого случиться даже не можеть. Всв почти жалуются у нась на однообразіе свътской жизни, и забывають, что надо бъгать за приключеніями, чтобъ они встрътились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или имъть одинъ изъ тъхъ безнокойно-любонытныхъ характеровъ, которые готовы сто разъ пожертвовать жизнію, только бы достать ключь самой незамысловатой, новидимому, загадки; но на диб одной есть уже върно другая, потому что все для насъ въ мірѣ тайна, и тотъ, кто думасть отгадать чужое сердце или знать всъ подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается. Во всякомъ сердцъ, во всякой жизни пробъжало чувство, промедькнуло событіе, которыхъ шикто инкому не откроетъ, а опи-то самыя важныя и есть; опи-то обыкновенно даютъ тайное направление чувствамъ и поступкамъ.

Въ нашемъ равнодушномъ въкъ любопытныхъ и страстпыхъ людей немпого; по, около десяти лътъ тому назадъ, случился одинъ такой чудакъ въ Истербургъ, и судьба, какъ нарочно, поставила его предъ непонятной женщиною, которой
исторію я хочу вамъ разсказать.

Александру Сергъевнчу Арбенину было тридцать лъть возрасть силы и зрълости для мужчины, если только молодость его прошла не слишкомъ бурливо и не слишкомъ спокойно. Извъстно, что въ природъ противоположныя причины часто производять одинакія дъйствія: лошадь равно падаеть на ноги оть застоя и отъ излишней талы.

Воть какова была молодость Арфенина.

Начиемъ спачала.

Опъ родился въ Москвъ. Скоро послъ ноявленія его наэтотъ свъть, его мать разъвхалась съ его отцомь по неизвъстнымъ причинамъ. Сообразивъ всъ городскіе толки, можно было сдълать только одно върнос заключеніе, а именно, что Сергъй

Васильевичь разъбхадся съ своей супругой.

Саша остался на рукахъ отца. Когда ему минуло годъ, его посадили съ кормилицей и няней въ карету и отвезли въ симбирскую деревню. Сергъй Васильевичь вскоръ самъ туда пріахаль и поселился на житье. Деревия эта находилась на бер ту Волги. Отъ барскаго дома по скату горы до самой ръки разетилался фруктовый садъ. Съ балкона видны были дымящінся села луговой стороны, спибющія степи и желтыя нивы. Весной, во время разлива, ръка превращалась въ море, усъянное явсистыми островами; по ней мелькали бълые наруса барокъ, и вечеромъ раздавались и всин бурлаковъ. Варскій домъ овыть похожь на вст барскіедома: деревянный, съ мезониномъ, выпрашенный желтой краской, а дворъ обстроенъ быль одноэтаными, длиными флигелями, сараями, конюшиями и обвеленъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньямъ двория толмаась вокругъ нихъ и, порон, двъ горинчныя садились на . Пустинешую доску, висящую межъ двухъ сомнительныхъ в чевокъ, и двое изъ самыхъ любезныхъ дакеевъ, взявинсь важный за конецъ толстаго каната, взбрасывали скромную чету подъ облака; мальчинки били въ ладони, когда пугливыя тывы начинали визжать — и всёмъ было очень весело. Надо то втить, что качели среди барскаго двора-признакъ отечесы-добраго правленія, а между тъмъ воть какъ хорошо судять о касъ иностранцы: въ нутевыхъ запискахъ одного француза я подавно читаль, что у насъ противъ господскаго дома обыкповенно торчить вистлица. Французь замъчаль остроумно, что это, должно быть, злоунотребленіе, нбо смертная казнь вь Россіи упичтожена. Бъдныя качели!..

Мужики Арбеница большею частью занимались рыбной довлен. Во время бури жены и дочери рыбаковъ выбъгали съ илачемъ на берегъ; въ жаркіе лътніе дии толны крестьянскихъ Павокъ кунались въ студёныхъ струяхъ Волги; ихъ русыя ко-

сы мелькали надъ пъпистой влагой; ихъ громкій смъхъ раздавался далеко. Зимой горинчныя девунки приходили инть и вязать въ дътскую, во-нервыхъ, потому что ияпъ Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторыхъ, чтобъ потъшать маленькаго барченка. Сашъ было съ ними очень весело. Онъ его ласкали и цъловали наперерывъ, разсказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятіями противуобщественными. Онъ разлюбиль игрушки и началъ мечтать. Шести лътъ уже опъ заглядывался на закать, усъянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство ужъ волновало его душу, когда полный мъсяцъ свътиль въ окно на егодътскую кроватку. Емухотълось, чтобъ кто-нибудь его приласкаль, поцеловаль, приголубиль, но у старой няньки руки были такія жесткія! Отецъ имъ вовсе не занимался, хозяйничаль и бздиль на охоту. Саша быль преизбалованный, пресвоевольный ребенокъ. Онъ семи лътъ умълъ уже прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, опъ умълъ съ презръніемъ улыбнуться на низкую лесть толстой ключищы. Между тъмъ природная всъмъ склонность къ разрушению развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду онъ то и дъло ломалъ кусты и срывалъ лучніе цвъты, усыная ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удовольствіемъ давиль несчастную муху и радовался, когда брошенный имъ камень сбиваль съ ногъ бъдную курицу. Богъ знаетъ, какое направленіе приняль бы его характерь, если бъ не пришла на помощь корь-бользиь опасная въ его возрасть. Его спасли отъ смерти, но тяжелый недугь оставиль его въ совершениомъ разслабленін: онъ не могъ ходить, не могъ приподнять дожки. Цълые три года оставался онъ въ самомъ жалкомъ положенін, и если бъ онъ не получиль отъ природы желѣзнаго тълосложенія, то вёрно бы отправился на тотъ свёть. Болезнь эта имъла важныя слъдствія и странное вліяніе на умъ и характеръ Саши: онъ выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами дътей, онъ началь искать ихъ въ самомъ себъ. Воображение стало для него новой игрушкой. Не даромъ учатъ дътей, что съ огнемъ играть не



должно. Но — увы! никто не подозрѣваль въ Сашѣ этого скрытаго огня, а между тѣмъ онъ обхватилъ все существо бѣднаго ребенка. Въ продолженіе мучительныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ побѣждать страданья тѣла, увлекаясь грезами души. Онъ воображаль себя волжскимъ разбойникомъ, среди синихъ и студёныхъ волнъ, въ тѣни дремучихъ лѣсовъ, въ шумѣ бптвъ, въ ночныхъ наѣздахъ при звукѣ пѣсенъ, подъ свистомъ волжской бури. Вѣроятно, что раннее развитіе умственныхъ спосоностей не мало помѣшало его выздоровленію ....

[Здъсь обрывается рукопись].

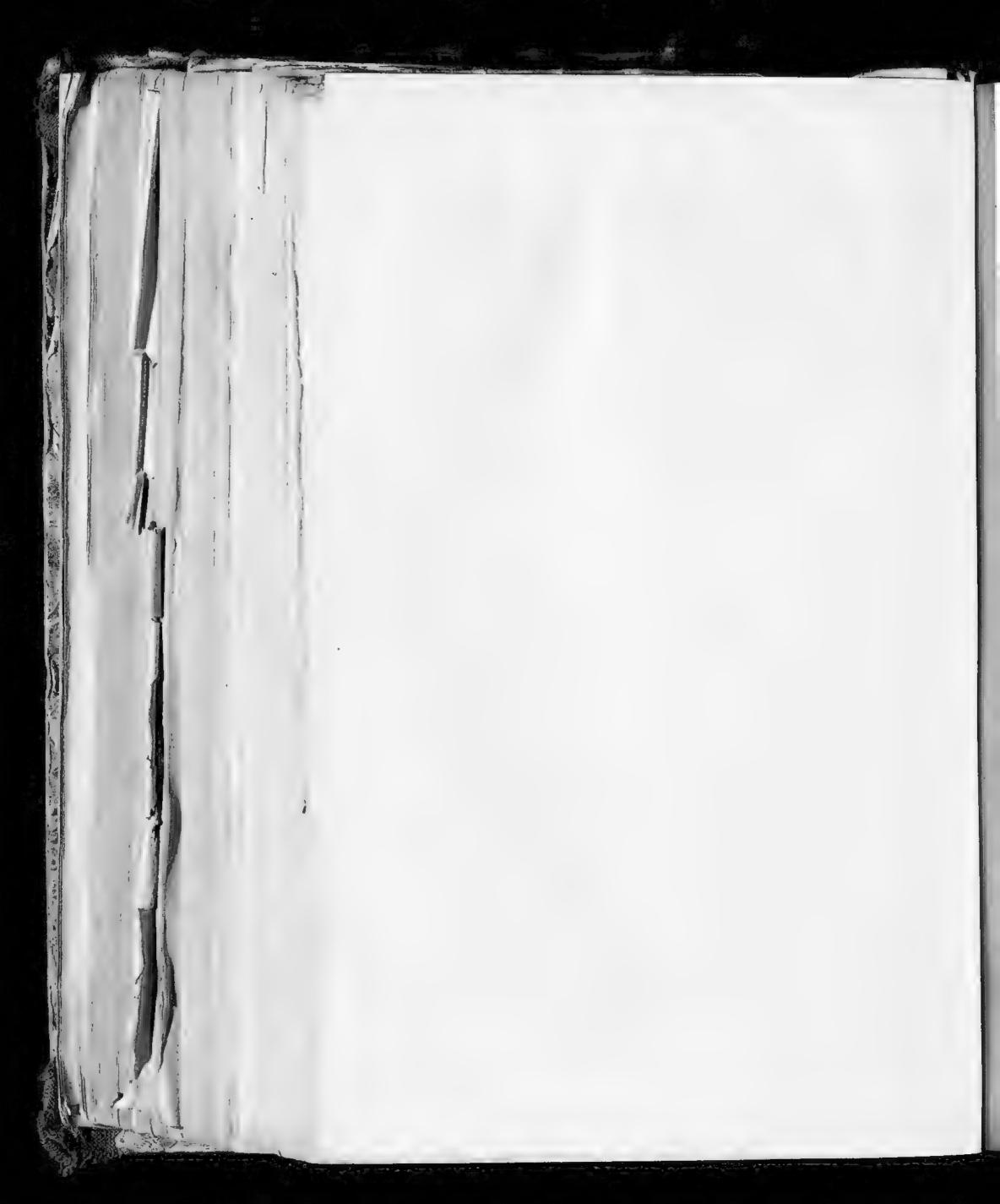

письма.



#### 1828.

#### 1. Въ маръв авимовив планъ-гирей.

Милая тетенька! "Наконець, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я вамъ мало нашину, то это будетъ не отъ моей лъности, но отъ того, что у меня не будетъ время. Я дучаю, что вамъ пріятно будеть узнать, что я въ русской правиатикъ учу синтаксисъ, и что миъ даютъ сочинять; я къ ва что это иншу не для нохвальбы, по собственно отъ того, что вань это будеть пріятно. Въ географін я учу математическую но пебесному глобосу, градусы, планеты, ходъ ихъ, и проч. Прежнее ученіе исторіи мит очень номогло. Заставьте, ножа-..унста, Екимарисовать контуры; мой учитель говорить, что я еще буту ихъ рисовать съ полгода; но я лучие сталъ рисовать, однакожъ мив запрещено рисовать свое. Катюшв въ -шаль благодарности за подвязку, посылаю ей бисерный ящикъ чося работы. Я еще ин въ какихъ садахъ не бывалъ, но я быль въ театръ, гдъ я видълъ оперу Невидимку, ту самую, что я видълъ въ Москвъ 8 лътъ назадъ; мы сами дълаемъ теп.ръ, который довольно хорошо выходить и будуть восковыя фигуры пграть [едблайте милость пришлите мои воски]; я парочно замъчаю, чтобы вы въ хлопотахъ не забыли, я дучаю что эта пунктуальность не мъшаетъ; я бы приписалъ къ

М. А. Шанъ-Гирей, дочь родной сестры бабушки поэта—Екатерины Анекскевны Хастатовой, рожденной Столыниной.

брату, \* онъ здѣсь, но янмъ[?] напишу особливо; Катюшу\*\* же цѣлую и благодарю за подвязку.—Прощайте, милая тетенька, цѣлую ваши ручки и остаюсь вашъ покорный племянникъ.— М. Лермантовъ.

#### 2. къ ней же.

Въ концъ 1828].

Милая тетенька! Зная вашу любовь ко мий, я не могу медлить, чтобы обрадовать вась: экзамень кончился и вакація началась до 8-го января; слёдственно, она будеть продолжаться З неділи. Испытаніе наше продолжалось оть 13-го до 20-го числа. Я вамъ посылаю баллы, \*\*\* гді вы увидите, что г-нь дубенской поставиль 4 рус. и 3 лат.; но онь продолжаль мийставить 3 и до 2 до самаго экзамена. Вдругь какъ-то сжалился и накануні переправиль, что произвело меня вторымь ученикомь.

\*\* Сестра Екима,

Въдомость о новеденіи и успъхахъ университетскаго благороднаго пансіона воспитанника 4-го класса М. Лермонтова.

| Поведеніе.          | South. | Mare- | Prock. O | Jarmi. H |   | Feorpa- |   | Ppani   namen | Заключеніе.                                  |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|---|---------|---|---------------|----------------------------------------------|
| Весьма<br>похвально | 3      | 4     | 4        | 3        | 4 | 4       | 4 | 4             | 30<br>За 24 балла<br>переводъ<br>въ 5 классъ |

Инспекторъ Павловъ.

NR 1, означаетъ высшую степень, 0 низшую. Я сижу 2-мъ ученикомъ.

<sup>\*</sup> Братомъ Л. называль старшаго сына Марын Акимовны, Акима изг Екима Павловича, упоминаемаго выше.

<sup>\*\*\*</sup> Воть въдомость балловъ, которую Лермантовъ прислаль:

Папенька сюда прівхаль п воть уже 2 картины пзвлечены изь моего portefeuille... слава Богу, что такими любезными мив руками!.. Скоро я начну рисовать съ [buste] бюстовъ... Какое удовольствіе!.. Кътому жъ Александръ Степановичъ мив показываетъ также, какъ должно рисовать пейзажи.—Я продолжаль подавать сочиненія мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометен взяль инспекторъ, \*\* который хочетъ издавать журналь Калліону [подражая мив !?], гдв будутъ помъщаться сочиненія воснитанниковъ.—Каково вамъ нокажется. Павловь мив подражаетъ, перенимаетъ у...меня!.. стало быть...

Бабушка была немного нездорова зубами, однакоже теперь поражо лучше, а я — о! је те porte comme à l'ordinaire... bien! — Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренно нокойны, слъд. здоровы, нбо: les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme. — Остаюсь вашъ покорный илемянникъ. — М. Лермантовъ.

NB. Яприлагаю вамъ, милая тетенька, стихи, кон проигу помістить къ себъ въ альбомъ, а картнику я еще не нарисовалъ. На вакацію падъюсь пеполиять свое объщаніе; воть стихи:

ПОЭТЪ.

Когда Рафаэль вдохновенный Пречистой Дъвы ликъ священный Живою кистью окончаль:
Своимъ искусствомъ восхищенный Онъ предъ картиною упаль!
Но скоро сей порывъ чудесный Слабълъ въ груди его младой,
И утомленный и нъмой,
Онъ забывалъ огонь небесный.
Таковъ поэтъ: чуть мысль блесиетъ,
Какъ онъ перомъ своимъ прольетъ
Вею душу; звукомъ громкой лиры

Мих.Григ. Павловъ, профессоръ Московскаго университета.

<sup>\*</sup> А. С. Солонецкій — учитель рисованія, съ конмъ Лерм. состояль въ такой дружов [ср. біогр. Л. въ нансіонъ]

Чаруеть свъть, и въ тишинъ Ноёть, забывшись въ райскомъ снъ, Васъ, васъ, души его кумиры! И вдругъ хладъетъ жаръ ланитъ, Его сердечныя волненья Все тише, и призракъ бъжитъ! Но долго, долго умъ хранитъ Первоначальны внечатлънья.

нисьма

М. Л.

Р. S. Не зная, что дяденька въ Опалихъ, я не писалъ къ пему, но прошу извиненія, и свидътельствую сму мое почтеніє.

### 1829.

#### 3. къ ней же.

Милая тетенька! Извините меня, что я такъ долго не писалъ. Но теперь постараюсь почаще увъдомлять васъ о себъ, зная что это вамъ будетъ пріятно. Вакаціи приближаются и... прости! достопочтенный пансіопъ. По не думайте, чтобы я былъ радъ оставить его, потому [что] ученіе прекратится; нътъ! дома я заниматься буду еще болье, нежели тамъ. Вы справнивали о баллахъ, милая тетенька, увы! — у насъ въ пятомъ классъ съ самаго поваго года еще не всъ учителя поставили сін вывъски нашей премудрости. \*\*\*

Поминте ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры [московскіе] хуже истербургскихь. Какъ жалко, что вы не видали здъсь: Игрока, трагедію: Разбойники. Вы бы пначе думали. Многіе изъ истербургскихь господа соглашаются, что эти пьесы лучше идуть, нежели тамъ, и что Мочаловъ во многихъ мъстахъ превосходитъ Каратыгина. Бабушка, я и Екимъ, всъ, слава Богу, здоровы, но М-г G. Gendroz былъ болець; однако теперь ночти совсъмъ поправился. Постараюсь слъдовать совътамъ вашимъ, ибо я увъренъ, что они служатъ къ моей

\*\* Выраженіе одного ученика. [М. Л.]

<sup>-</sup> Имъніе Шапъ-Гирея, въ трехъ верстахъ отъ села Тарханы.

лользъ. Цълую вани ручки, покорный вашъ племянникъ— М. Лермантовъ.

Р. S. Прошу васъ дяденькъ засвидътельствовать мое почтенье и у тетеньки Анны Акимовны цълую ручки. Также прошу поцъловать за меня Алешу, двухъ Катюнъ и Машу. — М. Л.

#### 1831.

#### 4. къ и. и. поливанову.

Москва 7-го новя 1831.

Імбезный другь, здравствуй! протяпи руку и думай, что на встръчаеть мою; я теперь сумасшедшій совсьмь. Насъ судьба разносить въ разныя стороны, какъ вътеръ листы осеми. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня обудеть?! впрочемь, мит теперь не до подробностей. Порть возьми вст свадебные пиры. Итть, другь мой! мы съ собой не для свта созданы; я не могу тебт много писать: болень, разстроень, глаза каждую минуту мокры. — Source ntarissable. Много со мной было. Прощай; папини что писать веселье. Что ты дълаень? Прощай, другь мой. — М. Лержановь.

#### 5. КЪ М. АК. ШАКЪ-ГИРЕЙ.

Конецъ 1831 года [?].

Ма chère fante. Вступаюсь за честь Шекспира. Если опъ вепаль, то это въ «Гамлетъ»; если опъ истиппо Шекспиръ, этотъ телій пеобъемлемый, пропикающій въ сердце человъка, въ завены судьбы, оригинальный, т.е. неподражаемый Шекспиръ—те это въ «Гамлетъ». Начну съ того, что имъете вы переводъ по съ Шекспира, а переводъ перековерканной пьесы Дюсиса, « вогорый, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, пе умъющихъ обнять высокое, и глупымъ ихъ правиламъ, неремъниль ходъ трагедіи и выпустиль множество характеритическихъ сценъ. Эти переводы, къ сожальнію, играются у

<sup>\*</sup> Французскій драматическій писатель [1733—1816], передълыватель Шекспира.



могильщиковъ, и другихъ, коихъ я не запомню.

«Гамлетъ» по-англійски написанъ ноловина въ прозъ, половина въ стихахъ. Върно, нътъ [въвашемъ «Гамлетъ» и] той сцены, когда Гамлетъ говоритъ со своей матерью, и она показываетъ на портретъ его умирающаго отца; въ этотъ мигъ съ другой стороны, видимая одному Гамлету, является тънь короля, одътая, какъ на портретъ, и принцъ, глядя уже на тънь, отвъчаетъ матери: «какой живой контрастъ, какъ глубоко!..» Сочинитель зналъ, что, върно, Гамлетъ не будетт такъ поражонъ и встревоженъ, увидъвъ портретъ, какъ при появлении призрака.

Върио, Офелія не является въ сумасшествін, хотя сія послъдияя одна изъ трогательнъйшихъ сценъ. Есть ли у васъ сцена, когда король подсылаетъ двухъ придворныхъ, чтобъ узнать, точно ли помъщанъ притворившійся принцъ, и сей

обманываетъ ихъ.

Я помию итскольно мъсть этой сцены: они [придворные] надотли Гамлету, и этотъ прерываетъ одного изъ нихъ, спрапивая:

гамлетъ. Не правда ли, это облако похоже на пилу?"

1-ый придворный. Да, мой принцъ!

тамлетъ. А мив кажется, что оно имветъ видъ верблюда, что похоже на животное.

2-ой придворный. Принцъ, я самъ лишь хотблъ сказать это.

гамлетъ. На что же вы похожи оба? -- и проч.

Вотъ какъ кончается эта сцена: Гамлетъ беретъ флейту и говоритъ: «Сыграйте что-нибудь на этомъ инструментъ».

1-ый придворный. Я инкогда не учился, принцъ, я не могу.

гамлеть. Пожалуйста.

1-ый придворный. Клянусь, принцъ, не могу [и проч. извиняется].

гамлеть. Ужели послъ этого не чудаки вы оба? Когда изъ

<sup>•</sup> Подозрѣваемъ, что въ рукописи стояло «это облако похоже на кита» и не вѣрно разобрано: на «пилу». Трудно предположить, чтобы Лермонтовъ могъ запамятовать, что у Инекспира является сравнение облаковъ съ животными: китомъ, хорькомъ и верблюдомъ.

гакой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных в звуковъ, какъ хотите изъ меня, существа одареннаго сильною волею, исторгнуть тайныя мысли?..

II это не прекрасно!..

— Теперь слъдуютъ мои извиненія, что я къ вамъ, любезная тетенька, не писалъ; клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: какъ обижать Шекспира?!

Миъ здъсь довольно весело: почти каждый вечерь на балъ. — Но великимъ постомъ я уже совсъмъ засяду. Въ универ-

ситетъ все идетъ хорошо.

Прощайте, милая тетенька, желаю вамь здоровья и всего, что вы желаете. Если говорять: одна голова—хороша, а двъ— лучше, зачъмъ не сказать: одно сердце — хорошо, а два — лучше.

Цѣлую ваши ручки, остаюсь покорный вашъ племянинкъ. М. Лермантовъ.

Р. S. Поклопитесь отъ меня дяденькъ и поцълуйте дъ-

#### 1832.

6. КЪ СОФЬВ АЛЕКСАНДРОВИВ ВАХМЕТЕВОЙ.

[Пл пути изъ Москвы въ Петербургъ въ полъ 1832, въроятно изъ Твери; см. конецъ слъд. письма].

Ваше Атмосфераторство! Милостивъйшая государыня, Сорія, дочь Александрова?.. Вашъ рабъ, всенокорнъйшій Михайло, сынъ Юрьевъ, бьетъ челомъ вамъ. — Дѣло въ томъ, что побрѣтаюсь въ ужасной тоскъ; извозчикъ ѣдетъ тихо, дорога пряма, какъ налка, на квартиръ вонь и перо скверное!.. важется довольно, чтобъ истощить ангельское териъніе, подобное моему.

Что вы дълаете? — Прібхала ли Александра, Михайлова

\* Павлу Петровичу Шанъ-Гирей.

<sup>\*\*</sup> Екатерину Павловну и братьевъ ея: Акима, Алексъя и Николая. Письмо это напечатано въ первый разъ съ соблюденіемъ ореографіи поэта та. Ив. Поливановымъ въ Русск. Старинъ, Январь 1889 г.

дочь\*— и какія ся рѣчи? Все пините — а моего писанія никому ис являйте. Растрясло меня, и потому къ благовърной кузниъ не пишу—а вамъ мало; извините моей пемощи!..

До Петербурга съ объими прощаюсь. Рабъ вашъ М. Lerma. Прошу засвидътельствовать мое пижайшее почтение тетенькъ и всъмъ домочадиамъ.

#### 7. КЪ НЕЙ ЖЕ.

[С.-Петербургъ. Августъ 1832].

Любезная Софья Александровна! До самаго нынѣшияго дня я быль въ ужасныхъ хлопотахъ: ѣздилъ туда-сюда, къ Върѣ Николаевиъ \*\* на дачу и проч.; разсматривалъ городъ по частямъ, и на лодкъ ѣздилъ въ море. Короче, я ищу впечатлѣ-иій, какихъ-пибудь впечатлѣній...

Иреглуное состояніе человъка то, когда онъ принужденъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали иѣкогда придворные старыхъ королей; быть своимъ шутомъ! Какъ послъ этого не презирать себя, не потерять довъренность, которую имѣлъ къ душѣ своей?.. Одну добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я догадался, что не гожусь для общества, и тенерь больше, чъмъ когда-инбудь. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, у NN, гдъ, просидъвъ 4 часа, я не сказаль ин одного путнаго слова. У меня иѣтъ ключа отъ ихъ умовъ—быть можетъ, слава Богу!

Вашей комиссіп я еще не исполниль, ибо мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный домь, и со всёмь тёмь душа моя къ нему не лежить: мив кажется, что отнынё я самь буду пусть, какъ быль онь, когда мы въёхали.

Нишите мив, что двластся въ странахъ вашего царства. Какъ свадьба? Все ли вы въ Средниковъ или въ Москвъ? Чай. Александра Михайловна да Елизавета Александровна\*\*\* покою не знаютъ, все хлопочутъ!

Странная вещь! Только мѣсяцъ тому назадъ я писалъ: Я жить хочу! хочу печали, Любви и счастію на зло!

<sup>🏄</sup> А. М. Верещагина.

<sup>\*</sup> Анненкова.

<sup>· ·</sup> Аопухина — впослъдствін кн. Трубецкая.

Они мой умъ избаловали
И слинкомъ сгладили чело.
Пора, пора насмъшкамъ свъта
Прогнать спокойствія туманъ;
Что безъ страданій жизнь поэта,
И что безъ бури океанъ? \*

И пришла буря, и прошла буря, и океанъ замерзъ, по замерзъ съ поднятыми волнами, храня театральный видъ движенія и безпокойства, но въ самомъ дълъ мертвъе, чъмъ когда-

инбудь...

Надобль я вамъ своими диссертаціями! Я короче сошелся съ Навломъ Евреиновымъ \*\*; у него есть душа въ душъ. Одна вещь меня безноконтъ: я ночти совсѣмъ лишился сна, Богъ знаетъ, надолго ли. Не скажу, чтобъ отъ горести; были у меня и больше горести, и я сналъ кръпко и хорошо. Нътъ, я не знаю: табное сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человъкомъ, меня мучитъ

Дорогой я еще быль туда-сюда; прівхавши, не гожусь ни на что. Право, мит необходимо путешествовать: я—цыганъ!

Прощайте. Пишите мив, чвмъ помицаете вы меня? Объщаю вамъ, что не всв моп письма будутъ такія; теперь я болтаю вздоръ, потому что натощакъ. Прощайте... Членъ вашей bande joyeuse M. Lerma.

Р. S. У тетушекъ монхъ цълую ручки, и прошу васъ отъ меня отнести ноклонъ всъмъ монмъ друзьямъ... во второмъ разрядъ конхъ Achille, арапъ ; и если вы не въ Москвъ, то мысленно. Прощайте.

Опъ хочетъ жить цѣною муки, Цѣной томительныхъ заботъ, Онъ покупаетъ неба звуки, Опъ даромъ—славы не беретъ.

" Нав. Алекс. Евренновъ сынъ старшей сестры Арсеньевой — Александ-

Въ рукописной тетради Лермонтова, это стихотворение оканчивает-

фы Алексфевны. Слуга въ домъ Лопухиныхъ. Онъ былъ очень преданъ Лермонтову и любимъ имъ; поэть въ альбомъ С. Верещагиной написалъ его акварельный портретъ.

8. къ ней же.
Примите дивное *Посланье*Пзъ края дальняго сего;
Оно не *Павлово* писанье,
Но Павелъ \* вамъ отдастъ его.

Увы! какъ скученъ этотъ городъ Съ своимъ туманомъ и водой! Куда ин взглянешь—красный воротъ, Какъ шишъ торчитъ нередъ тобой \*\*. Иътъ милыхъ силетенъ—все сурово, Законъ сидитъ на лбу людей; Все удивительно и ново, А нътъ не пошлыхъ новостей! Доволенъ каждый самъ собою, Не безпокоясь о другихъ, И что у насъ зовутъ душою, То безъ названія у шихъ!...

И наконець я видъль море!
Но кто поэта обмануль?
Я въ роковомъ его просторъ
Великихъ думъ не почеринулъ.
Нътъ, какъ оно, я не былъ воленъ;
Болъзнью жизни—скукой боленъ
[На зло былымъ и новымъ днямъ];
Я не завидовалъ, какъ прежде,
Его серебряной одеждъ,
Его бунтующимъ волнамъ.

Экспромтомъ написалъ я вамъ эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имъю духу продолжать такимъ образомъ. Въ самомъ дълъ, не знаю отчего, поэзія души моей погасла.

По произволу дивной власти Я выкинуть изъ царства страсти, Какъ послъ бури на песокъ

<sup>\*</sup> Павель Евренновъ см. выше.

<sup>\*\*</sup> Чины полиціи и городовые носили форменную одежду съ краснымъ воротникомъ.

Волной расшибенный челнокъ.
Пускай приливъ его ласкаетъ—
Не слышитъ ласки инвалидъ:
Свое безсиліе онъ знаетъ
П притворяется, что спитъ.
Никто ему не ввъритъ болъ
Себя иль ноши дорогой:
Онъ негодится и на волъ!
Погибъ—и данъ ему нокой!

Миъ кажется, что это не дурно вышло. Пожалуйста, не рвите этого письма на нужныя вещи. Впрочемъ, если бъ я началъ писать къ вамъ за часъ прежде, то, быть можетъ, писалъ бы вовсе другое; каждый мигъ у меня новыя фантазіи. Прощайте, дражайшая. Я къ вамъ писалъ изъ Твери и отсюда, а до сихъпоръ не получилъ отвъта—стыдио; однако я прощаю—и прощаюсь. М. Lerma.

Тетенькъ и всъмъ нижайшее мое почтеніе. Нишите, что дъ-

лается, и слышится, и говорится.

У Демидовой быль—дома не засталь; она была у какой-то директории — Богь знаеть! Я письма не отдаль и на дияхъ побду опять. Не имъю слишкомъ большого влеченія къ обществу: надобло! Все люди, такая тоска: хоть бы черти для смъха попадались. —[1832].

### 9. къ марьъ александровиъ лопухиной.

[S.-Pétérsb. 1832], le 28 Août.

Dans le moment où je vous écris, je suis très-inquiet, car grandmaman est très malade, et depuis deux jours au lit. Ayant reçu une seconde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne. — Vous nommer toutes les personnes que je fréquente? — moi c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir. En arrivant je suis sorti, il est vrai, assez souvent chez des parents, avec lesquels je devais faire connaissance; mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était moi. J'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis — tous ensemble ils me font l'effet d'un jar-



din français, bien étroit et simple, mais où l'on peut se perdre, pour la première fois, car entre un arbre et un autre le ciseau du maitre a ôté toute différence!..

J'écris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une œuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je l'ai versé pêlemêle sur le papier: "vous me plaindriez en le lisant!.. A propos de votre mariage, chère amie, vous avez deviné mon enchantement d'apprendre qu'il soit rompu (pas français); j'ai déjà écrit à ma cousine "" que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes—cette expression m'a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué, que ça soit fini comme cela et pas autrement! Au reste n'en parlons plus; on n'en a que trop parlé.

J'ai une qualité que vous n'avez pas; quand on me dit qu'on m'aime, je ne doute plus ou [ce qui est pire] je ne fais pas semblant de douter.—Vous avez ce defaut, et je vous prie de vous en gerrieur du maine dans pas alektres lettres.

en corriger, du moins dans vos chères lettres.

Hier il y a eu, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tiré deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l'eau baissait et montait. Il y avait clair de lune, et j'étais à ma fenètre qui donne sur le canal; \*\*\* voilà ce que j'ai écrit:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Какъ бы шумно я катился
Нодъ серебряной луной:
О, какъ страстно я лобзалъ бы
Золотистый мой несокъ,
Какъ надменно презиралъ бы
Недовърчивый челнокъ;
Все, чъмъ такъ гордятся люди,

поздиве Гречу.

<sup>\*</sup> Рачь идеть о «Горбачь Вадимь», юношеской повъсти, начатой еще въ Москвъ.

<sup>\*\*</sup> А. М. Верещатина. Вездѣ въ письмахъ къ Лопухиной, гдѣ госорится о кузниѣ, подразумѣвается она.

Мой набъть бы разрушаль;
И къ моей студёной груди
Я бъ страдальцевъ прижималь:
Не страшился бъ муки ада,
Раемъ не быль бы прельщонъ;
Безпокойство и прохлада
Были бъ въчный мой законъ:
Не искаль бы я забвенья
Въ дальнемъ съверномъ краю,
Былъ бы воленъ отъ рожденья—
Жить и кончить жизнь мою!

Voici une autre; ces deux pièces, vous expliqueront mon état moral mieux que j'aurais pu le faire en prose;

Конецъ! какъ звучно это слово! Какъ много-мало мыслей въ немъ! Последній стонь-и все готово, Безъ дальнихъ справокъ... а потомъ? Потомъ васъ чинно въ гробъ положутъ, II черви вашъ скелетъ обгложутъ; А тамъ наслъдникъ въ добрый часъ Придавить монументомъ васъ; Простивъ вамъ каждую обиду, Отслужить въ церкви панихиду, Поторой—[я боюсь сказать] Не суждено вамъ услыхать; II если вы скончались въ въръ, Какъ христіанинъ, то гранитъ На сорокъ лътъ по крайней мъръ Названье ваше сохранить Съ двумя плачевными стихами, Которыхъ, къ счастію, вы сами Не прочитаете вовъкъ.-Когда жъ чиновный человъкъ Захочеть мъста на кладбищъ, То ваше тъсное жилище Разроетъ заступъ похоронъ И грубо выкинеть вась вонъ:

И можеть быть изъ вашей кости, Подливъ воды, подсынавъ крупъ, Кухмейстеръ изготовитъ супъ— [Все это дружески, безъ злости]. А тамъ голодный аппетитъ Хвалить васъ будетъ съ восхищеньемъ, А тамъ желудокъ васъ сваритъ, А тамъ—но съ вашимъ позволеньемъ Я здѣсь окончу мой разсказъ, И этого довольно съ васъ.

Adieu!.. je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans; ce Moïse n'a pas menti. — Mes compliments à tout le monde. — Votre ami le plus sincère. — M. Lerma.

Переводу: Въ эту минуту, какъ шину вамъ, я въ тревожномъ состоя ніц, потому что бабушка очень больна и два дня въ постели. Отвожу душу отвътомъ на второе инсьмо ваше. Назвать вамъ всъхъ, у кого я бываю? H та особа, у коей бываю съ наибольшимъ удовольствіемъ. Правда, по прівдъ я навъщаль довольно часто родныхъ, съ которыми миъ следовало познакомиться; но подъ-конецъ нашель, что лучшій изъ родственниковь, это я самъ. Видълъ я образчики здъшняго общества, дамъ, очень дюбезныхъ, молодыхъ людей, весьма воснитанныхъ-всв они вивств производять на мена внечатльніе французскаго сада, очень тьснаго и безь затьй, но въ которомь сь перваго разу можно заблудаться, потому что хозяйскія ножницы уничтожили въ немъ все своеобразное. - Иншу мало, читаю не болъе; романь мой становится произведениемь отчания: я перебраль всю душу свою, добывая изъ нея все, что только способно обрагиться въ ненависть, и въ безпорядкъ излиль это на бумагу. Читая, вы бы ножальли меня! Относительпо вашего брава, мой другь, вы угадали мое восхищение при въсти, что онъ разстроилси; и ужъ нисаль кузинъ, что этотъ господинъ годенъ только на то, чтобы держать нось по вътру \*, это выражение миж самому очень понравилось. Слава Богу, что это кончилось такъ, а не иначе. Впрочемъ, не будемъ больше говорить объ этомь-и безъ того ужъ слишкомъ много говорено было. - У меня есть свойство, котораго нъть у васъ; когда миз говорять, что мени любять, я больше не сомивнаюсь, или, что хуже, я не ноказываю вида, что сомивнаюсь. Вы же ильете этоть недостатокъ, и я прошу васъ исправьтесь отъ него, хоть въ вашихъ милыхъ письмахъ.-Вчера, въ 10 часовъ вечера, было небольшое наводнение, и даже трижды сделано было по два нушечныхъ выстрела, по мере того, какъ вода опус-

<sup>\*</sup> Французское выражение внолив передать нельзя.

налась и поднималась. Ночь была лунная, и я быль у своего окна, которое ныходить на каналь. Воть что я написаль: [слидують стихи]. Воть ще стихи. Тѣ и другіе лучше покажуть вамь мое правственное состояще. Чѣмь бы я могь это сдѣлать въ прозѣ [слидують стихи]. Проше, чѣмь бы я могь это сдѣлать въ прозѣ [слидують стихи]. Проше, чѣмь бы я могь это сдѣлать въ прозѣ [слидують стихи]. Миѣ майте, не могу больше писать вамь. Голова вертится отъ глупостей. Миѣ майте, что по той же причниѣ и земля вертится воть уже 7000 лѣть. Моне, й не солгаль. Всѣчь мой поклонь. — Вашь искрениѣйшій другь. И лерма.

### 10. къ пей же.

2 Septembre.

Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous, et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre. Savez vous, chère amie, comment je vous écrirai? Par moments! Une lettre durera quelquefois plusieurs jours; une pensée me viend-ra-t-elle, je l'insererai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il cans mon esprit, je vous en ferai part; étes-vous contente de ceci!

Voilà plusieures semaines déjà que nous sommes separés, peuttre pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dens l'avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nonmerai pas. Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir llatambn Amerchebha. \*\* parcequ' elle vient de nos contrées — car Moscon et sera toujours ma patrie: j'y suis né, j'y ai beaucoup souffert. et j'y ai été trop heure ux—ces trois choses auraient bien mient fait de ne pas arriver... mais que faire? — Mademoiselle Annette \*\* m'a dit qu'on n'avait pas effacé la célèbre tête sur la muraille... \*\* pauvre ambition! Cela m'a rejoui... et encore comment! Cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage!.. Une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit, vautlle la peine d'être répetée dans un objet matériel, avec le seul merite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns? il fant

Родная сестра бабушки поэта [Елизаветы Алексвевны Арсеньевов рожд. Стольишноп], вышедшая жогужь за Григ. Данил. Стольишна—одно-фъмильна.

<sup>\*\*\*</sup> Голову эту Лермонтовъ начертнаъ углемъ на стъпъ въ домъ Лонухипыхъ. То былъ портретъ воображаемаго предка, испанскато герцога Лермы,
потомъ перепесенъ молодымъ поэтомъ на холстъ и находится теперь въ Лермонт векомъ музеъ, куда подаренъ А. А. Лонухинымъ.

que les hommes ne soient pas nés pour penser, puisqu'une idée

forte et libre est pour eux chose si rare!

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers: cela n'est pas bien amical, ni même philanthropique, mais chacun doit suivre sa destination.

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

Вълъетъ парусъ одинокій и т. д. [См. соч. т. 1 стр. 238].

— Adieu donc, adieu... je ne me porte pas bien: un songe heureux, un songe divin m'a gâté la journée... Je ne puis ni parler, ni lire, ni écrire. — Chose étrange que les songes! une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité: car je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant! — Je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon coeur; car ma vie — c'est moi, moi, qui vous parle — et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien. — Dieu sait, si aprés la vie le moi existera. C'est terrible quand on pense, qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi! — A cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue.

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au souvenir de votre frère et de vos soeurs, car je ne suppose pas ma cousine de retour.

Dites moi, chère miss Mary, si monsieur mon cousin Evreinoff vous a rendu mes lettres, et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon thermomètre — Adieu. Votre dévoué. Lerma.

P. S. J'aurais bien voulu vous faire une petite question; mais elle se refuse de sortir de ma plume.—Si vous me dévinez—bien, je serai content; si—non... alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne doutez pas!

Переводъ: Сейчасъ я началь кое-что рисовать для васъ, и можетъ быть пошлю съ этимъ же письмомъ. Знаете ли, милый другъ, какъ я стану писать къ вамъ? — Какъ только улучу минуту. Иной разъ письмо продлится нъсколько дней: придетъ ли миъ въ голову какая мысль, я вамъ зашишу ее; если что примъчательное займетъ мой умъ, тотчасъ подълюсь съ вами. Довольны ли вы этимъ? — Вотъ уже нъсколько недъль, какъ мы разстались и, можетъ быть, надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно утъщительнаго, однако я все тотъ же, вопреки лукавымъ предположеніямъ нъ

389

которыхъ людей, которыхъ не назову. Представьте, наконецъ, что и пришель въ восторгь, увидавъ Цаталью Алексвевну, потому что она прівхала съ нашей стороны, такъ какъ Москва мол родина, и такою будеть для меня всегда: тамъ я родился, тамъ много страдалъ, и тамъ же быль слишкомъ счастливъ! Ножалуй, лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что дълать? M-lle Annette сказывала, что еще не стерли со ствиы знаменитую голову. Жалкое самолюбіе! Въсть эта меня обрадогала, да еще какъ! Что за глупая страсть: вездъ отмъчать чъмъ-нибудь свое пребываніе! Мысль человъка, хотя бы самую возвышенную, стоить ли отпечатавнать въ предметъ вещественномъ, изь-за того только, чтобъ сдъдать ее попятною для другихъ, немногихъ людей. Надо полагать, что люди ь все не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная -больная для нихъ редкость. Я намерень замучить васъ своими письмами и стихами. Это конечно не по дружески, и даже противно челов вколюбію; но каждый должень следовать своему предназначению. Воть еще стихи, которые сочиных я на берегу моря [слидують стихи]. Прощайте же, прощайт. Я не совсимь хорошо себя чувствую: сонь счастливый, божественный с нь. разстроилъ меня на ныивший день... Не могу ин говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Двойникъ жизии, и часто болже прилиный, нежели дъйствительная жизнь. Въдь я вовсе не раздъляю миън.я, будто жизнь есть сонъ; я осязательно чувствую ея дъйствительность, ся маняшую пустоту. Я нивогда не буду въ состояніи отрышиться оть нея на полько, чтобы чистосердечно ее ненавидъть; потому что жизнь моя — я ты, я, говорящій теперь съ вами, и могущій черезь минуту обратиться за инчто, въ одно имя, т. с. опять-таки въ начто. Богъ знасть, будеть ли существовать это я послёжизии! Страшно подумать, что настапеть день, лога я не могу сказать: я! При этой мысли весь мірь есть не что икое, такь комъ грязи. - Прощайте, не забудьте напоминть обо мив своему брату т сестрамъ, потому что кузина, какъ я полагаю, еще не возвратилась. -ч нажите, милая Miss Mary, передаль ли мой кузенъ Евреиновъ мои письма, и какт онь вамь показался? потому что въ этомъ случать я васъ выбираю монив термометромъ. Прощайте. Вашъ преданный Лерма. Р. S. Миъ ы хотылось едилать вамь небольшой вопрось; но перо отказывается писать п. Коли догадываетесь, хорошо, я буду доволень; а нъть-значить, если п я и написаль, вы не могли бы отвъчать на него. - Это такого рода вопу сь, какой, быть можеть, вы и не подозръваете.

# 11. къ александръ михайловиъ верещатиной.

[Петербургъ, ноябрь 1832]

Femme injuste et crédule! — et remarquez que j'ai le plein droit de vous nommer ainsi, chère cousine. — Vous avez crû aux paroles et à la lettre d'une jeune fille sans les analyser; Annette dit qu'elle n'a jamais écrit que j'avais une histoire, mais qu'on ne m'a pas compté les années que j'ai passées à Moscou comme à



tant d'autres; car il y a une reforme dans toutes les universités, et je crains qu'Alexis n'en souffre aussi, puisqu'on ajoute une année aux trois insupportables. Vous devez déjà savoir, notre dame, que j'entre à l'école des gardes.—Ce qui me privera malheureusement du plaisir de Vous voir bientôt. Si vous pouviez deviner tout le chagrin que cela me fait, vous m'auriez plaint—ne gron-

dez donc plus et consolez-moi, si vous avez un coeur.

Je ne puis concevoir ce que vous voulez dire par peser les paroles, je ne me rappelle pas vous avoir écrit quelquechose de semblable. Au surplus je vous remercie de m'avoir grondé, cela me servira pour l'avenir et si vous venez à l'étersbourg, j'ésperè me venger entièrement, - et pardessus le marché à coups de sabre, et point de quartier entendez vous! Mais que cela ne vous ésfraye pas; venez toujours, et amenez avec vous une suite nombreuse, et mademoiselle Sophie \*\*, à laquelle je n'écris pas. parceque je boude contre elle. Elle m'a promis de m'écrire en arrivant de Voronège une longue lettre, et je ne m'aperçois que de la longueur du temps - qui remplace la lettre. Et vous chère cousine, vous m'accusez de la même chose!-- et pourfant je vous ai écrit deux lettres après monsieur Paul Evreïnoff. Mais comme elles étaient adressées dans la maison Stolipine à Moscou, je suis sûr que le Léthé les a englouti, ou que la femme d'un domestique entortilla des chandelles avec mes tendres épitres.

Doncje vous attends cet hiver:point de réponses évasives—vous devez venir, un beau projet ne doit pas être ainsi abandonné, la fleur ne doit pas se fâner sur sa tige etc... En attendant je vous dis adieu, car je n'ai plus rien à vous communiquer d'intéressant; je me prépare pour l'examen, et dans une semaine, avec l'aide de Dieu, je serai militaire. Encore—vous attribuez trop à l'eau de la Néva; elle est un très-bon purgatif, mais je ne lui connais point d'autre qualité. Apparenment que vous avez oublié mes galanteries passées et que vous n'êtes que pour le présent et le fû-

<sup>\*</sup> Лермонтовъ прібхаль въ Петербургь, желая перевестись въ уняверсптеть по оставленіи Московскаго, гдв пробыль 3 года.

<sup>\*\*</sup> Софья Александровна Бахметева съ двуми сестрами жили въ Воронежви прібажали гостить къ богатымъ родственникамъ въ Москву или Средниково.

391

tur, qui ne manquera pas de se présenter à vous par la première or casion. Adieu donc, chère amie, et mettez tous vos soins à me trouver une future, il faut qu'elle ressemble à Dachinka, mais qu'elle n'aie pas comme elle un gros ventre, car il n'y aurait plus de symmétrie avec moi comme vous savez, ou comme vous ne sayez pas, car je suis devenu fin comme une allumette.

Je baise vos mains. M. Lerma.

P. S. Mes compliments aux tantes. \*

1812

Переводъ. Песправединвая и легковфриая женщина! — [замътьте что я ямью полное право такъ называть васъ, милая кузина!]. Вы повфрили словтот и письму молодой девушки, не нодвергнувъ ихъ критикв. Annette го орить, что она инкогда не писала, что у меня была исторія, но что миж не д леди зачесть годы пребыванія въ Москвъ [Москов. университеть], какъ 51 чувло мъсто по отношенію комногимь другимь, и я опасаюсь что Алек-. . . гоже придется пострадать, ибо прибавляють еще годь къ тремъ невычосимымъ годамъ. Вы конечно уже знаете что и поступаю въ школу гварденених в подпранорщиковъ. — Это меня лишить, къ сожальнію, удовольстыт вась скоро увидать. Если бы вы могли ощутить все горе, которое мий эле причиняеть - вы бы пожальли обо мив. Не браните же, а утвшьте меня, ест 1 об надаете сердцемъ. Не понимаю, что вы хотите сказать, говоря о взвъша, эпи словь, я не помию, чтобы я написаль вамь что-либо подходящее. Во релкомы случав благодарю за то, что выбранили, это мив въ будущемъ с маумить, и, если вы прівдете въ Петербургь, я наділось вполив отомстить :.. себя --- да и вдобавовь сабельными ударами и безъ снисхожденія — слысыте ли! По, да не путаеть это вась; прівзжайте все-таки и приводите за себою многочисленную свиту и M-lle Sophie, которой я не иншу, потому что сертить на нее. Она объщала мив цаписать по возвращении изъ Ворои по принимениемо, и же замъчаю только длинноту времени, замъняюную висьмо. А вы, дорогая кузина, обвиняете меня въ томъ же, хотя я наплемь два письма послъ г-на Навла Евреннова; однако же такъ какъ они сыли паресованы въ домъ Столынина въ Москвъ, я увъренъ что ихъ попостава Лета, или что жена одного изъ слугъ обернула монии ивжными посляд ими свъчи. - И такъ и васъ ожидаю эту зиму, безъ уклончивыхъ отвътов ! Вы должны прівхать! Прекрасный проекть не должень быть покиилть, цватока не должена увидать на стебла своема и т. д. Пока говорю ь чь прощайте! инчего не имкю болко интереснаго сообщить вамь. Я готовлюсь къ экзамену, и черезъ недвлю, съ Божьею помощью, я буду воен-Lol 16. Еще — вы слишкомъ придаете значения невской водь, она отличное сладательное, другихъ же качествъ я за нею не знаю. Въроятно вы забыла чем былыя любезности, и только доступны для настоящаго и будущаго, которос не преминетъ предстать передъ вами. Прощайте, милый другъ, при-



Это письмо отвъть на письмо Верещагиной отъ 13 октября 1832 г. [См. Битр. Получено мною отъ дочери г. Гюгель-Верещагиной г-фяни Бероль-Динень.

ложите всё старанія, чтобы отыслать для меня будущую [жену]. Надо чтобы она походила на Дашеньку, но чтобы не имёла такого же какъ она большого живота, ибо тогда не было бы симметріи со миою, какъ вамъ извёстно, или скорёе не извёстно, потому что я похудёлъ какъ спичка. Цёлуя ваши руки. М. Lerma.

Р. S. Повлоны мон теткамъ.

# 12. къ марь в александрови в лопухиной.

[С.-Иетербургъ. Октябрь 1832].

Je suis extrêmement fâché que la lettre pour ma cousine soit perdue ainsi que la votre pour grand-maman. Ma cousine pense peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que je mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part; puisque je l'aime beaucoup trop pour m'esquiver par un mensonge et que, à ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire;—je me justifierai peut-être avec ce même courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après demain je tiens examen et suis enterré dans les mathématiques. Dites lui de m'éc-

rire quelquefois; ses lettres sont si aimables.

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle: moi qui jusqu'à présent avais véeu pour la carrière littéraire, après avoir tant sacrifié pour mon ingrat idôle. voilà que je me fais guerrier. Peut-être est-ce le vouloir particulier de la Providence; peut-être ce chemin est-il le plus court: et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me mènerat-il au dernier de tout le monde: mourir une balle de plomb dans le coeur vaut bien une lente agonie de vieillard. Aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par Dien d'être le premier partout.—Dites, je vous en prie, à Alexis que je lui enverrai un cadeau dont il ne se doute pas. Il avait il y a longtemps desiré quelque chos de semblable, et je lui envoye la même chose, seulement dix fois mieux. Maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps: dans quelques jours l'examen. Une fois entré, je vous assomme de lettres, et je vous conjure tous et toutes de me riposter. M-lle Sophie m'a promis de m'écrire aussitôt après son arrivée: le saint de Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lui bue je voudrais savoir de ses nouvelles. Que coute une lettre? une demiheure! et elle n'entre pas à l'école des gardes \*. Vraiment je n'ai que la nuit; vous—c'est autre chose. Il me parâit que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivée à ma personne, je suis privé de la moitié de ma résolution. Croyez ou non, mais cela est tout-à-fait vrai: je ne sais pourquoi, mais lorsque je reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de répondre tout de suite, comme si je vous parlais.

Adieu donc, chère amie, je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et la chère Moscou il y a des barrières insurmontables, que le sort semble vouloir augmenter de jour en jour. Adieu, ne soyez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous. Maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enfermé comme serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra lier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son côté, en laissant entre eux une barrière de 2 tristes, pénibles années. Prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empêcherez une vie de se démolir; à vous seule je puis dire tout ce que je pense; bien ou mal, ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière, vous ne devez pas, car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bienfait. J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne le suis plus: tout est fini-j'ai vécu, j'ai mûri trop tot; et les jours qui vont suivre seront vides de sensations...

Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ И вдохновеній мирныхъ! Но безумный, Изъ дътскихъ рано вырвался одеждъ, И сердце бросилъ въ море жизни шумной: И міръ не пощадилъ, и Богъ не снасъ!

K

nt

ils

18]

116

lle

116

Такъ сочный плодъ, до времени созрѣлый, Между цвѣтовъ виситъ осиротѣлый; Ни вкуса онъ не радуетъ, ни глазъ, И часъ ихъ красоты—его паденья часъ! И жадный червь его грызетъ, грызетъ; И между тѣмъ какъ нѣжныя подруги

<sup>\*</sup> Лермонтовъ опредълялся тогда въ школу гвардейскихъ подпрапорщи-

Колеблются на въткахъ—ранній плодъ Лишь тяготить свою... до нервой вьюги! —Ужасно старикомъ быть безъ съдниъ! Онъ равныхъ не находитъ; за толною Идетъ, хоть съ ней не дълится душою; Онъ межъ людьми ни рабъ ни властелинъ, И все что чувствуетъ—онъ чувствуетъ одинъ!

Adieu-mes poclonys á tous; adieu, ne m'oubliez pas. M.Lermantoff.

P. S. Je n'ai jamais rien écrit par rapport à vous à Evreïnost et vous voyez que tout ce que j'ai dit de son caractère est vrai; eulement j'ai eu tort en disant qu'il était hypocrite — il n'a pas assez de moyens pour cela: il n'est que menteur.

Переводъ: Меня очень огорчило, что мое инсьмо къ кузлив затерялось также какъ и ваше въ бабушкъ: Кузина, можеть быть, думаеть, что я атност нли лгу, говоря, что писаль; но думать то или другое было бы несправыливо съ ел стороны, такъ какъ п слишкомъ люблю ее, чтобъ прибъгать к лжи, вы же можете се увърить, что я вовсе не льнивъ писать; я опредаюсь, можеть быть, даже съ этою почтой; а если ивть, то прошу вась стылать это за меня; послевавтра я держу экзамень и похоронился въ математикъ. Попросите ее нисать иногда ко миъ: ея письма такъ милы.-могу представить себъ, какое дъйствіе произведеть на вась моя великая повость; до сихъ поръ и жилъ для поприща литературнаго, принесъ стольго жертвъ своему неблагодарному идолу, и воть теперь и становлюсь - розномь. Быть можеть, туть есть особенная воля Провиденія; быть может». этоть путь всёхь короче, и если онь не педеть меня къ моей первой ца и. можеть быть приведеть вы последней цели всего существующаго: умереть съ пулею въ груди стоить медленной агоніи старости. И такъ, если илчнется война, клянусь вамъ Богомъ, что я всегда буду впереди. — Скалите пожалуйста Алексису, что я пришлю сму подарокъ, какого онъ не ожиди . в. Ему давно хотвлось чего-набудь въ такомъ родъ и и ему посылаю эту вень. только вдесятеро дучше. Не пишу къ нему теперь, потому что нъть времени: черезъ ивсколько дней экзаменъ. Какъ только вступлю, то ваки и васъ письмами, на которыя заклинаю васъ всёхъ, [и мужчинъ и женщант]. отвъчать мив. M-lle Sophie объщалась писать тотчась по прівздъ: ужі не воронежскій ли угодинкъ присовътоваль ей забыть меня? Скажите ей. что мит хотълось бы имъть извъстія оть нея. Чего стоить письмо? Полчаса! Она же не поступаеть въ гвардейскую школу. Право, у меня въ распоряженів только ночь. Вы-другое діло. Мий кажется, что если бы я ш сообщиль вамь какого-нибудь важнаго случая, до меня касающагося, то утратиль бы половину своей рашимости. Варьте-неварьте, а это вполна такт

инсъма.

не знаю почему, по, получивь отъ васъ письмо, я не могу удержаться, чтобъ

не отвичать ту же минуту, какъ будто и съ вами разговариваю.

Прощайте же, мой милый другь; не говорю до свиданья, потому что не надъюсь увидать васъ здъсь; а между мною и милою моей Москвой стоятъ непреодолимыя преграды, и, кажется, судьба съ каждымъ диемъ увеличиваеть ихъ. Прощайте, пишите по прежнему, и я буду доволенъ вами. Теперь въ письмахъ вашихъ буду нуждаться болве чёмь когда-инбудь; възаточеніи, въ коемъ буду находиться, они доставять мит величайшее наслаждение, они послужать единственнымь звеномь между монмь прошлымь и будущимъ, она и теперь уже идуть въ разныя стороны, образуя между собою барьеръ изь двухъ тижелыхъ леть. Съ вашей стороны будетъ деломъмилосердія наполнить этоть промежутокъ; это будетъ скучно для васъ, но вы спасете миъ а илив. Вамъ одинмъ я могу говорить все, что думаю, и хорошее и дурное; я ужъ доказаль это мосю исповъдью, и вы не должны отставать, не должны - потому что я требую отъвасъ не любезности, а благодъянія. Пъскольпо дней я быль въ тревогъ, но теперь прошло; все кончилось: я жиль, и слешномъ скоро созръдъ; и за тъмъ иътъ больше мъста чувствованіямъ... редьючить стихи]. Прощайте, мон поклоны всёмь; не забывайте М. Л риантова. - Р. S. Я никогда инчего не писаль о вась къ Евреинову. Вы виште, что я говориль правду объ его характеръ; только я ошибался, нальный его притворщикомъ: на это не хватаетъ у него способностей,нь просто дгупъ.

#### 1833.

13. Къ ней же.

19 Juin, Pétersbourg. J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai-dévorées. Il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles. Hier, c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain [mardil nous allons au camp pour deux mois. Je vous écris assis sur un banc de l'école, au milieu du bruit, des préparatifs etc... Vous serez, à ce que je crois, contente d'apprendre que, n'ayant passé à l'école que deux mois, j'ai subi mon examen pour la 1-ère classe et suis un des premiers... Cela nourrit toujours l'espérance d'une prochaine liberté!-Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange: samedi, avant de me réveiller, je vois en songe que je suis dans votre maison; vous étes assises sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous, mais vous sans répondre, m'avez tendu la main; - - le soir



on nous laisse partir; j'arrive chez nous et je trouve vos lettres. Cela me frappe! Je voudrais savoir, que faisiez vous ce jour là?..

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je con-

serve vos lettres, je ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: y abutea unu menutea!—ma parole d'honneur que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de semblable, car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est par un de ceux qui choisissent les promises d'après un registre.

Dites, je vous prie, à ma cousine, que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau: Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa soeur!
—et dites après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à coeur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps. En bien, puisque c'est fini, n'en parlons plus.—Adieu, on me demande car le général est arrivé. Adieu. M. Lerma.

Mes compliments à tout le monde.

Il fait tard. J'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre, celle du vice ou de la sottise. Il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but. Je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler—ce serait de trop! Je suis plus heureux que jamais, plus gai que le premierivrogne chantant dans la rue! Les termes vous deplaisent, mais hélas: dis moi qui tu hantes, je te dirais qui tu es! Je vous crois que mademoiselle S. \* est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté, d'autant plus si c'est du mal! Que Dieu la bénisse!

Quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, je garde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature, ainsi que vous le

<sup>\*</sup> Въ изданів соч. 1887 г. вмёсто S., какъ въ оригиналь, поставлен. Souchkoff.

rde

s ]-

savez, chère amie, je m'endors sur meslauriers, metlant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois. Adieu.

Переводъ: Я получиль два письма ваши, милый другь, и проглотиль гла: такъ давно не было отъ васъ извъстій. Вчера, последнее воскресенье, биль я въ городъ, потому что завтра [во вторинкъ] мы отправляемся на два мі сипа пъ лагерь. Пишу къ вамъ, сидя на классной скамейкъ; кругомъ меня илли. пригот вленія и пр... Паджюсь, вамь будеть пріятно узнать, что я, изобыва въ школъ всего два мъсяца, выдержаль экзаменъ въ нервый классъ, п подерь одина изв первыхв. Это все-таки питаеть падежду на приближение стебелы! Однако нужно непремънно передать вамъ довольно странный слу-.. с. вы субботу, передъ тъмъ какъ проснуться, я вижу во снъ, будто я въ г. лемь домъ; вы сидите на большомъ диванъ въ гостинои; я подуожу и спрада вы постава, не хотите ли вы окончательно, чтобы и съ вами посторился; а вы, 🗝 отпъчая, протянули мив руку. — Вечеромъ насъ распустили: прихожу ... напымь, и нахожу ваши инсьма. Это меня поразило! Скажите, пожалуйста, лось вами было въ этотъ день?-Теперь надо объяснить, почему я адресть это письмо въ Москву, а не въ деревню; я оставилъ ваше инсьмо тома такть съ афесомь, и такт какт не знають, гдв и храню ваши инсьма, то , не могуть миз переслать его сюда. Вы чена справ...ваете, что значить ... в по поводу свальбы князи: «улавится пап женится!» — честное слово, то дочаю, чтобы и написаль что-инбуть подобное, потому что и слишкомъ от по мивнія о внязв, и увърень, что онь не иль тыхь, которые выпототь невъсть по реестру. - Прошу вась, скажите кузинь, что будущей ею у нея будеть любезный и красивый кавалеры: Иванъ Ватковскии -.... при гвардін, потому только, что его полковникь женится на его стетръ! 1. фате же послъ этого, что изть случанности нь адъинемъ міръ. — Сваот ровенно: вы на меня ићеколько времени сердились? Впрочемъ, такъ по от от от при по при по при по при по при по при при при про-· отс. меня зовуть, нотому что прівхаль генераль. Прощайте. М. Лерма. — .: «лактесь всвяв. — Уже поздно. Я улучнав спободную явнуту, чтобъ про-. з с. в письмо. Съ тъхъ поръ, какъ и не писалъ къ вамъ, со мной случи-. .. лава много странявиль состоятельствь, что и, право, не знаю, какимы у смындии мыб, путемы ли порока или поинлости. Опо конечно, оба эти т по часто приводять къ той же цъли. Знаю, что вы стансте увъщсвать, . .. . . растесь утьшать меня — было бы напрасно! Я счастливъе чъмь когда- у в. весеаве любого пьяницы, расивиающаго на улицѣ? Васъ воробить вынахъ выраженій; по увы: скажен, съ къмъ ты водишься - и я · ф плито ты таковъ! Явврю вамъ, что m-lle Слобманцица, потому что и маю - вы никогда не станете говорить неправды, особенно же когда го-. для дурное! Богь съ нею!... Не стану, говорить о другихъ вещахъ, о в порых в мога бы сообщить вамь; вёдь одно дёйствіе важи ве многих в слова; а тось какъ вачь извъстно, что я отъ природы лънивъ, то и засынаю на . праут, клада грзтическій конець и монмъ дійствіямь и монмъ словамь. Ili maire.

#### 14. къ ней же.

St. Pétersbourg le 4 Août.

Je ne vous ai pas donné de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je n'aurais pu y réussir avec toute la bonne volonté possible. Imaginez-vous une tente, qui a 3 archines en long et en large et 21/2 de hauteur, occupée par trois pérsonnes et tout leur bagage, toute leur armure, comme: sabres, carabines, chacauts etc. etc. Le temps a été horrible; une pluie, qui ne finissait pas, faisait que souvent nous passions 2 jours de suite sans pouvoir sécher nos habits. Etpourtant cette vie ne m'a pas tout-à-fait déplu. Vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la boue, et maintenant grâce à Dieu, j'en ai joui complétement. Nous sommes rentrés en ville, et bientôt recommençons nos occupations. La seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier! Et alors, alors... bon Dieu! Si vous saviez la vie que je me propose de mêner!... Oh, cela sera charmant! D'abord, des bisarreries, des folies de toute espèce et de la poésie noyée dans du champagne. Je sais, vous allez vous recrier; mais hélas! le temps de mes rêves est passé; le temps de croire n'est plus; il me faut des plaisils matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achete avec de l'or que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur, qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive!... Voila ce qui m'est nécessaire maintenant et vous vous apercevez, chére amie, que ja suis quelque peu changé depuis que nous sommes séparés. Quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai, j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tache de se désabituer du vin - mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans le passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes. Mais parlons d'autres choses. Vous me dites que le prince Troubetskoi et votre soeur son épouse se trouvent fort contents l'un de l'autre; je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre soeur ne parait pas très disposée à la soumission, et il



parait que monsieur n'est pas non plus un agneau. Je souhaite que ce calme factice dûre le plus longtemps possible, mais je ne saurai prédire rien de bon. Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez, et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire: oui. — Que faites vous à la campagne? vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? Voici des questions qui vous auront l'air d'être faites sans aucune intention serieuse!

Dans un an, peût-être, je viendrai vous voir; et quels chancements ne trouverai-je pas? me reconnaîtrez vous, et voudrezvous le faire?—Et moi, quel rôle jouerai-je! sera-ce un moment de plaisir pour vous, ou d'embarras pour nous deux? car je vous avertis, que je ne suis plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et Dieu sait ce que je devientrai encore dans un an. — Ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de aesappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en aveir joui, j'en suis degoûté. — Mais ceci est un sujet bien triste que je tacherai de ne pas ramener une autre fois. Lorsque vous serez à Moscou, annoncez le moi, chère amie... je compte sur votre constance: adieu. M. Ler... P. S. Mes compliments à ma consine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour le fine moi-même.

Перевост: И не писаль къ вамъ съ тёхъ поръ, какъ мы перешли въ дат в. та и не могъ ръшительно при всемъ желании. Представьте себъ нашу
к. ту, по 3 арияна въ длину и ширину, и къ 21 2 ариния выпины; въ
в влуть трое, и туть же вся поклажа и досиъхи, какъ то: сабли, кар с л я, кинера и броч, и проч. Погода была ужасная; подъ безконечнымъ
г мъ намъ случалось иногда сутокъ по двое оставаться въ мокромъ илатъъ.
Въл те менъе эта жилив не вполив претила миъ. Вы знаете, милый другъ,
в ме миъ всегта бъдо явное влечение къ дождю и грязи— и тутъ, по миг менъ божией, и наследнася ими вдоволь. Мы возвратились въ городъ, и
скоро опать начнутся наши занятия. Одно меня ободристъ — мысль, что чер с одъ я офицеръ! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знади, капую жилиъ я намърснъ повести! О, это будетъ восхитительно! Во-первыхъ,
чутет ства, шалости всякаго рода, и поэзія, залитая шампанскимъ. Я знаю,
что вы возопісте: но, увы! пора монхъ мечтаній миновала; нътъ больше въры: моть пужны магеріальныя наслажденія, счастіе осязательное, такое



счастіе, которое покупается золотомь, чтобы я могь носить его съ собою въ карманъ, какъ табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя вы ноков и бездыствін мою душу!... Воты что мив теперы необходичо, и вы увидите, милый другъ, что съ техъ поръ, какъ мы разстались, я таки ивсколько перембинася. Какъ скоро я замътиль, что прекрасныя мечтанія мон разлетаются, я сказаль самому себъ, что заниматься изготовлепіємь новыхь не стоить труда; гораздо лучше, подумаль я, пріучить себя обходиться безъ нихъ. И началь пробовать: и походиль въ это время на пьяницу, старающагося понемногу отвыкать оть вина; труды мон не была безплодны, и вскоръ прошедшая жизнь представилась мит не болъе какь программою незначительныхъ и весьма обыкновенныхъ похожденій. Но поговоримъ о другомъ. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его жент, очень довольны другь другомь; и не совсемь верю этому, потому что, кажетен, знаю харавтеръ обоихъ: и ваша сестра не очень способна къ покорности, да и киязь также не агиецъ! Желаю, чтобъ это искусственное снокойствіе прододжалось какъ можно долбе, по я не могъ бы предсказать начего хорошаго. Петоворю, что бы у васъ было мало проинцательности;св рве, мив сдается, что вы не хотвлисказать мив всего, что думали, и это очень понятно, потому что теперь, если мон предположенія справедливы, вачь даже не нужно говорить: да. — Что вы далаете въ деревић? Много ли у васъ состдей, любезны ди они, забавны ди? Вотъ вамъ вопросы, въ которыхъ кажется нельзя видьть никакого учысла! -- Можеть быть черезь годь я и въщу васъ. Сколько перемънъ я увижу! Узнаете ли вы меня, и захотите за узнать? А я, какую роль буду перать? Пріятно ли будеть это свиданіе для васъ, или оно смутить насъ обоихъ? Впередъ знайте, что и не тотъ, какимъ быль прежде: и чувствую и говорю иначе, и богъ въсть, что изъ меня ещ: выйдеть въ продолжение года. До сихъ поръ ятолько и дълалъ, что сбивался съ колен; теперь я смъюсь надъ этимъ, смъюсь надъ собою и падъ другими. Я отцевать для наслажденій, я они мив надовли, хоть я и не пол:зовался ими. Но это очень грустный предметь; въ другой разъ постараюсь больше не толковать о немь. Когда прівдете въ Москву, дайте миз знать, милый другь... Разсчитываю на ваше постоянство. Прощайте. М. Лер. — Р. S. Мой поклонь кузинь, если будете писать ей, погому что я самъ очень дъншвъ на это.

#### 1834.

15. къ ней же.

S.-Pétersbourg, le 23 Décembre. 4

Chére amie!-Quoi qu'il arrive, je ne vous nommerai jamais

<sup>\*</sup> Письмо это, какъ и всё письма къ М. А. Лопухиной безъ имени и съ пропусками ноявилось въ первый разъ въ Русск. Арх. за 1863 г. Тамъ опо ошибочно отнесено къ 1835 году. Писано письмо въ дегабре 1834 г., черезъ мъсяцъ по производствъ Л. въ офицеры.

autrement. car ce serait briser le dernier lien, qui m'attache encere au passé—et je ne le voudrais pour rien au monde: car mon avenir, quoique brillant à l'oeil, est vide et plat. Je dois vous avouer, que chaque jour je m'aperçois de plus en plus, que je e serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux réves et mes mau-ais essais dans le chemin de la vie...car ou l'occasion me man-one ou l'audace!... On me dit: l'occasion arrivera un jour; l'experience et le temps vous donneront de l'audace!... Et qui sait, aund tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de tre àme brûlante et jeune, que Dieu m'a donnée fort mal à propost si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?... si entin je ne serai pas tout-à-fait desabusé de tout ce qui nous force

Lavancer dans l'existence. Je commence ainsi ma lettre par une confession, vraiment · ns y penser! Eb bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez in du moins que si mon caractère est un peu changé, mon coeur ne l'est pas. La vue seule de votre dernière lettre à déjà été pour moi un reproche, bien mérité certainement. Mais que pouvais-je vous écrire? vous parler de moi? Vraiment je suis tellement lase sur ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me rappeler où je l'ai lue-et r suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!... Je vais dans le monde maintenant... pour me faire connaître, pour prouver, que je suis capable de trouver du plaisir dans la bonne société.:. Ah! je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je ... des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela 10 soit pas tout-à-fait nouveau, du moins cela se voit rarement!... Vous supposerez, qu'on me renvoie après cela tout de bou?... Eh oun non, tout au contraire; les femmes sont ainsi faites. Je commence à avoir de l'aplomb avec elles; rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse; je suis toujours empressé et bouillant, avec un coeur assez froid, qui ne bat que dans les grandes occasions. Nost-ce pas, j'ai fait du chemin!... Et ne croyez pas, que ce soit une fanfaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modeste -et puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous, que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plain-



dre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi mème; si je ne connaissais pas votre générosité et votre bon seus, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peut-être, puisque autrefois vous avez calmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous maintenant chasser par de douces paroles cette froide ironie, qui seglisse dans mon âme irrésisti blement, comme l'eau quientre dans un bâteau brisé! Oh! combien j'aurais voulu vous revoir, vous parler: ear c'est l'accent de vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en écrivant mettre des notes audessus des mots; car maintenant lire une lettre c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!...

J'étais à Hapenoe ce jo, lorsque Alexis est arrivé. Quand j'en ai reçu la nouvelle, je suis devenu presque fou de joie; je mo suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre; je suis retourné en un moment à mes joies passées; j'ai sauté deux années terribles, enfin... Je l'ai trouvé bien change votre frère, il est gros comme j'étais alors; il est rose, mais toujours sérieux, pausé; pourtant nous avons ri comme des fous la

soirée de notre entrevue - et Dieu sait de quoi?

Dites moi, j'ai cru remarquer qu'il a du tendre pour m-lie Catherine Souchkoff... est-ce que vous le savez? Les oncles de manselle auraient bien voulu les marier!... Dieu presèrve!... Cette femme est une chauve souris. dons les ailes s'accrochent a tout ce qu'ils rencontrent!—il yeut un temps où elle me plaisait, maintenant elle me force presque de lui faire la cour... mais, je ne sais, il y a quelque chose, dans ses manières, dans sa voiv, quelque chose de dur, de saccadé, de brisé, qui repousse; tout en cherchant à lui plaire on trouve du plaisir à la comprometter, de la voir s'embarasser dans ses propres filéts.

Ecrivez-moi de grâce, chère amie, maintenant que tous nos dissérents sont reglés, que vous n'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse—amitié!...Je voudrais bien vous revoir encor; au fond de ce dessein, pardonnez, il git

<sup>\*</sup> Алексий Александр. Лопухина брать Мар. Ал.

une pensée égoïste: c'est que près de vous je me retrouverais moimème, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement; riche entin de tous les biens, que les hommes ne peuvent nous ôter et que Dieu m'a ôté, lui!—Adieu, adieu—je voudrais continuer, mais je ne puis. M. Lerma.

P. S. Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugerez con-

venable de les faire pour moi... adieu encore.

Пересода. Мильні другь! Что бы на случилось, я все буду называть жев отнив именемы: иначе мив придется порвать последнія нити, свизыэтонды ченя съ прошединить, а этого я не хотвль бы на за что на свъть, ь жму что моя будущиесть, блистательная новидимому, въ сущности по плая и пустая. Пужно вамъ признаться, съ каждымъ днемъ я все больше , быстаюсь, что изъ меня никогда ничего не выидеть, со всвии моими препредвили ментаціями и непрекрасными онытами вы житейской наука, потол чив или не представляется случая, или не достаеть рашимости. Ули у вършоть, что случай когда-нибудь представится, а рашимость пріоб влетен временемы и опытностью!... А кто порукою, что когда все это 😳 или во мив сохранится хоть частица этой иламенной, молодой души, ото, но Беть одариль меня черезъ-чуръ некстати, что моя воля не истоть слоть непрестаннаго выжиданія, что наконець и не разочаруюсь оконда за до во всемь томъ, что служить двигающею впередъ пружиною быи. Газачь образомь и начинаю письмо исповыдью, право, не думано томъ! Просъще она мив послужить извинениемь, и по краиней увра покажеть II с власе насьмо ваше, лишь только и взглянуль на него, явилось мив упр . . . в допечно вполиб заслуженнымъ. Но объ чемъ я могу вамъ писать! Г рать о себъ? Право, я до такой степени избаловался, что когда на меня в у 19. в дурь любоваться собственными мыслями, и дылаю издъ собою усиа побы приноминть, гдв я читаль ихъ, и отъ этого нарочно инчего не учето, чтобы не мыслить!... И теперь бываю въ свъть для того, чтобы меь полиция того, чтобы доказать, что и способень находить удовольствіе въ под нас из обществов...Ахв!...я волочусь и всладь за объясненіемь въ любвы тожерю дерзости. Это еще забавляеть меня изсколько, и хотя это не совсемъ по со по не вев такъдълають!...Вы думаете, что за такіе подвиги меня гота прочь?О, итть! советмь напротивь: женщины ужь такь сотворены. Я на-11. ко пріобратать надь инми власть. Пичто меня не трогаеть, ни гитват ин ь высть, и всегда искателенъ и горячь, по сердце у меня довольно холодное в си собно забиться только въ необычайныхъ случаяхъ. Пеправда ли, а одналь усифхи!... И не думайте, чтобь это было хвастовство: я теверечеловъть самый скромпый и притомымить хорошо извъстно, что этимы нач. го не возьмень у васъ. И говорю такъ, потому что только съ вами рѣв по в говорить искренно; потому что только вы одна съумвете пожальть • чив, но унижая меня, такъ какъ и безъ того я самъ себя унижаю. Ес-



1831

ли бы я не знать вашего великодушін и вашего д фавато счысла, то не свазаль бы того, что сказаль. Когда-то вы облегчали мив очень сильную горесть; можеть и теперь вы пожелаете дасковыми словами отогнать эту холодную процію, которан неудержимо втъсияется миъ въ душу, какъ воді, наполняющая разбитое судно! О, какъ желаль бы я опать васъ увидъть, съ вами поговорить: мий благотворны были самые звуки вашихъ словъ. Ирако, следовало бы въ письмахъ ставить поты надъ словами, а то теперь читать письмо то же, что гладъть на портретъ: пъть ни жизни, ни движенія: выраженів неподвижной мысли; что-то отзывающееся смертью!... Я быль въ Царскомъ сель, когда прівхаль Алексисъ. Узнавъ о томъ, я сдва не сошель съ ума отъ радости: разговариваль съ самимь собою, смеллен, пожималь самому себф руки. Вь одну минуту возвратился я къ моимъ прошедшимъ радостямъ: двухъ страшныхъ годовь какъ будто не бывало, словомъ... На мон глаза, брать вашъ очень перемъпился: опъ толеть, какь я тогда быль, у него здоровый цвъть лица, по онъ постоянно задумчинь и сдержань; темь не менье, вь вечерь свиданія, мы хохотали какь сумаєнетшіе-Богь въсть отчего? -Скажите, мив показалось, будто онь чувству сть нъжность къ Катеринъ Сушковой... извъстно ли это вамъ?... Дидимъ дъвицы кажется очень бы хотблось ихъ повънчать. Сохрани Госноди... Эта женщина—детучая мышь, которой крылья зацёпляются за все встрёчное. Было время, когда она мив правилась. Теперь она почти принуждаеть меня ухаживать за нею... по, не знаю, есть что-то такое въ ся мын.рахъ, въ ел голосъ жествое, перовное, падломленное, отталкивающее васъ; стараясь ей правиться, находишь удовольствіе скомпрометировать се, видъль ее запутавшеюся въ собственныхъ съгяхъ. -- Иншите миъ, пожалуйста, малый другь; теперь вев наши педоразумьнія уладились; вамь нечего больше пенять на меня: въдь я, кажется, быль достаточно яскревенъ и послуш нь въ этомъ письмъ, чтобы заставить васъ забыть мое преступление прот въ дружбы!... Миж бы очень хотвлось съ вами повидаться; въ сущности этэ желаніе эгонстическое, потому что возлів вась я нашель бы себя самоле, сталь бы опить, какимъ нъкогда быль, довърчивымъ, богатымъ любо з до и преданностью, богатымъ наконецъ всфии благами, которыхъ люди не чогуть у насъ отнять, и которыя самъ Богь у меня отняль! — Прощань, прощайте, хоталь бы еще писать, но не могу. М. Лерма. Р. S. Поклоня тесь всимь, кому сочтете нужнымъ... Прощайте еще.

инсьма.

16. къ ал. мих. верещатиной.

[Петербургъ, 1835 г.] \*

Ma chère cousine!

Je me suis décidé de vous payer une dette que vous n'avez pas a la bonté de réclamer, et j'espère que cette générosité de ma part touchera votre coeur devenusidur pour moi depuis quelque temps; je ne demande en récompense que quelques gouttes d'encre et de la ou trois traits de plume pour m'annoncer que je ne suis pas la pretout à fait banni de votre souvenir; — autrement je serai pretout à fait banni de votre souvenir; — autrement je serai pretout de chercher des consolations ailleurs [car iei aussi j'ai des consides], —et la femme la moins aimante [c'est connu] n'aime per beaucoup qu'on cherche des consolations loin d'elle, — et puis si vous perséverez encore dans votre silence, je puis bientôt arriver à Moscou—et alors ma vengeance n'aura plus de bornes; en tit de luerre [vous savez] on ménage la garnison qui a capitulé, priis la ville prise d'assaut est sans pitié abandonnée à la fureur des vainqueurs.

Après cette bravade à la hussard, je me jette à vos pieds pour in norer ma grâce en attendant que vous le fassiez à mon égard.

Les préliminaires finis, je commence à vous raconterce qui m'est au ve pendant ce temps, comme on fait en se revoyant après une lor que se paration.

Alexis a pù vous dire quelque chose sur ma manière de vivre, mais rien d'intéressant, si ce n'est le commencement de mesamourettes avec M-elle Souchkoff, dont la fin est bien plus intéressant et plus drôle. \*\* Si j'ai commencé par lui faire la cour, ce notait pas un reflet du passé—avant c'était une occasion de m'occuper, et puis lorsque nous fûmes de bonne intelligence, ça devint un calcul: voilà comment:—j'aivuen entrant dans le monde que chacun avait son piedestal: une fortune; un nom; un titre, une taveur... j'ai vu que si j'arrivais à occuper de moi une personne, les autres s'occuperont de moi insensiblement, par curiosité avant, par rivalité après.

\*\* См. прим. на стр. 409.

<sup>\*</sup> Оригиналь висьма находится у меня. И. Виск.

La demoiselle S: - voulant m'attraper [mot téchnique] j'ai compris qu'elle se comprometterait pour moi facilement; aussije l'ai compromise autant qu'il était possible sans me compromettre avec, la traitant publiquement comme à moi, lui faisant sentir qu'il n'y a que ce moyen pour me soumettre... Lorsque j'ai vu que ça m'a réussi, mais qu'un pas de plus me perdait, je tente un coup de main. Avant je devins plus froid aux yeux du monde, et plus tendre avec elle, pour faire voir que je ne l'aimais plus et qu'elle m'adore jee qui est faux au fond]; et lorsqu'elle commença à s'en apercevoir et voulut secouer le joug, je l'abandonnai le premier publiquement, je devins dûr et impertinent, je fis la cour à d'autres et leur racontais [en secret] la partie favorable à moi de cette histoire. - Elle fut si confondue de cette conduite inattendue - que d'abord elle ne sût que faire et se résigna ce qui fit parler et me donna l'air d'àvoir fait une conquête entière; — puis elle se réveilla — et commença à me gronder partout-mais je l'avais prévenu, et sa haine parul à ses amies [ou ennen ie il de l'amour piqué; - puis elle tenta de me ramener par une femte tristesse et en disant à toutes mes connaissances infimes qu'elle m'aimait-je ne revins pas-et profitais de tout habilement.

письма.

Je ne puis vous dire combien tout ça m'a servi—ya serait trop long, et ça regarde des personnes que vous ne connaissez pas. Mais voici la partie plaisante de l'histoire: quand je vis qu'il fallail rompre avec elle aux yeux du monde et pourtant lui paraître sidèle en tête-à-tête, je trouvai vite un moyen charmant; -- j'écrivis une lettre anonyme: «M-elle, je suis un homme qui vous connaît et que vous ne connaissez pas, etc... je vous avertis de prendre garde à ce jeune hom: M. L.—il vous séduira—etc—voild les preuves [des bêtises] etc...» une lettre sur 4 pages!.. je fitomber adroitement la lettre dans les mains de la fante; orage et tonnèrre dans la maison. —Le lendemain j'y vais de grand matin pour que en tout cas je ne sois pas reçu. — Le soir à un bal, je m'en étonne en le racontant a mademoiselle; mad, me dit la nouvelle terrible, et incompréhensible, et nous faisons des conjectures - je mets tout sur le compte d'ennemis secrèts qui n'existent pas:-enfin elle me dit que ses parents lui défendent de parler

1835 пасыча. 407

et danser avec moi, — j'en suis au désespoir, mais je me garde bien d'enfreindre la défense de la tante et des oncles; — ainsi fut mence cette aventure touchante qui certes va vous donner une fort bonne opinion de moi. Au surplus les temmes pardonnent toujours le mal qu'on fait à une femme [maximes de la Rochefou-

cauld]. Maintenant je n'écris pas de romans—j'en fais. Enfin vous voyez que je me suis bien vengé des larmes que les coquetteries de M-elle S m'ont fait verser il y à 5 ans. Oh! mais c'est que nos comptes ne sont pas encore règlés! Elle a fait soutfrie le coeur d'un enfant, et moi je n'ai fait que torturer l'amour propre d'une vielle coquette, qui peut-être est encore du ... mais néanmoins, ce que je gagne c'est qu'elle m'a servi a preliquechose! — Oh, c'est que je suis bien changé. C'est que je n : is pas comment ça ce fait, mais chaque jour donne une nouville teinte à mon caractère et à ma manière de voir, - ça devair cariver, je le savais toujours... mais je ne croyais pas que ade arrivat si vite. Oh, chère cousine, il faut vous l'avouer, la me e de ce que je ne vous écrivais pas, à vous et à M-He Marie. Continue que vous ne remarquiez par mes lettres, que je ne mi presque plus digne de votre amitié ... car à vous deux je ne tives de jeunesse si beaux—surtout dans le souvenir.—Et por tant à me voir maintenant, on dirait que je suis rajeuni de a cas dellement pai l'air heureux et insouciant, content de moi-

de ne vous parait il pas étrange?

Le ne saurais vous dire combien le départ de grand maman m'elle et la perspective de me voir tout-à-fait seul la prepier les de ma vie m'éffraie; dans toute cette grande ville il et le re tera pas un être qui s'intéresse véritablement à moi...

14

K

11

111

je

[]-

in the et de l'univers entier; ce contraste entre l'àme et l'exte-

Milis assez parler de ma triste personne — causons de vous et de Milison On m'a dit, que vous avez beaucoup embelli, et c'est Mine Gazlitzki qui l'a dit; en ce cas seulement je suis sûr qu'elle un pus menti, car elle est trop femme pour cela. Elle dit encore que la femme de son frère est charmante... en ceci je ne la crois pastout à-fait, car elle a intérêt de mentir... Ce qui est drôle, c'est qu'elle veut se faire malheureuse à tout prix, pour attirer les con-



doléances de tout le monde, — tandis que je suis sûr qu'il n'y a pau monde une femme qui soit moins à plaindre... à 32 ans avoir ce caractère d'enfant, et s'imaginer encore faire des passions!, et après cela se plaindre?

Elle m'a annoncé encore que mademoiselle Barbe \* allait s marier avec M. Bachmétieff. Je ne sais pas si je dois trop lu croire— mais en tout cas, je souhaite à M-elle Barbe de vivre en paix coujugale jusqu'àn célèbrement de sa noce d'argent,—el même plus, si jusque-là elle n'en est pas encore dégoutée...

Maintenant voici mes nouvelles: Наталья Алексвевна съ чаш и домочадцы s'en va aux pays étrangers!!! pouah!.. elle va donner là bas une fameuse idée de nos dames russes!..

Dites à Alexis que sa passion, M-elle Ladigensky, devient de jour en jour plus formidable!.. je lui conseille aussi d'engraisse; encore, pour que le contraste ne soit pas si frappant. Je ne se pas si la manière de vous ennuyer est la meilleure pour obtenima grâce; ma huitième page va finir et je craindrais d'en commencer une neuvieme... ainsi donc chère et cruelle cousine. adient et si vraiment vous m'avez remis dans votre faveur, faites le me savoir, par une lettre de votre domestique, — car je n'ose pas compter sur un billet de votre main.

Adieu donc, j'ai l'houneur d'être ce qu'on met aubas d'une lette votre très humble M. Lermantoff.

P. S. Mes respects, je vous prie, à mes tantes, consines, et connaissances...

Переводу: Дороган Кузина! Я рашился уплатить вамь долгь, колучью вы имали любезность съ меня не требовать, и потому-то я наубноскач, это великодуще съ моей стороны, тронеть ваше сердце, съ ивкотора, времени ставшее жестовимъ ко мий. Въ благодарность за это я прошу лик ивсколькихъ ванель черниль и два или три черточки пера, которыя си извастили меня, что я еще не совершенио изгнанъ изъ вашей намяти. Ислучий придется искать уташения у другихъ [ибо и здась у меня есть кузины, а наименбе любящая женщина | это извастно] не очень-то тернить, чтобы искали уташений вдали отъ нея.—Затамъ, если вы будете еще упорелувать въ своемъ молчания, я могу вскора прибыть въ Москву и топ на слене мое не будеть имать границь. Дайствительно на война, вы листе, щадять сдавшійся гарпизонъ, но городь, взятый приступомь, безь селатання предастся злоба побъдителей.

<sup>\*</sup> Варвара Александровна Лонухина.

ul

11

1

,

Hoc.rs этой гусарской бравады я принадаю къ вашимъ погамъ, чтобы

овенения предиминарію я начинаю разсказь того, что со мною случилось раз времл, какъ дълають это при свидчин, неслъ долгой разлуки.— слет чоть разсказать вамь кое-что о моемъ жить в-быть в, но ничего ресилго, если не считать заковымъ начало моихъ приключеній съ m-lle словою, конецъ коихъ несравненно интересибе и курьезиве \*.

се игл пачаль за нею ухаживать, то это не было отблескомъ процилато. 1 на па, в это было просто поводомы проводить времи, а загымы, когда мы — з я друго друга, стало расчетомь. Воть какимь образомь. Вступая въ с и пувильных что у каждио быль какон инбуть инстепль: хорошее в вып. има, титуль, покровительство... И увидаль, что если мив удастся то в себлю одно лицо, другия незамьтно тоже заимутей мисю, спачала , . . . осъбиства, повочь изъсоперичества. Отсюда — очнови изи из Сушд. Априяль, что, яз тан словить меня, она легк селя сводир метиг. д. Бави се и скомиром гироваль, изсколько было возможно, не скомто то пробива самого стоя. И публично обращился съ исю, къзъ съ лич- ч. сна межеть нато мною гластвовать. Богде и замъчната чте мнв. т жесь и что сще одичь дальныйший импь погубить меня, я прибы-- ак мынегру. Тірезал песто вы глазахы спыта я сталь болье холоднымы сторы поважнь, что и се болье не люблю, а что она чени обожнеть. в. вы сустости, не пувло мъстај. Погда она стала жувчать это и пысоросить ярчо, и в рвый публично ее новинулг. А вы гламув свъта . в нею жестокъ и дерговъ, насубививъ и холодень. И сталь ухажирутеми и подь севретомъ разеказывать имь тВ сторовы исторів, представаниесь нь мою пользу. Она такъ была поражена этимъ выше выше мончь обращения, что спачала не знада, что ділать, п 💎 👉 🖫 что в извинао говорять другихь и придало мив видь человыка, изго полизо побыту; загыть она очнульсь и стала пелды браниты 🚃 с во и ес предупреднат, и испавиеть са измалась и другами, и истру-- 1 при расьного атебовью, даже она испыталось ин на заклечь меня на-. 👵 г. 👉 велалью, разставывая всболь близкамь мончь знакомымь. что лю-💎 🕟 ыс я не верпулся выней, а вскуспо ребую отнуб пользовался... AUSED AD BEATH, EARL BEE DED HOCHYMRIO MRE DED OBLO DE ORCHE

1. С. рина Алегеандровна Сушкова, внослівдствін Хвостова, авторъзас. в. в., опных в сначала въ «Вістніні». Евроны», поточь от фльно въ -..., б. (870 г., много говорила о любви въ иси Лермонтова и черныхъ в. с. б. с. алісю. Эти свіздінія, пранятькя сначала съ довірісмь и симнатіей, в. с. б. с. алісю. Нослідовали спроверженія (о в обхів токорено мною г. т. б. с. алісю. Нослідовани спроверженія (о в обхів св. траф. г. в. с. рожд. Сушковой, очень смільнисися падь повою самолванною г. т. с. с. гивиклеся по смерти Лермонтова, оправдались. Приключеніе г. м. с. гивиклеся по смерти Лермонтова, оправдались. Приключеніе г. м. с. с. прависнемь Потуровой.



скучно и касается людей, которыхъ вы не знаете. Но вотъ веселая сторона исторія. Когда я созналь, что въ глазахъ свъта надо порвать съ нею, а сь глазу на глазъ, все-таки, еще казаться преданнымъ, я быстро нашелъ прелестное средство-я написаль анонимное письмо: Mademoiselle, я человъкъ, знающій васъ, по вамъ неизвъстный... и т. д.; я васъ предваряю. берегитесь этого молодого человъка: М. Лермантова. Онъ васъ погубитъ ( т.д. Воть доказательство... [разный вздорь] и т.д. Письмо на четырехъ стр ницахъ... Я искусно направиль это письмо такъ, что оно попало въ руга тетки. Въ домъ-громъ и молнія... На другой день тду туда, рано утрок. чтобы во всикомъ случав не быть принятымъ. Вечеромъ на балу и вырыжаю свое удивленіе Екатерин'я Александрови'в. Она сообщаєть мив стращ ную и пепонятную новость и мы дізаемь разныя предположенія; я все о.ношу въ тайнымь врагамъ, которыхъ нътъ; наконецъ, она говорить мят. что родные запрещають ей говорить и танцевать со мною; я въ отчазий. по остерегаюсь нарушить запрещение дядющемъ и тетушемъ. Такъ был педено это трогательное приключение, что, конечно, дастъ вамь обо миб тесьма нелестное мижије. Впрочемъ, женщина всегда прощаетъ зло, котороз за дълаемъ другой женщинъ [правило Ларошфуко]. Теперь и не нишу ромновъ. Я ихъ переживаю...

Наконецъ вы видите что я хорошо отеметиль за елезы, которыя сасавило меня продпвать 5 льть тому назадь кокетство M-elle >. О. наши ст ... еще не покончены. Она мучила сердце ребенка, а я только подвергь тыск самолюбіе старой кокетки, которая можеть быть еще... по во всякочь слу чав и выиграль то, что она мив послужила. О, и очень иливиплен. Па внаю какъ это происходить, по только каждый день дасть возын оттынеч мосму характеру и взглядамь-оно должно было такъ совершиться. л с. рналь... по и не ожидаль, что случится это такъ быстро. О, дорогая ку на падо вамь признаться, что причина тому, что не писаль къ вамъ и m-lle Mara [Марыв Алексан. Лонухиной] быль страхъ, что вы по письмамь монз ... ключите, что я почти не достопиъ болъе вашей дружбы, ибо нередъ облич вами я не могу скрывать истину; передъ вами, которыя были наперсияцами юношескихъ монхъ мечтаній, столь предестныхъ, особенно вы в сис минаніи. И все-таки если посмотрыть на меня, покажется что я номодо (3). года на три, до такой степени у меня счастливый и беззаботный видь, довольнаго собою и встмъ міромъ; этотъ контрастъ между душою и товынимъ видомъ не кажется ди вамъ страннымъ? -- не могу сказать како усиопечалиль отъжить бабушки. Перспектива оставаться одинокимь перы. разъ въ жизни, меня пугаетъ. Во всемъ этомъ большомъ городъ не сепиется ни единаго существа, которое бы мною интересовалось...

По довольно говорить о мосй печальной личности—поговоримь о высто Москвъ. Мит говорили, что вы очень похороштан и сказала это г-ж Углицкая, и только въ этомъ случать, увтренъ я, она не лгала, ибо оне слишкомъ женщина для этого. Она говорить также, что жена ем брата предестия... Въ этомъ отношения я ей не вполить довъряю—ибо она имъет интересъ лгать. Что поистинъ смъшно, такъ это ем желаніе выказать сто, несчастною, чтобы вызвать общее къ себть сочувствіе. — Тог за какъ я увт

дань, пъть на мір'в женщины, которан была бы менве ся достойна сожаавија. Въ 32 лвтъ имвть этотъ двтскій характеръ и воображать, что моя ещь возбуждать страсти!... и послъ этого жаловаться? - Она миъ также гообщила, что M-elle Barbe выходить замужь за г. Бахиетьева. Не знаю, . лжень ин и върить ей, по во всикомъ случат, и желаю M-elle Barbe . вы въбрачномъ мірф до празднованія ся серебряной свадьбы и даже аве того, если до того времени она не ощутить отвращения. Теперь вамъ тол новости: Наталья Алексвевна съ чадами и домочадцы вдеть въ чужіе гр .!!! Ha! она хорошее дасть тамъ понятіе о цашихъ русскихъ дамахъ!... т вите Алексису, что его пассія, M-elle Ладыженская, съ каждымъ днемъ ста свится внушительные!... И ему тоже совытую еще больше нополныть, с обы контрасть не быль столь поразителень. Не знаю, хорошь ли способъ та стать вамъ, чтобы получить своепрощение. Восьмая страница прихои. По вонцу и и опасаюсь начать деватую:.. И такъ, дорогая и жестокая у или, прощайте, и если точно вы возвратили мив свое расположение, -иго чив знать о томь инсьмомь оть вашего дакен -- поо не смвю расчина ата на собственноручную Вашу записку. Имбю честь быть твив, что 1 година въ концъ инсьма-Вашимъ покорнымъ М. Лермантовымъ. Р. S. V . .. влоны теткамь, кузинамь и кузенамь да знакомымь.

#### 1836.

#### 17. КЪ СВЯТОСЛАВУ АФАНАСЬЕВИЧУ РАЕВСКОМУ.

Тарханы, 16-го январа [1836].\*

[побезный Святославъ! Миж очень жаль, что ты до сихъ порт лънинься меня увъдомить о томъ, что ты дълаемы и что тылется въ Петербургъ. Я теперь живу въ Тарханахъ, въ Чем арскомъ уъздъ [вотъ тебъ адресъ на случай, что ты его не лешень], у бабушки, слушаю, какъ подъ окномъ воетъ мятель [зтъсь все время ужасные сиъта, въ сажень глубины, лошен вязнутъ и....., и сосъди оставляютъ другъ друга въ нокоъ, что, въ скобкахъ, весьма пріятно], ъмъ за десятеры ставовой драмы, взятой изъ происшествія, случившагося со чною въ Москвъ. \*\*— О Москва Москва, столица нашихъ пречковъ, златоглавая царица Росеіи великой, малой, бълой, перион, красной, всъхъ цвътовъ, Москва, ....., преподло со мною поступила. Надо тебъ объяснить сначала, что я влюб-

Лермонтовъ былъ въ отнуску, у бабушки въ деревић, съ 20 декабря 1855 г. по 14 марта 1836 г.

Самое письмо Раевскаго находителу II. Е. Цвъткова, точный сипмокъ въ Лермонтовскомъ Музев.

ленъ. И что-жъ я этимъ выигралъ? — Одии ...... Иравда. сердце мое осталось нокорно разсудку, по въ другомъ не менъе важномъ ..... происходить гибельное возстаніе. Тенерь ты ясно видинь мое несчастное положение и какъдругъ върно, пожалъень, а можетъ быть и позавидуень, ибо всто хорошо, чего у насъ нътъ, отъ этого, върно, и ..... начь правится. Вотъ самая деревенская философія!

А опасаюсь, что моего Арбенина» спова не пропустили. и ст й мысли позлао повозь твое молчание. По объ этомьбу-

деть!

Также я боюсь, что лошадей моихъ не продали и что о .: тебя затрушноть. Если бы ты раньше паписаль, то я бы при сладъ денетъ иля прокормленія ихъ и людей, и потомъ ес. онъ не продадутся, го я отсюда не возьму столько лошале... сколько начъреваюсь. Пожалуйста, отвъчай какъ получинь.

Объяваню теб в еще полость: автом в бабуниа перевляесь жить въ Петербургъ, т. е. въ йонъ мъсяцъ. Я ее уговоря. :. потому что она совстять истерзалась, а денегь же тенерь чесго, по я тебъобъявляю, что мы все-таки не разстанемея.

Я тебь не описываю своего похожденія въ Москвъ въ въ казаніе затвою излишиюю скромность, --и хорошо, что веточниль объ напазаціи — сейчась кончу письмо [ты видишь иль этого, какъ я еще добръ и великодушенъ). М. Лермонтовъ.

# 15. КЪ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

[Царское село. Марть или апръль 1836 г.].

Милая бабушка, на дняхъ Марья Акимовна\*\*\* убхала. Я у нать объ ен отъбадъ въ Царскомъ-прівхаль въ городът одинъ вечеръ, былъ у нея, но не засталъ, и потому не инсалсъ нею. Вы върно получите мое письмо прежде ея прівзд. то и не будете безпоконться, что я съ нею не иншу къвамь

Я на дняхъ кунилъ лошадь у генерала. Прошу васъ, есля

<sup>\*</sup> Относится къ передълкъ «Маскарада».

Письмо, въроятно, писано но возвращени изъ отпуска, окончивна-

<sup>\*\*\*</sup> Шанъ-Гирей, дочь родной сестры бабушки поэта — Екатерины Алея гося 14 марта. съевны.

1!

[¹ t•

есть деньти, прислать мив 1580 рублей; лошадь славиая и стоить больше, а цвиа эта не велика.

На счеть квартиры и еще не ръшился, но есть итскольке гопримьть; въ началъ мая онт будутъ дешевле по причинть съвзда многихъ на дачу. — Я вамъ кажется писалъ, что Априла Аркадьевна въдетъ пынче весной съ Натальей Алектъвной въ чужіе края на годъ; теперь это мода, какъ было гокогда въ Англіи; въ Москвъ около тридцати семействъ собраются на будущій годъ въ чужіе края. Ножалуста, бабуште не мънкайте отътздомъ: вы, и думаю, нолучили письмо послед съ которымъ и посладъ нисьмо Григорья Васильевича—но залуста объясните миб, что мит лучие ему писать.

Прошайте, чилая бабушка, прошу вашего благословенія, пъзмования ручки постаюсь покорный внукъ — М. Лермонтовъ.

#### 1837.

19. къ с. А. РАЕВСКОМУ.

[С. Петербургь, начало марта 1837]. Милый мой другь Раевскій.

Меня нынче отнустили домой проститься. Ты не можешь согранты моего отчаний, когда я узналь, что я виной твопроцены. Дубельть говорить, что Клейцмихель тоже винопроцень. Дубельть говорить, что Клейцмихель тоже винопроцень. Я сначала не говориль про тебя, но нотомъ меня допроцень вани отъ Государя: сказали, что тебь инчего не будеть.

проценты я запрусь, то меня въ солдаты... Я веномниль бапроцеходило въ эту минуту, не могу сказать—по я увъсть что ты меня нонимаень и прощаень и находинь еще
процемымъ своей дружбы... Кто-бъ могь ожидать!... Я къ
процемы процемънно. Сожги эту записку\*\*. Твой—М. L.

Тозь Аркадія Алексѣевича Стольнина, брата бабушки Лермонтова. Ірмонтовъ за сочиненіе стихотворенія на смерть Пушкина, а Раевза его распространеніе, были арестованы. Лермонтовъ, высочайпризавомъ отъ 27 февраля 1837 года, переведенъ былъ прапорщи-



20), RT HEMY RE.

С.Петербургъ. Мартъ 1837. Любезный другъ.

Я видёль нышче Краевскаго; онь быль у меня и разсказываль мий, что знаеть про твое дёло. Будь увёрень, что весто бабушка можеть, она сдёлаеть... Я теперь почти здеровь — правственно... Была тяжелая минута, по прошла. Я боюсь, что будеть съ твоей хандрой? Еслибъ я могь только съ тобой видъться. Какъ только позволять мий выйзжать то вторично приступлю къ коменданту. Авось позволить проститься. — Прощай, твой навёки М. L.

#### 21. къ нему же.

[Мартъ или апръль 1837].

комъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, стоявшій на Кавказѣ, а Расысь, понлатился серьезиѣе, за то главнымъ образомъ, что во время слъдства изъ-подъ ареста пытался переслать Лермонтову записку (ср. Біографію). Онъ былъ посаженъ въ крѣность съ 26 февраля по 29 марта, а затѣуъ высланъ въ Петрозаводскъ, откуда вернулся въ Петербургъ въ в на в 1838 года.

Столынинъ, братъ бабушки Арсеньевой.

<sup>\*\*</sup> Пецензурное выражение по адресу гр. Плейниихеля.

- 1

][

 $v_{i_1}$ 

очень лестно, то правоменя бы огорчило... Прошай, мой другь. Я буду къ тебъ писать про страну чудесь — востокъ. Меня утъщаютъ слова Наполеона: les grands noms se font à l'Orient. Видинь: все глуности. Прощай, твой навсегда — М. Lermon-toff.

#### 22. въ м. А. допужиной.

31 чал. съ Кавказа.

Je fiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie, ainsi qu'a madame votre soeur les souliers circassiens, que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés dès que j'ai pu en trouver. Je suis maintenant aux caux, je bois et je me beigne, enfin je mêne une vie de canard tout-à-fait. Dieu veuille, The ma lettre your trouve encore à Moscou, car si elle va voyager a Europe, à vos trousses, elle vous attrapera peut-être à Londres, à Paris, à Naples, que sais-je,—et toujours dans des endroits. . I elle sera pour vous la chose la moins intéressante, de quoi bleu la garde et moi aussi! J'ai ici un logement fort agréable: desque matin je vois de ma fenêtre toute la chaîne des montignes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore au moment, ou Tecris cette lettre, je m'arrète quelques fois pour jeter un coup doe'l sur ces géants; tant ils sont beaux et majestueux. J'espère mennuyer joliment tout le temps que je passerai aux caux, et queiqu'il est très facile de faire des connaissances, je tache de n'en par faire du tout; je rode chaque jour sur la montagne, ce qui seur à rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que marcher; ni la chaleur, ni la pluie ne m'arrètent... Voici à peu près mon 2 are de vie, chère amie: ce n'est pas fort beau, mais... dès que je serai guéri, j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici,

Adieu, chère; je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris, et à Berlin. Alexis a-t-il reçu sa permission; embrassez-le de ma part. Adieu. Tout à vous M. Lermontoff.

P. S. De grâce écrivez-moi et dites, si les souliers vous ont plu.

Переводъ: Исполняю въ точности мое объщание и посылаю черкесские быльчили вамъ, милый и дорогой другь мой, а также сестръ вашей; ихъ шель паръ, стало быть дължъ межно будеть сдълать мирный: купилъ



ихь, какъ только отыскаль. Я теперь на водахь, имо и кункюсь, словочь, по образу жилии, сталь исхоль на утку. Тан Богь, чтобы письмо мое засталь васъ еще въ Мосевъ, потому что сели ово будеть путсиествовать но Европъ по вашимъ следив, то, можеть быть, вы получите его въ Лондонв, вы Паришь, въ Исан вы но всякомы случав въ такомъ мысть, гдв оно вовсе не будеть для васъ питересно, а этого избави Боже!-У мена гдьсь очень хорошее помы, свет выслое утро игь своего окна смотрю на ъсю цънь сизминахь торг и на Элиар, съгъздъл теперь, сида за инсътрив вы вамъ, я по временамъ владу неро, чтобы взглинуть на эсихъ великановы: такъ они прекрасны и величественны. Надъюсь порядкомъ поскучать, покуда останусь на воздуть, и хотч отень легко запести знадоченых, однако я стараюсь избътать им. Але иневно тасылеть по терамь, и ужи отволого сдвого укръннять себы кола: ностоянно хожу: ин жорь, ин дождь мени не останавливають... Воль всесь и обнение мост, жизни, милый другъ: ссебенно хорошаго тутъ поль, пол,, когла я высторовью, и когда здвев будеть государь, отправлюсь ы осеншою экспедицио противь черкесовы. - Прованте, мылая; желью вамь весеменся вы Париыв и Берлигв. Alexis поаучиль ан отпускте Ионь учесто за чена. Прошайте, весь вашь М. Лерпонтовъ. Р. S. Пожадувета паните мив и съвящие, поправиляет ли всть be makii.

# 23. вы Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

18 іюля.

Милая бабуника, испужь вазъ по тижелей почтв, потому что третьяго дня по экстра-почть не усиблъ, нбо фазилъ на желъзныя воды и, виповатъ, совстиъзабыль, что тамъ письма не принимають; боюсь, чтобы вы не стали безноконться, что езну почту изтъ инсъча. Эскадронъ нашего полка, къ котор му баронъ Розенъ велълъ меня причислить, будеть находиться въ Ананъ на берегу Чернаго моря при встръчъ государя. \* туть же гдъ отрядъ Вельячинова, и сабдовательно я съ водъ не побду въ Грузію. Итакъ прошу васъ, милая бабушка, прополжайте адресовать инсьма на ими Навла Ивановича Петрова, и напишите къ нему: онъ объщался мит доставлять ихъ туда; ппаче пельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно, и почта не ходить, а денении съ нарочными отправляють. Отъ Алексъя Аркадыча \*\* я получиль извъстія; онъ здоровъ, и нъкоторые офицеры, которые оттуда сюда прівхали, мив говорили, что его можно считать лучиных офицеромъ изъ гвардей-

· · Столыпинь, дядя поэта.

<sup>\*</sup> Въ Апанъ императоръ Николай Навловичъ былъ 22 сентября 1837 г.

скихъ, присланныхъ на Кавказъ. То, что вы мий пишете объ Гвоздевъ, меня не очень удивило; я, убзжая, ему предсказывалъ, что очъ будетъ юнкеромъ у меня во взводъ; а впрочемъ жаль его.

Здъсь ногода ужасная: дожди, вътры, туманы; йоль хуже истербургскаго сентября, такъ что я остановился брать ванны и инть воды до хоронихъ дней. Вирочемъ, я думаю, что не слобновлю, нотому что здоровъ какъ нельзя лучне.

Дан отправленія въ отрять миь назе будеть сдвлать много обкупось, а свои вещи ядумаю оставить у Навла Пвановича. Ножалупста, пришлите мив денеть, милая бабушка; на прозавтье здёсь мив достанеть, а сели сы пришлете поздно, то пъ Арану трудно доставить.

Прощайте, милая бабунка, цѣлую ваши ручки, прошу калего благословенія и остаюсь вашъ вѣчно привазанный къ лего и покорный внукъ Милама.

Пуще весто не безпокойтесь обо мив; Богъ дастъ, мы скоро измен.

### 1838.

### 24. въ м. А. допухиной.

Petersbourg 15 Février.

Je vous écris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgorod.

Fattendais jusqu'à présent, qu'il m'arrivat quelque chose d'agre
de pour vous l'annoncer, mais rien n'est venu, et je me décide

a vous écrire, que je m'ennuie à la mort. Les premiers jours de

non arrivée je n'ai fait que courir: des présentations, des visi
tes de cérémonie — vous savez; puis je suis allé chaque jour au

soctacle: il est fort bien, c'est vrai, mais j'en suis déjà dégoûté.

Lt. puis on me persécute, tous les chers parents! on ne veut pas

que je quitte le service, quoique je l'aurais pu déjà, vu que ces

messieurs, qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté.

Enfin je suis passablement découragé et je désire même quitter

Petersbourg au plus vite pour aller n'importe où, que ce soit au

régiment, ou au diable; j'aurai au moins alors prétexte pour me

Lumenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part, que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire: on dirait, que vous faites la sière; pour Alexis cela ne m'étonne pas, car il va se marier un de ces joursci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son coeur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou; mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui en envoie deux.

1. Въ С.-Петерб. у Пантелеймоновскаго моста, на Фонтан-

къ, противъ Аътияго сада, въ домъ Венецкой.

2. Въ Повгородскую губернію, въ первый округь военных т поселеній, въ штабъ лейбъ-гвардін гродненскаго гусарскаго полка.

Si après cela il ne m'écrit pas, je le maudis, lui et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malédiction. Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis

qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commérages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on à affaire à trois ou quatre semmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre sesque ou sexe charmant, mais hêlas! Si je vous le dis, c'est aussi une preuve que je vous crois une exception. Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des histoires, des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions; c'est quelque chose d'odieux pour moi surtout, qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare ou très peu causante [celle des géorgiennes par ex., car elles ne parlent pas russe, ni moi zéorgien].

Je vous prie, chère Marie, écrivez-moi un peu, sacrifiezvous-écrivez-moi toujours et ne faites pas de ces petites cérémonies-vous devez être audessus de cela! Car enfin, si quelquefois je tarde à répondre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou

j'ai trop à faire - deux excuses valables.

J'ai été chez Joukofsky et lui ai porté Тамбовскую Казначейmy, qu'il m'avait demandé et qu'il porta à Wiasemsky pour lire

ensemble; cela leur a beaucoup plu—et cela sera inséré au prochain numero du Современникъ.

Grand-maman espère, que je serai bientôt passé au hussards de Царское-Село, mais c'est parce qu' on le lui a fait espérer, Dien sait avec quel motif. et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à се que je prenne mon congé; quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers, que j'ai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage a qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, mais cela ne prouve rien du tout. — Monumea empanuea. "A, Matepa Boxia, nature et monute et dites lui que c'est une honte et dites le aussi à mademoiselle Marie Lapouchin. Lerma.

Перевоог: Ишиу вы вачы, мылый другы, павлиунь отывада вы Новго-... П все поджидаль, не случится ли со мною чего хорошаго, чтобъ увъв на вась о томъ; но инчего такого не случнаось и я рашаюсь инсать . вучь, что мив скучно до смерти. Первые дви после прівзда прошли въ — т линол бытогиы: представления, деремонные визиты—вы вимете: да 🥟 жалып тень Башав из театръ; онь хорошъ, это правда, по мив ужь . . . . В раблиова меня преследують все эти милые родственники! Пе- простава в простав службу, хотя это мин было бы и можно: внасть. принова, которые викеть со мною поступный нь твирию, теперь уже вы стиль. Паконець, я таки учаль духомь и хотьль бы даже клив можно. ет рас бросить Истербургъ и убхать куда бы то ни было, на налав ли, 🕠 🗸 оть въ чорту; тогда, но врайней мъръ, быль бы предлогь въ сътоваво воло все же было бы утвиснісмь. — Съ вашей стороны вовсе не лю 👉 \mapsto что вы всегда ожидаете моего инсьма, чтобь инсать ко мнв: можно т вать, что вы водумали чванаться. Оть Алексиса это не удивительно, . . . . ву что онъ на дняхъ, какъ говорять здбеь, женится на какой-то богат и зушчих в: естественно, что мив изтъ надежды занамать въ его сердив та в пред пред накое опротить тологой оптовой торговку. Опр объе ды за инсать миф черезь два для посаф моего отыблат изы Москвы; из з. жеть быть забыль мой адресь, воть ему два (савоують абресы). Если в сль этого онъ мий не напишеть, то я провляну его и его толстую онго ъую вунчиху: и ужъ собираюсь составить формулу моего провлятія. Боже! . 16.6 атрудинтельно имъть друзей, которые готовятся къ женитьбъ. - Прі ым....ни сюда, я нашель цълын хаосъ силетней; стараніями мойми возстаі влень порядокь, какой возможень между тремя пли четырьмя женщито четорых вы головы безтолочы: простиге, что я такъ отзываюсь о в ш нь прекрасномъ поль; но, ахъ, въдь если и вамъ это говорю, это вамъ еще доказательство, что я васъ считаю исилюченіемъ. Возиращалсь домой, я всякій разъ слышу только исторіи, исторіи, жалобы, упреки, подогржиія, заплюченія; это просто неспосно, особливо для меня, потому что я отвыкь оть этого на Кавказв, гдв женщины ръдко бывають въ обществъ п вовсе неразговорчивы (въ особенности грузники: онъ не значотъ но русски, а и по грузински). - Прошу васъ, милая Магіс, пишите мив немножко, пожертвуйте собою; инпольс миз всегов и не соблюдайте мелочныхъ церсмоній; вамъ надо быть в не ихь! Въдь если иногда я медлю отвътомь, это право значить, что мив или нечего сказать вамь, или у меня много двлаоба случая извинительные. - Я быль у Жуковскаго и по его желанію ознесъ ему Тамбовскую Казначейску. Онъ читаль ее съ Виземскимъ, и она имъ поправилась: ес напсчатаютъ въ ближайшей винжев Согр. ченинка. — Бабушка надъется, что меня скоро переведуть въ гусары въ Царское-Село; са это объщали. Бога зъяста зачъма, оттого она не соглашается, чтоб! я вышель вы отставку; что до меня, то в ревысови на что не надыссы.- Гъ в включение этого висьма воськано вамы стихи, воторые понались мей ыз м, ахъ дережьную бума уы; она миъ допольно иравится, именно пото у что я ихъ забыль; по это реьно инчего не д жазываеть (слибионал спедля Молитва странкака Пр шане, милык цунк испыуны Алексиса в скажите, что сту сты по; то же скажите m-lle Маріи Ленуханов. Леро-

25. RL C. A. PADBCLOMI.

Irona S and,

# Любезный другъ Святославъ,

Твое послёднее письмо огорчило меня: ты самъ знаешь почену; но я тебя отъдущи прощаю, зная твои разстроенные первы. Какъ могъ ты думать, чтобъ я шутилъ твоимъ споковствіемъ или говорилъ такія вещи, чтобы отвязаться. Главное то, что я совеймъ этого не говорилъ или пусть говорилъ, да не про то. Я сказалъ, что отзывъ непокоренъ къ нечеслюено, повредитъ тебъ тогда, когда ты еще здъсь сидълъподъ арестомъ и что безъ этого ты, можетъ быть, остался бы здъсь.

Я слышаль здѣсь, что ты просился къ водамъ, и что просьба препровождена къ военномуминистру; но резолюціи незнаю; если ты поѣдень, то, пожалуйста, панкин куда и когда. Я путсь по прежнему скучаю; какъ быть? покойная жизнь для леня хуже. Я говорю покойная, потому что ученье и маневры производять только усталость. Писать не пинку, печатать людотно, да и пробоваль, но неудачно.

Романъ\*, который мы съ тобою начали, затяпулся и врядт. ли кончится, ибо обстоятельства, которыя составляли его основу, перемънились, а я, знаешь, не могу въ этомъ случать отступить отъ истипы.

Если ты поъдень на Кавказъ, то это, я увърсиъ, принесеть тебъ много пользы физически и правственно: ты верменься поэтомъ, а не экономо-политическимъ мечтателемъ, что для души и для тъла здоровъе. Не знаю какъ у васъ, а здъсь мит постъ Кавказа все холодно, когда другимъ жарко, а ужъ здоровъе того, какъ я теперь, кажетея, быть не возможно. О Юрьевъ скажу тебъ: вообрази влюбился въ актрису, вышелъ въ отставку, живетъ у Балабина, табакъ и чай ужъ въ долгъ не даютъ и 30,000 долгу, и вонъ изъ города не имускаютъ, —видишь: у всикаго евои несчастія.

Прощай, любезный другь, и прошу тебя, будь увъренъ во м.ь и думай, что я инкогда не скажу и не сдълаю инчего тебъ огорчительнаго. Прощай, милый другь, бабушка также къ тебъ инистъ. М.—Дермонтовъ.

## 26. кь м. А. донухиной.

[конецъ 1838 г. или начало 1839].

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de votre chère personne et de tous les vôtres; aussi j'ai l'espérance que votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fatuité dans cette phrase, direz-vous, mais vous vous tromperez. Je sais, que vous êtes persuadée, que vos lettres me font un grand plaisir, puisque vous employez le silence comme punition mais je ne mérite pas cette punition, car j'ai constamment pense a vous; preuve: j'ai demandé un semestre d'un an—refuse, de 28 jours—refusé, de 14 jours—le grand duc a refusé de nome. Tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir. Je

Юрьевъ, Инколай -- родственникъ и товарищъ Лермонтова.

С. А. Раевскій, сообщая письма эти С. А. Эзлись, говориль, что ромень, окоторомь идеть рачь, онисываль Печорина, но что это не то, что вып по потомь подъ названіемъ «Героя нашего времени». Дайствительно, рок ин этоть "Княгина Лиговская". [См. примачаніе къ ней].

ferai encore une tentative - Dieu veuille, qu'elle réussisse. Il faut vous dire, que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me croirez, quand vous saurez, que je vais chaque jour au bal: je suis lancé dans le grand-monde.. Pendant un mois j'ai été à la mode, on se m'arrachait. C'est franc au moins. Tout ce monde que j'ai injurie dans mes vers se plait à m'enfourer de flatteries, les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent, comme d'un priomphe. Néanmoins je m'ennuie. - J'ai demandé d'aller au Charase - refusé: on ne veut pas même me laisser tuer! - Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraitront-elles pas de bou le foi; pent-être vous paraitra-i-il étrange, qu'on cherche les plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salous, quand on n'y trouve rien d'intéressant? Eh bien, je yous dirai mon motif. Vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour progre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette socie : comme novice; je n'y suis pas parvenu, les portes aristocratiques se sont fermées pour moi; et maintenant i'entre dans cette m'une société non plus en solliciteur, mais ca homme, qui a conquis ses proits: l'excite la curiosicé, on me recherche, on m'en, le partout, sans que je fasse mine de le desirer même; les feannes, qui tienaent à avoir un salon remuquable, veulent m'avoir, car je seis aussi un lion-oui, moi, votre Michel, bon garçon, an quel vous n'avez jamais eru une crinière. Convenez que tout cela peat enivrer; heureusement ma paresse naturelle prend le dersus; et peu à peu je commence à trouver cela par trop insupportable. Mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donnée des armes confre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies [ce qui arriveral, j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicule. Je suis persuadé que vous ne direz a persoane mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que cela soit, et puis avec vous je parle, comme avec ma conscience, -et puis c'est si doux de rire sous cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un, qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments. C'est de vous, que je parle chère amie, je vous le répète, car ce passage est fant soit peu obseur.

письма.

Mais vous m'écrirez, n'est ce pas? Je suis sûr, que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave. Etes-vous malade? y a-f-il quelqu'un de malade dans la famille? Je le crains. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attend otre réponse qui, j'espère, sera non moins longue que ma lettre et certainement mieux écrite, car je crains bien que vous ne sachiez dechiffrer ce barbouillage.

Adieu, chère amie, peut-être, si Dieu veut me recompenser, e parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sur l'une réponse telle quelle.

Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublié! fout à vois M. Lermontoff.

Перевод: Умь давно я не инсаль въ вамъ, милый другь, и не волутыв ильстія ин объльшей особъ, ин оболетит вашихъ. И тывь надыюсь, что поэточу вы не вымеданте отвътомъ на это инсьмо. Фраза эта исбелъ у повет а, сважете вы, но вы ошибетесь. Въдь вы убъждены, что висьма па доставляють мий великое удовольствіе; оттого-то вы и употребляете пание вывето надачания; но я его не заслуживаю, потому что постоявно сть васъ думаль. Воть доказательств : я просился вы полугодовой от-, ускь-мав отказали; на дващать восемь дней-отказали; на четырвадпь днел - великий князь опять отказаль. Все это времи я нацьялся васъ : дыв. Изпытаюсь еще разъ; дай Богь, чтобь опо удалось. - Надо вамь сашить, что я песчастиваний человакъ, и вы мна повъртте, у шавь, что г смедневно Базау по баламъ: я пустился въ большой свытел. Вы тель на з Белла на меня была мода, меня искали наперерывъ. Это по правлей в 1 рв теренно. Весь пародъ, который я оскорбляль въ стихахъ монув, осыва ть зеня даспательствами, самыя хороніснькій женщины просять у меня сладоль и торжественно ими хвастаются. Тъмы не менье мив свучаю. Я простися на Кавказъ-отказъ: не хотить даже допустить, чтобь чеви убили. то выть-быть, вы найдето страннымъ, искать удовольствій и скучать ига, пть по гостинымъ, не находя тамъ инчето запичательнаго. Пу, я вачь из фою мон побужденія. Вы знасте, что самый гливный мой истостьюю эменяеть и екролюбіе; было время, когда я, какы повичекь, искаль достута въ это общество; аристоврачическій двери были для меня завад ты; порыва это же самое общество и вхому уже не испателемы, а человыкомь, завоснавниямъ себъ права. Я вогбуждаю любопытство, меня инуть, \* на ведоду приглашають, даже когда я не выражаю къ тому ни мадъйнате т словія: домы, съ притивавіями собпрать замьчательных в дюдей вы своихъ голивыхь, хотягь, чтобы я у вихь быль, потому что въдь я тоже лего; л. я, вашь Мишель, добрыл малый, у котораго вы инкогда не во стравалл травы. Согласитесь, что все это можеть опьянить; но, къ счастно, меня тыручаеть природная моя леность, и мало-по-чалу я пачинаю нахот ть



все это довольно невыносимымъ. Эта новая опытность полезна въ томъ, что она миж дала оружіе противъ этого общества, и если когда-либо оно будеть меня преследовать своичи влеветами [что пепременно случится]; тогда у меня будеть, по врайней мъръ, средство для отмщенія; въдь нигдъ не встръчается столько низкаго и смънного, какъ туть. Увъренъ, что вы никому не передадите моего хвастонства: въдь тогда меня нашли бы напболбе смъщнымъ человъкомы: съ вачи и говорю, какъ съ своею совъстью. Оно же очень пріятно исподтишка см'ялься съ человъкомъ, готовымь всегда разделать ваши чувства, оменться надъ предметами, которыхъ глупцы такъ ищутъ и которымъ такъ завидуютъ. Я говорю о васъ, милый другъ! я вамъ повторяю это, поо это мъсто (моего письма) немного темно. Вы миъ напишете, не правда ли? Вы миъ не писали върно по какой-нибудь важной причинъ. Не больны ли вы? иътъ ли у васъ больныхъ въ домъ? Боюсь, мий что-то такое говорили. На следующей неделе жду вашего отвъта, и надъюсь, что опъ будеть не короче моего писька, а ужъ навърно лучше написанъ. Боюсь, что не разберете сего моего маранья. Прощайте, милый другь; можеть-быть, если Богу угодно будеть наградить меня, я получу отнускъ, и тогда во всякомъ случав дождусь положительнаго отвъта. Поклонитесь всвиь, кто мени не забыль. Весь вашъ М. Лерионтовъ.

### 1839.

27. КЪ АЛЕКСЪЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛОПУХИНУ. [С.-Петербургъ. Февраль или мартъ 1839 г.]. Милый Алексисъ,

Я быль болень и оттого долго не отвъчаль и не ноздравляю тебя, но върь миъ, что я искренно радуюсь твоему счастію и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашель, кажется, именно ту узкую дорожку, черезь которую я перепрыгнуль и отправился цъликомь [и прошель ее всю]. Ты дошель до цъли, а я пикогда не дойду: засяду гдъ-инбудь въ ямъ и номинай какъ звали—да еще будуть ли поминать? Я похожь на человъка, который хотъль отвъдать отъ всъхъ блюдъ разомъ, сытымъ пе наблея, а получилъ индижестію, которая вдобавокъ, къ несчастію, разръщается стихами. Кстати о стихахъ: я исполниль объщаніе и паписаль ихъ твоему наслъднику, они самые правоучительные: «à l'usage des enfants».

[Следують стихи: «Ребенка милаго рожденье» см. т. I стр. 285].

Je désire, que le sujet de ces vers ne soit pas un mauvais sujet..—Увы! каламбуръ лучие стиховъ! Ну да все равно! Если онъ вышель изъ пустой головы, то, по крайней мъръ, стихи изъ нолнаго сердца. Тотъ, кто играетъ словами, не всегда играетъ чувствомъ, а ты можень быть увъренъ, дорогой Алексисъ, что я такъ радъ за тебя, что завтра же начну сочинять новую ар[по] для твоего маленькаго крикуна.

Панини, ножалуйста, мильні другь, что у вась дѣлается: я три раза зимой просился въ отпускъ въ Москву къ вамъ, хоть на четырназцать дней—не пустили! Что. братъ, дѣлать! Вышелъ бы въ отставку, да бабушка пехочетъ—надоже ей чѣмънибудь пожертвовать. Признаться тебъ, я съ нѣкотораго времени ужасно упалъ духомъ. [Далѣе оторвано].

[Это и остальныя письма въ тому же лицу №№ 31, 33 и 34 обязательно по оригиналахъ были переданы намъ Ел. Дм. Лопухиной—певъсткой Александровича].

#### 1840.

28. къ о. к. опочинику.

O! cher et aimable M-r Opotchinine! Et hier soir en revenant de chez vous, on m'a annoncé une nouvelle latale avec tous les ménagements possibles, et à l'heure, au moment où vous lisez ce billet, jè ne serai plus [tournez]

Помътка эта сдълана на автографъ записки, находящейся въ Импер Публичи. Библіотекъ, не Лермонтовской рукой, а, кажется, рукою г. Оночанина. Предположение, что въ запискъ этой Лермонтовъ прощался, ссылиемый на Кавиазъ послъ дуэли съ де-Барантомъ, невърное. Приказъ о п реводъ поэта въ Тенгинскій пъхотный полкъ состоялся лишь 13 апръля 1840 г., и Лермонтовъ убхалъ уже но выходъ приказа. Если выраженіе enouvelle fatale» относить къ ссылкъ, то разкъ къ висзанной отправкъ поэта на Кавказъ въ 1841 году (ср. біографію). Мий же кажется, что вся ашиска только шутка, писанная поэтомь во время служенія его въ лейовтусарахъ. Онъ часто проводиль время въ Истербургъ, гдъ охотно играль съ Опочинянымъ въ шахматы. Слова «car je monte la garde» отпосятся къ с іужебнымь обязанностамь Мих. Юр., призывавшимь его въ Царское Село. вь полкъ. Все письмо шуточное. Писанное на двухъ страницахъ, оно на первой оканчивается какъ бы угрозой: «je ne serai plus»... которан затымь объясняется просто: ...«à Pétersbourg». Лермонтовь въ это время, да и раньше, любилъ говорить о томъ, что жизнь ему падобла и намекалъ на самоубійство, пугая этимъ близкихъ къ нему людей.

à Pétersbourg. Car je monte la garde. Et or [style biblique et naïf] croyez à mes regrets sincères de ne pouvoir venir vous voir.

El tout à vous Lermontoff.

# 29. вы плираль-майору ило тчих.

Вь ковиз се раза 1840 года.

Ваше врукного да сводина стинентами государь! Нолучивъ эть вашего пред противенье вая кринтание объяснить вая в объстоятельства ноединка моего съ господиномъ Варантомъ, честь имъю донести вашему превосходительству, что 16-го февраля, на балъ у графини Лава вы, господины Баранты сталь гребовать у меня объясленія насчеть будто мною скажинаго. й отвічаль, что все сму переданное несправоддивої по, такь жакъ онъ быль этичь педоводенъ, то и прибитиль, что зальивниато объясиенія трать сму не начырень. На колкін его ответь я возразные и жого ил полностью, на что онь сказаль, что если бъ находился въ своемъ отечествъ, то зиллъ бы, какъ вончить это двао. Тогна я отвъчаль, что въ Россіи савлують правиламъ чести такъ же строго, какъ и вездъ, и что мы меньше другихъ нозволнемъ себя оскорблять безпаказанно. Опь меня вызвать, условились и разета нев. 18-го числа, въ воспресенье, въ 12 часовъ утра, събхались мы за Черною ручкою на Паргодовской дорогъ. Его гокундантом в был в француз 6, которато имени я не помию и которато инкогда до сего не видълъ. Такъ какъ господинъ Барантъ почиталъ себя обиженнымь, то я предоставиль сму выборь оружія Опъ избраль ниаги, но съ нами были также и инстолеты. Едва усибли мы крестить инаги, какъ у моей конецъ переломился, а опъ слег-



пы были стрълять вмъстъ, но я немного опозналь. Онь далъ и омахъ, а я выстрълилъ уже въ сторону. Нослъ сего сиъ нотыть миъ руку, и мы разоились. Вотъ, ваше превосходительство, подробный отчетъ всего случивнатося между нами. Съ
тетинной преданностью честь имъю гребыть вашего превескентельства покоривйний слуга Михаила Лермантовъ.

## 30, инсьмо въ великому пилло миханду извловниу ".

Ваше Императорскее Высочество! Признавая въ полной мър вину мого и съ благоговъніемъ искоряясь наказанію, возженному на меня Его Императорскимъ Величествомъ, я быль бодренъ до сихъ поръ падсятой илъть возможность усердного мужбой заглачить мой проступокъ, но получивъ приказаніе пъся къ господчиу генералъ-адт гланту графу Венкен горју, я изъ словъ его сінтельства увитълъ, что на мив лежитъ , гобиненіе из ложномъ показанів, чамое тяклее, накому межеть подвергнуться человъкъ, дорожаній сьоей честью.

Трюфъ Бенендорфъ предлагалъ мить написать инсьто къ Баресту, въ которомъ бы и просиль извиненья въ темъ, что мемедажданво показалъ въ су бъ, что выстрълиле на воздухт. И ве могъ на то согласиться, коо это было бы претивъ моей объети: но теперь мысль, что Его Пъператорское Величество в Ване Императорское Высочество, можетъ-быть, раздъляете объение въ истипъ словъ моихъ, мысль эта столь невыноъма, что и рънилси обратиться къ Вашему Императорскому в сочеству, зная великодушіе и сираведливость Вашу и бутин уже не разъ облагодътельствованъ Вачи, и просить Васъ щитить и оправдать меня во мивий Его Императорскаго Вем чества, ибо въ противномъ случать теряю невишно и невозб этно имя благородиаго человъка.

Баше Императорское Высочество полволите спазать мив со во по откровенностью: я искренно сожалью, что показаніе мос в коронло Баранта; я не предполагаль этого, не имвль этого

<sup>\*</sup> Въ псиравлениомъ ведѣ. Въ приложение им нечатаемъ письмо въ попачальномъ его видѣ, какимъ оно было изпастно до изд. 1887 года.

намъренія, но теперь не могу псправить онибку посредствомь лки, до которой никогда не унижался. Ибо, сказавъ, что выстрълиль на воздухъ, я сказаль нетину, готовъ подтвердить оную честнымъ словомъ, и доказательствомъ можетъ служить то, что на мъстъ дуэли, когда мой секупдантъ, отставной поручикъ Столыпинъ, подаль миъ инстолеть, я сказаль ему именно, что выстрълю на воздухъ, что и подтвердить онъ самъ.

Чувствуя въ нолной мъръ дерзновение мое, я, однако, осмъливаюсь надъяться что Ваше Императорское Высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение в заступлениемъ Вашимъ возстановить мое доброе имя во миъ-

иіи Его Императорскаго Величества и Вашемъ.

Съ благоговъйною преданностью имъю счастіе пребыть Вашего Императорскаго Высочества всепреданиъйшій Михаилт Лермантовъ, Тенгинскаго пъхотнаго нолка поручикъ.

#### BL. REA. A. JOHNSHID.

[Ставрополь] 17 іюня [1840 г.]

О милый Алекенсъ,

Завтра я вду въ дъйствующій отрядь на лъвый фланть во Чечню брать пророка Шампля, котораго, падъюсь не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать къ тебъ по пересыкъ Такая каналья этоть пророкъ! Пожалуйста спусти его съ Аспелица [?]; они тамъ въ Чечнъ не знаютъ пидъйскихъ нътуховъ, такъ авось это его пспугаетъ. Я здъсь въ Ставрополуже съ педълю и живу вмъстъ съ графомъ Ламбертомъ, воторый также ъдетъ въ экспедицію и который вздыхаетъ по графинъ Зубовой, о чемъ прошу ей всеподаннъйше допеств. И мы оба тамъ вздыхаемъ... Я здъсь отъ жару такъ слабъ что едва держу перо. Дорогой я заъзжалъ въ Черкаскъ къ пералу Хомутову, и прожилъ у него три дия, и каждый деш былъ въ театръ. Что за всимръ! Объ немъ стоитъ разсказать: смотринь на сцену—и ничего не видинь, ибо передъ носочи сальныя свъчи, отъ которыхъ глаза лонаются; смотринь на

<sup>\*</sup> На письмъ сдълана тен -лейт. Дубельтомъ карандашная надпись: «Го сударь изволиль читать», и далъе: «Къ дълу. 29 апръля 1840».

11

()-

][(

Π.

 $T_{\rm h_{\star}}$ 

['6'-

111

<u>[</u>],

111

задъ — ничего не видинъ, потому что темно; смотринъ направо--- пичего не видинь, потому что ничего итть; смотринь палъво и видини въ ложъ полиціймейстера; оркестръ составленъ изъ четырехъ кларнетовъ, двухъ контрабасовъ и этной скринки, на которой пилить самъ капельмейстерь, а этотъ капельмейстеръ примъчателенъ тъмъ, что глухъ, и когна надо пачать или кончить, то первый клариетъ дергаеть его а фалды, а контрабась быеть такть смычкомъ но его илечу. Разъ по дичной непависти опъ его такъ хватилъ смычкомъ, но тотъ обернулся и хотълъ пустить въ него скринкой, но вь эту минуту кларисть дернулъ его за фалды, и канельмейстеръ уналъ навзинчь головой прямо въ барабанъ и проломиль кожу; но въ азартъ вскочиль и хотълъ продоля ать бой и что же? о ужасъ! На головъ его вывето кивера торчить барабанъ. Нублика была въ восторгъ, запавъсъ опустили, а эрпестръ отправили на събзжую. Въ продолжение этой потъун и все ждаль, что будеть? — Такъ-то, мой милый Алена! -Но здась въ Ставронола такихъ удовольствій пать: зато ужаено жарко. Въроятно нисьмо мое тебя найдетъ въ Сокольникахъ. Между прочимъ прощай: ужасно я усталъ и слабъ. Поцълуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадеженъ. Ужасно усталъ... Жарко... Уфъ! — Лермонтовъ.

# 32. Къ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

Натыгорскъ, іюля 28 [1840 года] \*.

Милая бабушка. Иншу къ вамъ изъ Иятигорска, куда я онять побхалъ и гдъ проведу иъсколько времени для отдыха. Я по-пучиль вашихъ три письма вдругъ и притомъ бумагу отъ С. насчетъ продажи людей, которую надо засвидътельствовать и поднисать здъсь. Я это все здъсь обдълаю и пошлю. Напрасно вы мив не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, готчасъ по получени моего письма, пошлите мив се сюда въ Иятигорскъ. Прошу васъ также, милая бабушка, купите мив долное собрание сочинений Жуковскаго послъдняго издания и принилите также сюда тотчасъ. Я бы просилъ также полнаго

<sup>\*</sup> Изъ находящихся у меня матеріаловъ г. Хохрякова.

Пексипра по-англійски, да не знаю можно ли найти въ Петербургь; препоручите Екиму [Шанъ-Гирею], только, пожалуйста, поскоръе. Если это будеть скоро, то здъсь еще меня застанетъ.

То, что вы миж иншете о словахъ гр. К[лейнмихеля], я нолагаю, еще не значить, что мит откажуть отставку, если г подамъ: опъ только просто не совътуеть; а чего миъ здъсь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили, -только выпустять ли, если я подамъ?

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; цт.

дую ваши ручки, прошу вашего благословенья.

33. пъ л. л. допухину.

Патыгорскъ. [12] септября 1840 года.

Moli mandi Adema,

Я унтрешь, что ты получиль инсьмо мое, которое я тебь писаль изверень также, что ты при поличений, поо я инчего о тебъ не слышу инезменно. Позазлучета, не лънись: ты неможешь вообразить, какъ тяжела пледь, что другля насъ забывають. Съ тъхъ поръ, какъ и на Кавказъ, я не получалъ ни отъкого писемъ, даже изъ дому не имълъ извъстій. Можетъ-быть, они пропадаветь. потопучно в гобени вигув на мъстъ, а шатался все время по горам в съ отрядомъ. У насъ были камдый день дъла. и одно довольно маркое, которое продолжалось 6 часовъ сряду. " Насъ было всего двъ тысячи ивхоты, а ихъ до 6-к тысячь; и все время драшев истыпачи. У насъ убыло 30 офацеровъ и 300 радовыхъ, а ахт. 600 тълъ осталось на мъстькажется хорото! Вообрази себь, что въ оврагь, гдь была потъка, часъ послъ дъла еще нахло кровью. Когда мы увидимея, я тебъ разскажу подробности очень интересныя-только Беть знастъ, когда мы увидимся. Я теперь вылючился почти совсьмы и бду съ воды опять въ Чечню. Если ты будень мав

<sup>\*</sup> Дъло подъ Валерикомъ. См. статьи мои: въ январск. внижкъ «Русск Стар.» 1884 г. п «Ист. Въстникъ» 1885 г. т. XIX «Гъчан Смертк» решно какъ и зачитијеть поньской книгъ того же года.

-

E

Ţ

1-

A,

17

1)-

n'E

шеать, такъ воть адресь: на бавка зекую ликію, въ трійствуюмій отрядь генераль-лейтенанта Голофесва, на львый фланть.
Клеь проведу до конца ноября: а потомъ не зимо, кума отправлюсь: въ Ставроноль, на Черное море или въ Тифлись.
Я вошель во вкусъ войны и узъремь, что для человька, коновий привыкь къ сильнымь ощущениямъ этого банка, мало
к й ется удовольствій, которыя бы не показались приторимчи. Голько скучно то, что либо такь жарко, что насилу хоктив, либо такь холочно, что грожь пробираеть, либо всть
мего, либо денеть пътъ — именно что со уном теперь. Я
менль все, а иль дому не позилають. Не знаю, почему отъ
бушки ин одного письма. Не знаю, гдь она, въ деревив или
меторомурть. Нашкий, номалуй та, визвъть ни ты се въ
метов. Поцелуй за чем руку у Вароары Александровны и
менцій. Будь згоровь и спастливь.

Твой Леркочтовъ.

Побрати в сторой ляста, сложенного вычет чеку, якхонится пресъ: сто Басокобаттородії, М. Г. А. А. Лонухину, Бы Можев из Молгатоп I, ще собственномы домы, выполуження Палома Положення. На втресѣ често васило: «Палом ревы. Сталбря [12] 1840»].

#### 34. RT HENY ME.

Пропость Грагая 4 в 15ря 1840.

### Minnall Anoma,

плау тебв иль крыности Громпой, вы которую мы, т. е. оты возгратились послы 20 тилиевной женедици вы Чеч-йе зимо, что будеть имыне, а нека сульба меня че оченя чласть: я но сучиль вы наслыство оты Дорохова, котора-сранили, отборную команду охотинковы, со толицую изо старыний сброды, волонгеры, татары и проч., это чло вы роты партизанскаго отряда, и, если мий случится и изы учачно дыйствовать, то, явось, что-инбудь задуты; я ин только четыре дия вы дыль командоваль и не знаю еще у общенью, до какой степени они надежных но, такь какъ мы оть еще восвать цёлую зиму, то я усибю ихъ раскусить. В ть тебв обо мий самое интерсеное.

Писемъ я ни отъ тебя ни отъ кого другого ужъ мъсяца три толучаль. Вогъ знаетъ, что съ вачи сдъдалось: забыли,



На обратной сторонъ тотъ же адресъ, что на письмъ № 33, а почтовыт штемпель гласитъ: «Кавказъ. 1840 г. Поября 3 дия».

#### 1841.

35. къ вивикову [?] ".

[С.-Петербургъ, въ концъ февраля 1841].

Мизый Биби.

Насилу собрадся инсать къ тебь; начну съ того, что объясню тайну моего отпуска; бабушка моя просила о прощении моемъ, а миъ дали отпускъ; но я скоро ъду опять къ вамъ, и здъсь остаться у меня пъть никакой надежды, ибо я сдълаль вотъ какія бъды: пріъхавъ сюда въ Петербургъ на половинъ масляницы \*\*, я на другой же день отправился на балъ къг-жъ Воронцовой, и это нашли исприличнымъ и дерзкимъ. Что дълать? кабы зналъ, гдъ упасть, соломки бы подослалъ; обществомъ зато я былъ принять очень хорошо; и у меня началась

\*\* Въ 1841 году масляница начиналась 2-го февраля.

<sup>\*</sup> Дмитр. Серг. Бибиковъ [ср. примъч. къ «Истергофскому празднику» т. И стр. 159] съ 1836—1848 годъ служилъ въ генеральномъ штабъ на Кавказъ; скончался въ 1861 г., авгографъ печат. письма находится ъъ библютекъ Деритскаго университета.

повая драма, которой завязка очень замѣчательная, зато развлян вѣроятно не будеть, нбо я 9-го марта отсюда уѣзжаю заслуживать себѣ на Кавказѣ отставку; изъ Валерикскаго представленія меня здѣсь вычеркнули, такъ что даже я не буту имѣть утѣшенія носить красной ленточки, когда надѣну штатскій сюртукъ.

Я быль намедии у твоихъ, и они всё жалуются, что ты не пинень; и, взявь это въ разсмотреніе, я уже не смёю тебя упрекать. Мещериновъ, вёрно, прежде меня пріёдеть въ Староноль, ибо я не намёрень очень торониться; итакъ, не прорамі удивительнаго лова, ни кровати ни седель; верно отрядь не выступить прежде 2-го апреля, а я къ тому времени лепремённо буду \*. Покупаю для общаго нашего обихода Лафанера и Галя и множество другихъ книгъ.

Прощай, мой милый, будь здоровъ. Твой Лермонтовъ.

36, къ е. А. арсеньевой.

[Москва, 1841 г. Конецъ апръля или начало ман].

Милая бабушка! Жду съ петеривніемъ письма отъ вась съ женмъ-нибудь извъстіемъ. Я въ Москвъ пробуду иъсколько не і, остановлюсь у Розена. Алексъй Аркадьевичъ (Столыпинъ) лъсь еще и ъдетъ послъзавтра. Я здъсь принятъ быль общестьюмъ по обыкновенію очень хорошо, и миъ довольно весело. Б лгь вчера у Инколая Инколаевича Аненкова и завтра у него обывно; онъ быль со мною очень любезенъ. Вотъ все, что я чегу вамъ сказать про мою здъшнюю жизнь. Еще прибавлю, что я отъ здъннито воздуха потолстъль въ два дия; ръщиньно Истербургъ миъ вреденъ; можетъ быть, также я поздорявль оттого, что всю дорогу пиль горькую воду, которая чнь всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, отъ меня Екичу Манъ-Гирею, что я ему панину передъ отъвздомъ отсюда и кое-что пришлю...Въроятно, Сашенькина\*\* свадьба уже бы-

Однаво Лермонтовъ выбхаль изъ Петербурга только въ серединъ апръля. См. біограф.

А. М. Верещагина, см. т. I, стр. 379.—Самый текстъ нынъ печатасчаго инсьма взять изъ матеріаловъ г. Хохрякова.



#### 37. Къ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

[Ставрополь, май 1841].

Милан бабушка. Я сейчась прівхаль только въ Ставроноль и пишу къ вамъ; ъхалъ я съ Алексъемъ Аркадьевичемъ, и ужасно долго ъхалъ: дорога была прескверная. Теперь не знаю самъ еще, куда поъду; кажется, прежде отправлюсь въ кръпость Шуру, гдъ полкъ, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава Богу, здоровъ и спокоепъ, лишь бы вы были такъ спокойны, какъ я; одного только и желаю: пожалуйста, оставайтесь въ Петербургъ: и для васъ и для меня будетъ лучше во всъхъ отношеніяхъ. Скажите Екиму Шанъ-Гирею, что я ему не совътую бхать въ Америку, какъ онъ располагалъ; а ужъ лучше сюда на Кавказъ: оно и ближе и гораздо веселъе. Я все надъюсь, милая бабушка, что мит все-таки выйдетъ прощенье, и я могу выйти въ отставку. Прощайте, милая бабушка; цълую вани ручки и молю Бога, чтобъ вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословенія. — Остаюсь и. внукъ Лермонтовъ.

[Рукопись находится у И. Я. Дашкова].

## ПРИЛОЖЕНІЕ.

1833.

## Панорама Москвы.

Кто никогда не быль на вершинъ Ивана Великаго, кому никогда не елучалось окинуть одинив взглядомь всю нашу древнюю столицу съ конна въ конецъ, кто ни разу не любовался этою величественной, почти непоозримой панорамой, тоть не имбеть понятія о Москва, поо Москва не есть обыкновенный большой городь, какихъ тысяча; Москва не безмолвная громада камией холодныхъ, составленныхъ въ симметрическомъ порядкъ;... пьть! у нея есть своя душа, своя жизнь. Какъ на древнемь Римскомъ кладонщъ, каждый ея камень хранитъ надпись, начертанную временемъ и рокомъ, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувствомъ и вдохновеніемъ для ученаго, патріота и поэта!.. Какъ у океана, у нен есть свой изыкъ, языкъ сильный, звучный, святой, молитвенный!... Едва проснется день, какъ уже со всіхъ ен златоглавыхъ церквей раздастся согласный гимнь колоколовь, подобно чудной, фантастической уверпоръ Бетговена, въ которой густой ревъ контрабаса, трескъ литавръ, сь паніемь скранки и флейты образують одно великое целое; — и минтся, что безтвлесные звуки принимають видимую форму, что духи неба и ада свиваются подъ облаками въ одинъ разнообразный, неизмъримый, быстро вертящійся хороводь! О, какое блаженство внимать этой не земной музыкъ, взобравшись на самый верхній прусъ Ивана Великаго, облокотись на узкое, минстое окно, къ которому привела васъ истертая, скользкая вптая лістница, и думать, что весь этоть оркестрь гремить подь вашими ногами, и воображать, что все это для вась однихь, что вы царь этого невещественнаго міра, и пожирать очами этоть огромный муравейникь, тув сустатся люди, для васъ чуждые, гдъ кинять страсти-вами на минуту забытыя!.. Какое блаженство разомь обнять душою всю суетную жизнь, всъ мелкія заботы человъчества, смотръть на мірь — съ высоты!...

На съверъ передъ вами въ самомъ отдаленіи на краю синято тебосклона, немного правъе Петровскато замка, черитеть романическая Марына роща, передъ нею лежить слой пестрыхъ кровель, пересъченныхъ кой - гдъ

пыльной зеленью бульваровь, устроенныхь на древнемь городскомь валу; на крутой горъ, усыпанной низкими домиками, среди конхъ изръдка лишь проглядываеть широкая бълая стена какого-нибудь боярскаго дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада, — Сухарева башня. Она гордо взираеть на опрестности, будто знаеть, что ими Нетра начертано на ея минстомъ челъ! Ея мрачная физіономія, ея гигантскіе размары, ея рашительныя формы, все хранить отпечатовь другого вака, отисчатовъ той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Ближе пъ центру города зданія принимають видь болье стройный, болье европейскій; проглядывають богатыя колониады, широкіе дворы, обнесенные чугунными решетками, безчисленным главы церквей, шпицы колоколень съ ржавыми крестами и нестрыми, раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровскій театръ, произведеніе новъйшаго искусства, огромное зданіе, сдъланное по всъмъ правиламъ вкуса, съ плоской кровлей и величественнымъ портикомъ, на коемъ возвышается адебастровый Аноллонъ, стоящій на одной ногъ въ адебастровой колесницъ, неподвижно управляющій тремя алебастровыми конями и съ досадою взирающий на кремлевскую стфну, которая ревниво от-

дъляеть его отъ древнихъ святынь Россія!

На востокъ картина еще богаче и разнообразиве, за самой ствной, которая вправо спускается съ горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, какъ чешуею, зелеными черепицами; -- немного лавае этой башни являются безчисленные куполы церкви Василія Блаженнаго, семидесяти предъламъ которой дивятся всв иностранцы, и которую ни одинъ русскій не потрудился еще описать подробно. Она, какъ древній Вавилонскій столиь, состоить изъ ивсколькихь уступовь, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужнаго цвъта главой, чрезвычайно похожей Гесли простять мив сравнение] на хрустальную граненую пробку стариннаго графина. Кругомъ нея разсъяно по всъмъ уступамъ ярусовъ множество второклассныхъ главь, совершенно не похожихь одна на другую; онф разсынаны по всему зданію безъ симметрін, безъ порядка, какъ отрасли стараго дерева, пресмыкающіяся по обнаженнымъ корнямъ его.

Витыя тяжелыя колонны поддерживають желёзныя кровли, повисшія надъ дверями и наружными галлереями, изъ коихъ выглядываютъ маленькін темныя окна, какъ зрачки стоглазаго чудовища. Тысячи затыйливыхъ јероглифическихъ изображений рисуются вокругъ этихъ оконъ; изръдка тусклая лампада свътитен сквозь стекла ихъ, загороженныя ръшетками, какъ блещеть ночью мирный свътлять сквозь плющь, обвивающій полуразвалившуюся башню. — Каждый предъль раскрашень спаружи особенною краской, какъ будто они не были выстроены вст въ одно врами, какъ будто каждый владътель Москвы въ продолжение многихъ лътъ прибавлилъ по одному въ

честь своего ангела.

Весьма не многіе жители Москвы рфшались обойти всф предфлы сего храма. Егомрачная наружность наводить на душу какое-то уныніе: кажется, видишь передъ собою самого Іоанна Грознаго, —но таковымъ, каковъ онъ быль въ последние годы своей жизни!

И что же? — рядомъ съ этимъ великольнимъ, угрюмымъ зданіемъ, прямо противъ его дверей, кипитъ грязная толиа, блещутъ ряды лавокъ, кричатъ разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутаго Минину; гремятъ модныя кареты, лепечутъ модныя барыни,... все

такъ шумно, живо, непокойно!

Вправо отъ Василія Блаженнаго, подъ крутымъ скатомъ, течетъ мелкая, широкан, грязная Москва-ръка, изнемогая подъ множествомъ тяжкихъ судовъ, нагруженныхъхлъбомъ и дровами; ихъ длинныя мачты, увънчанныя полосатыми флюгерами, встають изъ-за Москворфцкаго моста, ихъ скрыпучів канаты, колебленые вътромь, какь паутина, едва черивють на голубомъ небосклонъ. На лъвомъ берегу ръки, глядясь въ ея гладкія воды, бълбеть воспитательный домь, коего широкія голып стфиы, симметрически расположенныя окна и трубы, и вообще европейская осанка, ръзко отдъляются отъ прочихъ состднихъ зданій, одътыхъ восточной роскошью или исполненныхъ духомъ среднихъ въковъ. Далъе къ востоку на трехъ холмахъ, между конхъ извивается ръка, нестръютъ широкія массы домовъ всёхъ возможныхъ величинъ и цветовъ; утомленный взоръ съ трудомъ можеть достигнуть дальняго горизонта, на которомъ рисуются группы нъсколькихъ монастырей, между конми Симоновъ примъчателенъ особенно своею, почти между небомъ и землей висящею, платформой, откуда наши предви наблюдали за движеніями приближающихся татаръ.

Къ югу подъ горой, у самой подошвы стѣны кремлевской, противъ Тайпицкихъ воротъ, протекаетъ рѣка, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой Поклонной горы, откуда Наполеонъ кинулъ первый взглядъ на гибельный для него Кремль, откуда въ первый разъ онъ увидаль его вѣщее пламя,—этотъ вѣщій свѣточъ, кото-

рый озираль его торжество и паденіе!

Па западъ, за длиниой башней, гдъ живуть и могуть жить одив ласточки (ябо она, будучи построена послъ французовъ, не имъеть кнутри ни потолковъ ни лъстинцъ, и стъны ея росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки каменнаго моста, который дугою перегибается съ одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, съ шумомъ и иъною вырывается изъ-подъ него, образуя между сводами небольше водонады, которые часто, особливо весною, привлекають любонытство московскихъзъвакъ, а иногда принимаютъ въсвои иъдра тълобъднаго гръшника. Далъе моста, но правую сторону ръки, отдъляются на небосклонъ зубчатые силуэты Алексъевскаго монастыря; по лъвую, на равнинъ между кровлями купеческихъ домовъ, блещутъ верхи Донского монастыря... А тамъ за немъ, одъты голубымъ туманомъ, восходящимъ отъ студеныхъ волиъ ръки, начинаются Воробьевы горы, увънчанныя густыми рощами, которыя съ крутыхъ вершинъ глядится въ ръку, извивающуюся у ихъ подошвы подобно змъъ, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одъваеть дальнія части города и окрестные холмы, тогда только можно видъть нашу древнюю столицу во всемь ея блескъ, ибо, подобно красавиць, показывающей только вечеромь свои дучшіе уборы, она только въ этоть торжественный чась мо-



жеть произвести на душу сильное, неизгладимое впечатлёніе. Что сравнить съ этимь Кремлемь, который окружась зубчатыми стінами, красунсь зологыми главами соборовь, возлежить на высокой горт, какь державный вінець на чель грознаго владыки?

Онь алтарь Россіи, на немь должны совершаться и уже совершились многія жертвы, достойныя отечества... Давно ли, какь баснословный Фе

никсъ, онъ возродился изъ пыдающаго своего праха?...

Что величествениће этихъ мрачныхъ храминъ, тѣсно составленныхъ въ одну кучу, этого таинственнаго дворца Годунова, коего холодные столбы и идиты столько лѣтъ уже не слышатъ звуковъ человѣческаго голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустына въ памятъ царей великихъ?...

Нѣтъ! ни Кремля, ни его зубчатыхъ стѣнъ, ни его темныхъ переходовъ, ни нышныхъ дворцовъ его описать невозможно.... Надо видѣть, видѣть... надо чувствовать все, что они говорять сердцу и воображенію!...

Юнкерь Л.-Л. Гусарскаго полка Лермантовъ.

[Въ тетради юнкерской школы въ нубличной библіотекъ находится конецъ пьесы — впереди вырвано итсколько листовъ]:

.... то первое положеніе можеть показаться справедливымь; крестьянинь, пижнощій опредёленный кругь действій, не выходившій ни разу изъ гранець своей сферы, подобень дереву, которое растеть, цвётеть и засыхаеть на томь мёсть, гдь оно посажено; сельскій житель, безнечно отдыхан отъ трудовь своихь, не имбеть пикакой заботы о будущемь: его завтра всегда похоже на вчера,...трудь, молитва и отдыхь; онъ слушаеть разсказы про городскія шумныя удовольствія, какь внимаеть дальнему грому, какь смотрить на тучу, проходящую далеко мимо его усёяннаго поля.

[Между рукописями Чертковской библютеки находится записаннымъ слъ-

дующій сюжеть :

Александръ. У него любовница, которую онъ взядъ изъ жалости; онъ былъ знакомъ въ Моский въ одномъ знатномъ домй и любимъ дочерью; говорять, что у нея милліоны. Здась его принимають худо, она ничего прежняго не хочетъ помнить. А въ высшемъ кругу его не принимаютъ. Графъ за ней волочится и хочетъ жениться. Этотъ графъ всегда былъ на дорогъ Александра. Александръ хочетъ заставитъ его отказаться; тотъ надъ нимъ смител. Нотомъ Александръ клевещетъ на него ей; но графы прівзжаютъ, и они надъ Александромъ трунятъ.

Александръ дома съ любовницей, хочетъ денегъ; но у нея, кромъ любви, ничего пътъ. Опъ ее не любитъ и ту не любитъ, а хочетъ денегъ. Входитъ ростовщикъ, живущій за стъной, и предлагаетъ ему денегъ, а тотъ даетъ ему вексель на все имъніе; ростовщикъ открываетъ, что у нея ничего иътъ.

Посредствомъ денегъ Акександръ пробирается въ комнату Софьи, и говорить ей, что онь знаетъ, что у нея ничего ифть, и что она хочетъ выйти за графа, ибо опъ богать, и что если она хочеть, чтобъ онъ не отказялся отъ нея узнавъ, что у нея ничего ифть, то она должна его любить. Она же, колеблется. Вдругъ входить горинчная, говоря, что графъ пріфхалъ.

Александра прачутъ за гардину. — Графъ изъясняется въ любви, говорятъ, что, ибо ему позволяютъ входъ во всякое время, то это показываетъ, что родители не прочь. Она ему клянется, что любитъ его одного. Въ эту минуту Александръ выходитъ и говоритъ: это правда. Смущеніе, — сцена. — Вдругъ входитъ отецъ съ дядей, и говоритъ, что его дочь обезчещена, что графъ долженъ жениться, что иначе они его лишатъ мъста, убыотъ, и пр. Графъ въ отчаяніи. Александра выгоняютъ, но онъ радъ — дочь въ обморовъ. Александръ съ нею прощается.

Александръ боленъ; онъ, въ размолвкъ съ любовницей, разсказываетъ жизнь. Говоритъ, что онъ [неразобрать]; входитъ ростовщикъ; жалъетъ и го-

ворить, что вчера вечеромь была свальба графа.

— Посылають за графомь. — Графь приходить, подносить свёчу кь кровати и ужасается. Александрь ему говорить, что онь отомстиль ему, что написаль кь своимь пріятелямь всю исторію; и потомь говорить, что у нея инчего нёть, и что ставить въ свидётели ростовщика. — Самь упадаеть безъ чувствъ. — Любовница въ отчанніи проклинаеть графа. Александрь [неразборчиво],

и говорить, что жалбеть, что не имбеть [неразборчиво] милліона оста-

вить ей, и умираеть.

# нисьмо вел. кн. михаилу павловичу, въ первоначальномъ видъ (см. стр. 427).

Ваше императорское высочество! Выппсанный по приговору военнаго суда тёмъ же чиномъ въ армію, неси гнёвъ Государя Императора и Вашъ, и съ благоговеніемъ покоряюсь судьбе моей, цёня въ полной мёрё вину мою и справедливость заслуженнаго наказанія. Я быль ободрень до сихъ поръ надеждой имёть возможность усердною и ревностною службой загладить мой проступокъ. Но получивъ приказаніе явиться къ господину генераль-адъютанту графу Бенкендорфу, я изъ словь его сіятельства увидёль, къ неописанной моей горести, что на миё лежить не одно обвиненіе за дуэль съ господиномъ Барантомъ и за приглашеніе его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому можеть подвергнуться человёкъ, дорожащій своею честію, офицеръ, имёвшій счастіе служить подъ высокимъ начальствомъ Вашего Императорскаго Высочества. Графъ Бенкендорфъ изволиль предложить мнё написать письмо къ господину Баранту, въ которомъ бы я просиль у него извиненія въложномъ моемъ показанін на счеть моего выстрёла.

Ваше Императорское Высочество! хотя не имѣю болѣе счастія служить подь командой Вашею, но нынѣ осмѣливаюсь прибѣгнуть къ высокой Вашей защитѣ. Великодушное сердце Ваше позволить мнѣ сказать Вамъ со всею откровенностію: могла быть ошибка или недоразумѣніе въ словахъ мочихъ или моего секунданта, —личнаго объясненія у меня при судѣ съ госчодиномъ Барантомъ не было, —но никогда я не унижался до обмана и джи.



Вашему Императорскому Высочеству осмѣливаюсь повторить сказанное мною въ судѣ: я не имѣль намѣренія стрѣлять въ господина Баранта, не мѣтиль въ него, выстрѣлиль въ сторону, и это готовъ подтвердить честью моею. Въ доказательство намѣренія моего не стрѣлять въ господина Баранта служить то, что когда секунданть мой, Столыпинь, подаль мнѣ пистолеть, я ему сказаль по-французски: је tirerai en l'air.

Чувствуя въ полной мъръ дерзновение мое, я однако осмъливаюсь надъяться, что Ваше Императорское Высочество соблаговолите войти въ мое трудное положение и защитить меня отъ незаслуженнаго обвинения. [и проч.

какъ въ исправленномъ видъ].

Изъ большой переписки Лермонтова съ Андр. Александр. Краевскимъ къ сожалѣнію ничего не сохранилось за исключеніемъ небольшой записки, писанной поэтомъ передъ самымъ выѣздомъ изъ Петербурга въ апрѣлѣ. 1841 года:

Любезный Андрей Александровичь!

Очень жалью что не засталь уже тебя у Одоевскаго и не могь такимь образомь съ тобою проститься; сдълай одолжение отдай подателю сего инсыма для меня два билета на «Отеч. Записки». Это для Л. Будь здоровь и счастливь.

Vale (?) Лермонтовъ.

На обратной сторонъ адресъ: Е. В. Благ. А. Ал. Краевскому у Измайловскаго моста; спросить чей домъ у Аничкова моста, на Фонтанкъ, въ до-

мъ кн. Долгорукова, на квартиръ кн. Одоевскаго.

КЪ С. А. РАЕВСКОМУ <sup>1</sup>. 23a. Пятигорскъ, осенью 1837 года.

Любезный другъ Святославъ!

Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почтв, либо твои ко мнв не дошли, потому что съ твхъ поръ, какъ я

здъсь, я о тебъ знаю только изъ писемъ бабушки.

Наконецъ меня перевели обратно въ гвардію, но только въ Гродненскій полкъ, и если бы не бабушка, то, по совъсти сказать, я бы охотно остался здъсь, потому что врядъ ли Поселеніе <sup>2</sup> веселье Грузіи.

2 Военныя поселенія близъ Новгорода, гдѣ стоялъ Гродненскій гусарскій полкъ

<sup>1</sup> Письмо это было напечатано въ первый разъ въ августовской книжкъ «Русскаго обозрънія» уже по отпечатаніи V-го тома нашего изданія.

Съ тъхъ поръ какъ вывхаль изъ Россіи, повъришь ли, я находился до сихъ поръ въ безпрерывномъ странствованіи, то на перекладной, то верхомъ; изъвздиль Линію всю вдоль отъ Кизляра до Тамани, перевхалъ горы, былъ въ Шушв, въ Кубв, въ Шемахв, въ Кахетіи, одътый по-черкесски, съ ружьемъ за плечами; ночевалъ въ чистомъ полв, засыпалъ подъ крикъ шакаловъ, влъ чурекъ, пилъ кахетинское даже...

Простудившись дорогой, я прівхаль на воды весь въ ревматизмахъ; меня на рукахъ вынесли люди изъ повозки, я не могъ ходить — въ мъсяцъ меня воды совсъмъ поправили; я никогда не быль такъ здоровъ, зато веду жизнь примърную; нью вино только когда гдъ-нибудь въ горахъ ночью прозябну, то, прівхавь на мъсто, гръюсь... Здъсь, кромъ войны, службы ньту; я прівхаль въ отрядъ слишкомъ поздно, ибо Государь нынче не велъль дълать вторую экспедицію, и я слышаль только два, три выстръла; зато два раза въ моихъ путешествіяхъ отстръливался; разъ ночью мы вхали втроемъ изъ Кубы: я, одинъ офицеръ нашего полка и Черкесъ [мирный, разумъется], — и чуть не попались шайкъ Лезгинъ. Хорошихъ ребять здёсь много, особенно въ Тифлисъ есть люди очень порядочные; а что здёсь истипное наслаждение, такъ это татарскія бани!—Я сняль на скорую-руку виды всёхъ примъчательныхъ мъстъ, которыя посъщаль, и везу съ собою порядочную коллекцію; однимъ словомъ, я вояжировалъ. Какъ перевалился черезъ хребетъ въ Грузію, такъ бросилъ телъжку и сталъ вздить верхомъ; лазилъ на снъговую гору [Брестовая] 1 на самый верхъ, что не совсвиъ легко; оттуда видна половина Грузіи какъ на блюдечкъ, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительнаго чувства; для меня горный воздухъ-бальзамъ; хандра къ чорту, сердце бьется, грудь высоко дышеть — ничего не надо въ эту минуту; такъ сидълъ бы да смотрълъ цълую жизнь.

Началь учиться по татарски, языкь, который здёсь, и вообще въ Азіи, необходимъ, какъ французскій въ Европъ, —да

<sup>1</sup> Видъ Крестовой горы, написанный Лермонтовымъ масляными красками на мъстъ и подаренный княгинъ Одоевской, находится у меня. Н. В.

жаль, теперь не доучусь, а впослёдствіи могло бы пригодиться. Я уже составляль планы ёхать въ Мекку, въ Персію и проч., теперь остается только проситься въ экспедицію въ

Хиву съ Перовскимъ.

Ты видишь изъ этого, что я сдълался ужаснымъ бродягой, а, право, я расположенъ къ этому роду жизни. Если тебъ вздумается отвъчать миъ, то пиши въ Петербургъ; увы, не въ Царское Село; скучно ъхать въ новый полкъ, я совсъмъ отвыкъ отъ фронта и серіозно думаю выйти въ отставку.

Прощай, любезный другь, не позабудь меня, и върь всетаки, что самой моей большой печалью было то, что ты че-

резъ меня пострадалъ.

Въчно тебъ преданный

М. Лермонтовъ.